

### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги — это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

## Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы — лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них — это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- Соблюдать законы Вашей и других стран. В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

# О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу http://books.google.com.





НОЯБРЬ.

1897.

# PYCEROE ROTATETRO

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ



# ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

№ 11

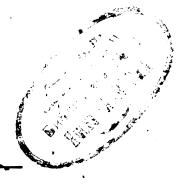

4981

С.-ПВТВРБУРГЪ.

Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъйзжая, 15. 1897.

AP50 . R94 Nov. 1897



Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 28 ноября 1897 г.

Digitized by Google

355

# СОДЕРЖАНІЕ.

|                                                                                                                          | OTPAH.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Въ горной глуши. Повъсть. Вячеслава Фаусека.                                                                          |                |
| I-XIV                                                                                                                    | 155            |
| 2. Нъмецкій крестьянинъ послъ освобожденія Д. С. Зака.                                                                   |                |
| Продолжение                                                                                                              | 56-88          |
| 3. Еще изъ міра отверженныхъ. Д. Мельшина. VI. На                                                                        |                |
| очной ставкѣ.—VII. Герои новой партіи. От-                                                                               |                |
| крытіе Прони                                                                                                             | 89 <b>—119</b> |
| 4. Мормоны. (Путевыя впечатлёнія и замётки) $C$ . Д.                                                                     |                |
| Протопопова                                                                                                              | 120—150        |
| 5. Надъ лиманомъ. (Изъ ваписной книжки путеше-                                                                           |                |
| ственника). В. Г. Короленко I. Некрасовскій                                                                              |                |
| корень.—П. Искатели.                                                                                                     |                |
| 6. Голубой цвътонъ. Стихотвореніе. К. Селаври                                                                            | 187            |
| 7. Жрецы. Романъ. К. М. Станюковича. Продолженіе.                                                                        | 188 - 208      |
| 8. Среди ночи и льда. Норвежская полярная экспе-                                                                         |                |
| диція 1893—1896 г. Фритіофа Нансена                                                                                      | 209—248        |
| 9. Къ дворянскому вопросу В. А                                                                                           | 1—16           |
| 10. Новыя книги:                                                                                                         |                |
| Стихотворенія А. А. Грешнера.—А. Осиповичъ. (А. О. Ново-                                                                 |                |
| дворскаго. Собраніе сочиненій.— ведоръ Фальковскій. Весе-<br>лые ввуки.— с. А. Венгеровъ. Критико-библіографическій сло- |                |
| варь русскихъ писателей и ученыхъ. Сборникъ въ память                                                                    |                |
| А. С. Гацискаго. — С. Аргамакова. Дёйствительность, мечты                                                                |                |
| и разсужденія провинціалки.—Л. Д. Ляховецкій. Характери-                                                                 |                |
| стика извъстныхъ русскихъ судебныхъ ораторовъ. – Б. Глин-                                                                | :              |
| скій. Русское судебное краснорічіе.—Народъ и власть въ<br>Византійскомъ государствів. В. М. Грибовскаго. Психологія      | •              |
| чувствъ. Т. Рибо-Новыя книги, поступившія въ редакцію.                                                                   | 17-44          |

См. на оборотъ.

|             |                                                                                                                                                                                                  | CTPAH.        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11.         | Французская критика. (Пноьмо изъ Франціи). Н. К.                                                                                                                                                 | <b>45—7</b> 8 |
| 12.         | Капиталистическая идиллія. А. А. Мануилова                                                                                                                                                       | <b>78—93</b>  |
| 13.         | Новыя слова о старыхъ дъятеляхъ. В. А. Мякотина.                                                                                                                                                 | 94—115        |
| 14.         | Литература и жизнь. О народничествъ, діалектиче-<br>скомъ матеріализмъ, субъективизмъ и проч.—<br>О страшной силъ г. Novus'a, о моей рабости и о<br>нъкоторыхъ недоразумъніяхъ. Н. Н. Златоврат- |               |
|             | скій Н. К. Михайловскаго                                                                                                                                                                         | 115-139       |
| <b>15</b> . | Много ли мужику хлъба нужно. А. Пъшехонова                                                                                                                                                       | 139—152       |
| 16          | Πότ σο ερμία                                                                                                                                                                                     |               |

# ВЪ ГОРНОЙ ГЛУШИ.

повъсть.

T.

У Муслюма въ кофейнъ много народу. Пятница, день молитвы, и татары, прекративъ работу раньше обывновеннаго, собрадись и ждуть, когда начнется служба въ мечети. Мечетьнапротивъ, черезъ улицу. Высокій минареть ея, окрашенный светло-желтой краской, съ полумесяцемъ, утвержденнымъ на шпиль остроконечной крыши, видень изъ окна кофейни. Татары курять табакь, играють въ кости, пьють чай или приготовленный по турецки крыпкій черный кофе, который Муслюмь подаеть гостямь виесте съ гущей въ маленькихъ, точно кукольныхъ, чашечкахъ и непременно въ сопровождении маленькаго стаканчика воды. Кофейщикъ Муслюмъ, маленькій смуглый и чернявый татаринь въ красной фескъ съ черной кисточкой на маковкв, знаеть свое дело и отлично изучиль вкусы и привычки своихъ гостей. Посътителю не надо ни о чемъ заботиться. Муслюмъ, не спрашивая, молча подаетъ что надо: домино или шашки, карты, чай или кофе съ сахаромъ или безъ сахару, и если гость почетный. — «наргилэ». гости знають, что Муслюму никогда ни о чемъ не нужно напоминать. Они приходять, здороваются, прикладывая руку ко лбу, и садятся на свои места. По большей части все молчать, потому что-о чемь говорить? Сегодня, напримъръ, день быль совсемь такой-же, какь вчера, а вчера-какъ раньше. Солнце жгло такъ, какъ будто не шутя хотвло спалить землю. Татары ходили, завесивь затылокь платками, а ужъ они ли не привыкли къ солнцепеку! Кто ходилъ «на табакъ», или въ виноградникъ, взглянуть, что делается; кто съездилъ въ лъсъ, на «чаиръ», поглядъть на кобылу съ жеребенкомъ или на быковъ, которые тамъ пасутся. Но въ этомъ не было ничего такого, о чемъ можно было бы много разговаривать. Вообще, деревня была глухая, и жизнь въ ней протекала однообразно. Развів, изрідка, подерутся татары, пустивъ въ № 11. Ozrása I.

ходъ желъзные заступы, изъ-за того, кому раньше пустить на табакъ воду изъ ручья, что бежить съ горъ и съ кажлымъ пнемъ все заметнее и заметнее усыхаеть отъ жары, все тише и тише шепчеть свои жалобы подъ твнью орвшника и мелкой заросли, которые, томясь оть зноя, ужъ не защишають его больше оть солниа, а сами жално пьють его влагу: иной разъ прівдеть въ деревню, въ роскошномъ ялтинскомъ извозчичьемь фаэтонь, купець табачникь, тяжеловьсный караимь. степенный, коротконогій, съ круглой спиною и короткой шеей. въ шляпъ котелкомъ, съ лицомъ краснымъ и потнымъ, съ желтыми ястребиными глазами-богатый, какъ чорть, въ золотыхъ часахъ съ толстой цепочкой и множествовъ брелокомъ на мягкомъ, какъ подушка, брюхв, съ дорогими перстнями на короткихъ толстыхъ пальцахъ; или нагрянеть невзначай становой Дьяконовъ, маленькій вертлявый человёкь, бритый, съ усиками, сь остриженной по солдатски вругленькой головкой, --отчаянный крикунъ и ругатель-налетить, нашумить, накричить, полерется, посалить сотскаго въ «холодную» и опять налолго увдеть. Воть почти все, что сколько нибудь разнообразило скучную будничную жизнь деревни.

Сегодня говорить не о чемъ; гости Муслюма скучають, сидять, сложа руки, и молчаливо курять табакъ, сизый дымъ котораго все сгущается и туманить внутренность кофейни.

Только одинъ старый Халиль говорить безъ умолку.

Старый Халиль сидить по турецки на своемъ обычномъ мъстъ, на застланномъ коврами балкончикъ \*), потягиваетъ «наргилэ» и хриплымъ голосомъ разсказываетъ длинную исторію о томъ, какъ, въ бытность свою старшиною, онъ тадиль въ Москву «на коронацію», какіе видъль виды, какъ его принимали во дворцъ, какія пиль вина отъ царскаго стола, какое уваженіе оказывали ему при дворт, и сколько онъ тамъ встрътилъ знакомыхъ. Старика знали многія высокопоставленныя лица, потому что онъ, въ прежнее время, не разъ устраиваль для нихъ охоты въ горахъ Крыма. Бывшій старшина былъ тщеславенъ и очень гордился знакомствомъ съ князьями и графами.

Халиль болтливъ — воспоминанія увлекають его, и онъ повъствуеть пространно, безконечно, останавливаясь только для того, чтобы потянуть кальянъ. Никто стараго Халиля не слушаеть, потому что разсказъ его про «коронацію» всъ слышали уже безсчетное число разъ, а кофейщикъ Мус-

<sup>\*)</sup> Особенность устройства татарскихъ кофеенъ. Балкончикъ устраивается вдоль одной изъ ствиъ, въ родъ русскихъ наръ; край балкончика огороженъ невысокой баллюстрадой съ калиточкой, къ которой ведетъ изнутри кофейни лъсенка. Назначене балкончика—служить мъстомъ ночлега для заъзжихъ гостей; а днемъ на немъ усаживаются посътители, которые любятъ сидъть потурецки.



люмъ знаетъ ее чуть-ли не наизусть; но невниманіе слушателей не смущаеть разсчазчика. Старикъ глядитъ своими мутными глазами какъ-бы мимо окружающей дёйствительности, жести-кулируетъ руками и говоритъ, говорить—хриплый голосъ его не умолкаетъ ни на минуту.

— Хоть бы ты что-нибудь новое разскаваль! Надовль ты,— говорить, звая во весь роть, угрюмый сельскій староста Кара-Али.

Но старикъ не слышитъ.

— Самъ князь со мной говориль!—продолжаеть онъ разсказывать— «Какъ поживаешь, Халиль? Что въ Крыму у васъ все благополучно?» А я говорю:— «слава Богу, ваше сіятельство, хорошо поживаю, дай Богь вамъ здоровья! Все благополучно и хорошо, говорю. Пріёзжайте, говорю, ваше сіятельство на охоту! Олень есть, коза есть, много всего есть. А онъ говорить...

Остановить старика невозможно, и не бываеть конца его разсказу.

— Отчего, Халиль, въ становые не просился! Въ Москву вздиль, даромъ деньги тратилъ. Попросилъ-бы князя, онъ бы тебя приставомъ сдёлалъ! — шутитъ староста Кара-Али.

Всв смъются, но старикъ не слышить ядовитаго замъчанія, и разсказъ его продолжается дальше, старческій голось его скрипить и нагоняеть на всёхъ усыпительную скуку.

Но вотъ ужъ вечерветь, и съ улицы доносится заунывный, высокій и мягкій теноръ муллы Хатипа, призывающаго съ высоты минарета всвхъ правоверныхъ въ мечеть на молитву. Татары одинъ за другимъ выходять, и кофейня пустветь.

Помолились татары и опять тянутся всё въ кофейню, потому что спать еще рано, а дома скучно. Сидять, курять, перебрасываются замечаніями, но разговорь не вяжется. Скука. Всё зевають и питають смутную надежду: можеть быть, что нибудь еще случится,—явится хоть какая-нибудь тема для бесёды.

На этоть разъ татары не обманулись. Кофейню развлекъ десятскій Умерь-Арифъ. Умерь-Арифъ всегда первый узнаваль всякія новости, потому что постоянно быль, какъ говорится, въ разгонт по разнымъ административнымъ порученіямъ. То онъ разносиль окладные листы, то какія-нибудь новъстки, то его посылали за нъсколько версть въ волость съ пакетомъ или съ арестантомъ, для сдачи «подъ росписку». Не смотря на то, что Умеръ-Арифу было лътъ подъ семьдесять, и лицо его было совствить сморщено, а борода бъла, какъ вата,—онъ ходиль по горамъ такъ скоро, что за нимъ трудно было поспътъ. Цълый день ходитъ старикъ, опираясь на длинную палку, которая отъ долгаго пребыванія въ его корявыхъ

Digitized by Google

мозолистыхъ рукахъ покрылась какимъ-то особеннымъ лакомъ, и стучить, выкликая ховяевь, то въ одни, то въ другія ·BODOTa.

Умеръ-Арифъ пришелъ въ кофейню, посидълъ, помолчалъ,

покуриль и вдругь сказаль:

— Куртъ-Аметъ вернулся! Сейчасъ домой пошелъ!

Это была новость! Кургь-Аметь -- сосъдъ Халиля -- незаконный сынь Периде, быль бродяга, контрабандисть и ворь. Онъ сидъть въ острогъ, осужденный за промысель безакцизнымъ табакомъ, и теперь, отбывъ наказаніе, возвратился домой.

— Пропали татарскія куры!—сказаль Кара-Али.

Всв засмвались.

— Халиль! Въдь онъ сватался къ твоей дочери!.. Отчего

не отдаль Салге за Курть-Амета? - пошутиль староста.

Салго была единственная дочь Халиля, дввушка льть шестнадцати; старикъ дрожалъ надъ нею и всегда сердился, когда съ нимъ заговаривали о сватовстве, потому что не хотель разставаться съ любимой дочерью. О сватовстве же бродяги Курть-Амета онъ не могъ равнодушно вспомнить.

. — Что болтаешь, староста?! Чтобъ у тебя языкъ заболвлъ! Кто отдасть родную дочь за негодяя? Лучше я отдажь дочь

ва собаку! Куртъ-Аметъ хуже собаки!

— Берегись, старикъ! Куртъ-Аметъ обиды не забудетъ! Отдавай лучше дочь за моего Эреджена! Онъ совсемъ какъ дуракъ сдёлался: все около твоего дома ходить! Отдавай, чтоли? Дамъ выводъ, какой только захочешь! - говорилъ Кара-Али.

Но старый Халиль и слышать не хотёль о сватовстве. Ста-

рикъ упрямо твердилъ:

— Молода моя дочь! Кто отдаеть замужь ребенка? Прой-

деть годь, пройдеть два, - тогда будемь говорить!

Между твиъ въ кофейнв шли разговоры про Куртъ-Амета. Разсказывали, какъ его однажды татарки поймали на кражъ куръ и поколотили. Это всёхъ насмёшило. Потомъ кто-то разсказаль, какь онь повадился вздить съ однимъ сосвднимъ татариномъ въ казенный лесь за дровами, и какъ объездчики не могли никакъ поймать ловкихъ воровъ. Староста Кара Али разсказаль, какъ Куртъ-Аметь забрался воровать виноградъ въ Массандру, какъ казенный сторожъ подстрелиль его изъ ружья, и какъ онъ долго посль этого пролежаль въ больниць.

Наконецъ, и эта тема истощилась, и въ кофейнъ опять воцарилось молчаніе. На двор'в давно была ночь, и деревня спала; но татары долго еще сидели у Муслюма. Слышно было только, какъ игроки постукиваютъ костями, какъ булькаетъ вода въ кальяняхъ, когда курильщики потягивають своими могучими легкими дымъ «наргилэ», да гдв-то сверху, изъ дымныхъ

облаковъ, скрипить старческій голось:

— А-а! Графъ! Ваше сіятельство! Ну, что, какъ дѣла? Какъ здоровье? А онъ мнв говоритъ... А я ему говорю...

Это старый Халиль принялся опять разсказывать «про коронацію»...

# Π.

Халиль жиль на краю села, надъ самой рѣчкой, лучше сказать ручейкомъ, бѣжавшимъ подъ обрывомъ, черезъ заро сшую садами горную долину. Старикъ былъ богатъ, и двухъ-этажный домикъ его подъ зеленой желѣзной крышей съ балкономъ, обвитымъ лозами вынограда и глициніи, бѣлѣлъ и сразу выдѣлялся на сѣренькомъ фонѣ деревни. Чистенькій, обвитый зеленью, спрятанный отъ солнца подъ развѣсистыми вѣтвями громаднаго, стараго орѣха, домикъ Халиля выглядѣлъ весело и уютно, а всегда чисто вымытыя окна его съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ добродушія смотрѣли на окружающій міръ,—на горы, на сады въ долинѣ, на фонтанъ около ручья, гдѣ постоянно толпились женщины и дѣвушки, сходившіяся сюда за водой со всей деревни, на сакли татаръ, лѣпившіяся одна надъ другой по крутому склону холма.

Халиль быль женать два раза. Оть первой жены у него было двое дітей, но они умерли отъ осны еще въ младенче-скомъ возрасть. Когда умерла и жена, то Халиль женияся второй разъ, на молоденькой девушке. Ему было тогда ужъ подъ пятьдесять леть. Оть этого брака у Халиля родилась почка. Вторая жена Халиля тоже умерла рано, когда дівочкі было только пять или шесть літь. Маленькая Салге подросла и стала мало-по-малу самостоятельной хозяйкой пома. Это была худенькая, хорошенькая черноглазая девочка, живая, нервная, веселая. Салге наполняла осиротвыши домъ Халиля счастіемъ; постоянно въ молитвахъ старикъ благолариль Аллаха за то, что онъ утешиль его старость, пославь ему такую дочку, и просиль ей здоровья. Салге вела все хозяйство, кормила, обшивала старика, заботилась обо всёхъ домашнихъ мелочахъ. И старый Халиль не чаялъ души въ своей маленькой дочкв. Онъ баловаль ее, ласкаль, подолгу засматривался на нее, любовался, какъ она ходить, какъ все дълаетъ, во всемъ подчинялся ея воль, — наслаждался ею. И воть, время идеть быстро-Салге уже шестнадцать леть. Она хороша собой, она въ возрасть невысты — парии деревенскіе украдкой заглядываются на нее, пріятели Халиля делають намени о сватовствъ. Мысль о выдачъ Салге замужъ, о разлукв съ нею, раздражала Халиля. Онъ сердился, когда съ нимъ заговаривали объ этомъ.

— Салге девочка! Какъ можно отдавать девочку замужъ? — говорилъ онъ.

Старикъ ревновалъ...

Дома онъ продолжаль относиться къ Салге такъ, какъ будто она все еще была девочка. Онъ и не хотель, и не могь, вступивъ въ седьмой десятокъ лътъ жизни, смотръть на нее иными глазами. Халиль по прежнему балуеть Салге, какъ маленькую. Онъ гладить ее по головкъ, приносить ей кокетливо завернутыя въ цветныя бумажки конфекты и шоколадъ съ картинками, за которыми почти ежедневно заходить въ деревенскую лавочку грека Яни. Салге любить ласки отца, любить быть съ нимъ вмёстё, слушать его разсказы. Часто, въ длинные, дождливые зимніе вечера, когда Халиль, посл'в об'єда, усядется, поджавъ подъ себя ноги, на низенькій закрытый ковромъ диванчикъ и, попивая кофе, принимается молча курить папироску за папироской, - Салге подсядеть, склонится къ нему на колфии и просить разсказать что нибудь изъ своихъ воспоминаній. И отецъ охотно удовлетворяєть желаніе дочки. Онъ гладить ея ручки, перебираеть пальцами ея тоненькія косички и пов'єствуєть цільми часами. Разсказы про «коронацію», къ которымъ такъ равнодушны стали односельчане Халиля, про проездки по железной дороге или на пароходе, про города, про Ялту, где такъ весело живутъ пріважіе изъ «Россіи» господа, про богачей, у которыхъ денегь такъ много, что они сколько ни тратять, а никакь не могуть всёхъ истратить—находили себъ въ лицъ Салге внимательную слушательницу. Салге никогда не покидала родной деревни, и маленькій, знакомый ей мірокъ ограничивался тёснымъ кольцомъ горъ, обступившихъ со всвхъ сторонъ пріютившуюся въ котловинъ деревушку, и тъснымъ кружкомъ однодеревенцевъ. Разсказы отца казались ей чудесными, и она не скучала, слушая много разъ подрядъ одно и то-же. Москва, русскіе обычаи, царь съ царицей, великол'впіе и блескъ шумной придворной жизни-все это представлялось ей прекрасной сказкой. Воображение уносило ее далеко отъ бъдной обстановки родной деревни и рисовало передъ ней иную жизнь, блестящую, полную богатства, разнообразія, свёга и красоты. Головка давушки кружилась отъ разсказовъ отца, и въ душу мало по малу закрадывалась неясная жажда чего-то лучшаго. несознанное недовольство скромной долей. Ей становится скучно съ подругами, она часто задумывается и грустить. Мечтать, украшать действительность несвойственными ей красками, олицетворять природу, одушевлять окружающіе предметы — вотъ чёмъ занята одва начинающая мыслить головка дёвушки. И горы, обступившія деревню, и тихія летнія ночи, и лесь на горныхъ склонахъ, - тополи въ долинъ ръки, ручей внизу, близь самаго дома, и сложенный изъ свраго камия фонтанъ съ неумодчно бъгущею изъ него струйкой воды, и старый стольтній оржхь, обнявшій своими могучими вытвями ихъдомикь. все это въ воображении Салге живыя создания, чувствующия и мысляція, и она часто вступаеть съ ними въ разговоръ, повъряеть имъ свою безотчетную тоску. Тайно отъ всъхъ Салге сочиняеть пъсни и тихонько распъваеть ихъ, когла никто не можеть ее слышать. Въ этомъ невинномъ творчествъ молодая пъвушка находила удовлетворение и предавалась ему часами, горя отъ неведомой страсти, уносясь куда-то далеко изъ міра пъйствительности. Часто, тихою дътнею ночью, когла отепъ и вся перевня давно спали. Салге выходила изъ душной сакли. садилась на толстый, обнажившійся у края обрыва корень могучаго оръха. и, объятая поэзіей ароматной, сверкающей звъзлами южной ночи, принималась напевать свои песни. Салге любила старый орбхъ въ ихъ дворб. Онъ представлялся ей старымъ, старымъ добродушнымъ дедушкой, который выняньчиль и выростиль ее и быль ей вивсто матери. Развъсистыя вътви его защищали ее, маленькую Салге, чтобы солнце не осленило ей глазки, когда она лежала въ колыбели, и тихонько шелествли надъ нею листьями, чтобы усыпить ее; и Салге пъла старому оръху пъсни про свою любовь и благоларность. Пололгу просиживаеть Салге въ такія ночи. Никто не мъщаеть ей. Она одна съ своими смутными грезами, и пъсни одна за другою послушно слагаются звучными рифмами и наполняють сердце ея тревожной радостью...

Салге захотёлось научиться писать, чтобы записывать свои стихи— «элаги», какъ она называда ихъ потатарски. Она скоро подыскала себё учителя. Научить ее таинствамъ замысловатой татарской грамоты взялся ея маленькій двоюродный братъ Смаилъ, мальчикъ лётъ одиннадцати. Смаилъ, какъ и другіе деревенскіе мальчики, обучался грамотё и чтенію корана, въ познаніи котораго заключается вся татарская образованность, у муллы Хатипа, и считался однимъ изъ способнёйшихъ учениковъ импровизированнаго захолустнаго «медрессе».

Смаилъ приходилъ по вечерамъ и, съ сознаніемъ своего превосходства, объяснялъ своей вврослой ученицѣ правила, внушенныя ему строгимъ Хатипомъ. Салге занималась усердно, цѣлые часы подрядъ, съ настойчивостью и терпѣніемъ, какъ могутъ заниматься только женщины, когда у нихъ вдругъ пробудится желаніе учиться. Смаилъ былъ доволенъ своей ученицей и хвалилъ ее за успѣхи.

Старый Халиль заставаль иногда дочь за занятіями и съ ульбкой на лицѣ смотре́лъ, какъ она, подъ руководствомъ своего маленькаго учителя, выводить на бумажкѣ строчки, или разбираетъ печать по корану. Старику и въ голову никогда не приходило обучить Салге грамотъ, потому что это для женщины, по понятіямъ татаръ, совсъмъ не нужно. Желаніе дочери учиться казалось ему причудой. Но такъ какъ все, что ни дълала маленькая Салге, было въ глазахъ старика очень хорошо, то и на занятія ея съ Смаиломъ онъ смотрълъ съ снисходительнымъ попустительствомъ, любуясь ея ненужнымъ усердіемъ.

Халиль цёловаль дочку, называль ее «умницей» и аккуратно приносиль ей изъ лавочки Яни конфекты, никакъ не подозрёвая, что конфекты эти поступали, въ уплату за заня-

тія, въ карманъ маленькаго Смаила.

Между тыть Салге дылала быстрые успыхи и тихонько начинала уже записывать свои «элаги». Уроки продолжались аккуратно. Маленькій Смаиль быль хорошій учитель и очень любиль сладкое...

# III.

Однажды въ деревню завхали дамы амазонки, въ сопровождении ялтинскаго проводника Мемета.

Это были невиданныя гостьи, и чуть не вся деревня сбъжалась смотрёть на русскихъ молодыхъ барынь, пріёхавшихъ верхомъ на лошадяхъ.

Завхавъ въ глухую деревню, барыни пожелали войти къ кому нибудь въ домъ, чтобы посмотрвть обстановку татарской сакли. Меметъ пригласилъ ихъ въ домъ Халиля. Татары гостепріимны. Халиль радушно принялъ у себя завзжихъ туристокъ, угостилъ ихъ кофеемъ и сластями, охотно все объяснилъ, разсказалъ, сдвлалъ даже подарки вещами, которыя, какъ ему казалось, особенно понравились гостьямъ, и проводилъ барынь, совсвмъ очарованныхъ его любезностью и гостепріимствомъ.

Прівзжія барыни произвели на Салге впечатльніе чрезвычайное. До сихъ поръ она никогда не видыла русскихъ, кромъ завзжавшихъ къ отцу чиновниковъ, и теперь, подавая кофе и другія угощенія, съ любопытствомъ разсматривала этихъ странныхъ женщинъ, ихъ лица, ихъ прически, элегантныя черныя, обхватывавшія тонкія тальи платья со шлейфами, перчатки, шляпки съ длинными вуалями... Ей вспомнились разсказы отца, она смотрыла на диковинное зрылище удивленная, восхищенная, не выря глазамъ своимъ. Русскія дамы казались ей такими прекрасными, такими изящными и ныжными и такими смылыми... Салге не сводила съ нихъ глазъ...

Не менъе поразилъ воображение Салге и проводникъ Меметъ. Онъ былъ уроженецъ ихъ деревни. Салге помнила его. Она еще была дъвочкой, когда Меметъ переселился въ Ялту къ брату, содержавшему тамъ конюшни верховыхъ лошадей.

Теперь, спустя нѣсколько лѣть, она даже не узнала прежняго Мемета. Онъ быль въ блестящемъ, расшитомъ золотомъ костюмѣ проводника, статный, черноглазый, съ красивыми кудрями и шелковистыми черными усами, совсѣмъ не такой, какимъ быль прежде, когда жилъ и работалъ въ деревнѣ.

 Какая ты стала большая и хорошенькая, Салге!—сказалъ ей Меметъ.

Салге покраснела и закрыла лицо платкомъ.

Ей сдълалась весело и досадно на Мемета. Развъ можно говорить съ дъвушкой такъ смъло?

Гости побыли немного и увхали... Салге долго провожала кавалькаду глазами... Она завидовала, что молодыя русскія барыни вдуть съ красавцемъ Меметомъ...

Съ этихъ поръ въ пъсняхъ, которыя распъвала по ночамъ Салге, стало появляться новое лицо: въ нихъ часто упоминалось имя Мемета.

Салге ошибалась, думая, что никто ее не слышить, когда она поеть подъ оръхомъ.

Быль человекь, который слышаль ея песни.

Дворъ, гдв расположилась усадьба стараго Халиля, быль невеликъ, и та часть его, которая выходила на речку, была въ то же время крышей сакли, где жилъ Куртъ-Аметь съ своею матерью. Въ горныхъ татарскихъ деревняхъ по большей части бываеть такъ, что плоская врыша одной сакли составияеть дворь для сакии сосёда, лежащей ступенью выше. Сакия Куртъ-Амета была невзрачная, маленькая, совсёмъ бёдная. Насколько быленькій, обвитый зеленью домикь Халиля быль красивъ и заметенъ, настолько жилище соседа Халиля было незаметно и мрачно. Прижатая къ обрыву холма, стесненная съ одной стороны саклей сосёда, а съ другой скалою, она была похожа на землянку; маленькія подслівоватыя оконца сакли, выходившія на покривившуюся отъ ветхости галлерейку, смотръли въ сторону ръчки. Дворикъ, обнесенный изгородью, быль вапущень. Да и самая сакия часто стояла запертою. Мать Курта-Амета, Периде, или возится въ огородъ, доходность отъ котораго всегда оставляла ей достаточную возможность умереть съ голоду, или была где-нибудь на поденной работь. Периде вела тяжелую и жалкую жизнь. Мужъ ея умеръ рано, и сына она родила уже вдовою. Всё на деревне знали, что Курть-Аметь родился оть эскадронца Гафара, приходившаго въ деревню на побывку. Событіе это создало Периде репутацію распутной женщины и навсегда отчудило ее оть общества. Периде и сына ея, рожденнаго незаконно, превирали. Это было тяжелое наказаніе за гръхъ. Отъ слевъ, стыда и обидъ, отъ тяжкой работы съ утра до ночи, Периде въ сорокъ съ небольшимъ лътъ выглядела совсемъ старухой. Татарки вообще старъють рано, но Периде казалась гораздо старше своихъ лътъ. Сутуловатая, беззубая, вся въ морщинахъ, съ длиннымъ, неестественно заострившимся отъ худобы лица носомъ, съ глубоко запавшими глазами, она была безобразна.

Сынъ ея, Куртъ-Аметъ, былъ негодяй. Такимъ считали его на деревив, такъ же думала о немъ съ скорбью въ сердцв и Периде. Куртъ-Аметъ ненавиделъ мать и не скрывалъ этого отъ нея. Съ детскаго возраста онъ былъ предметомъ насмешекъ, какъ незаконнорожденный, и глупые попреки мальчишекъ сверстниковъ рано обозлили его и поселили въ его сердив дурное чувство къ матери. Онъ былъ грубъ съ нею, попрекаль ее за рождение свое, иногда биль ее. Презрительное отношение къ нему односельчанъ способствовало развитию въ немъ наклонности къ бродячей жизни. Ему было вольготиве на чужихъ людяхъ. Куртъ-Аметъ редко бывалъ дом а. Онъ больше околачивался по кофейнямъ соседнихъ деревень или въ Ялтв. Ходить онъ могь безъ устали, легко делая переходъ въ одинъ день въ Ялту и обратно, а это было версть сорокъ сокращенными горными тропами. По горамъ онъ ходиль такь же легко, какь по равнинь. Кратчайшій двінадцативерстный, но и самый кругой подъемъ отъ Ялты на вершину Яйлы, по конной тропинка на дер. Узень-Башъ, извастный у татаръ подъ названіемъ «дохувъ-алянъ-ма» (т. е. девять поворотовъ) — подъемъ, на который непривычный къ горнымъ прогулкамъ туристъ будетъ подниматься, задыхаясь и срываясь чуть не на каждомъ шагу на каменистыхъ осыпяхъ опасной вручи, не менве пяти часовъ — Куртъ-Аметъ, съ ношей на спинъ, шутя дълалъ въ какіе нибудь три часа, съ единственнымъ отдыхомъ на вершинъ, и то больше для того, чтобы покурить и посмотреть сверху внизь на «Южный берегь».

Курть-Аметъ любилъ ходить пешкомъ.

Но приволью бродячей жизни сопутствуеть проголодь. И Курть-Аметь сдёлался воромь. Въ первый разъ онъ украль съ голоду. Потомъ онъ началь воровать про запасъ, на черный день, потому что «плохо лежало». Курть-Аметъ сталь попадаться на кражахъ и скоро познакомился съ кордегардіей участка и съ оплеухами полицейскихъ, а затёмъ получилъ полное понятіе и о м'ёстахъ заключенія. Ялта им'ёла на него развращающее вліяніе. Она указала ему пути къ легкой наживъ. Промыселъ крошенымъ табакомъ, неоплоченнымъ акцивомъ, даваль ловкимъ контрабандистамъ хорошій доходъ. Запретность же этого занятія и связанная съ нимъ опасность строгой отв'ётственности придавала ему особую привлекательность. Дурачить акцизныхъ, проводить за носъ полицію казалось Куртъ-Амету забавнымъ и интереснымъ. И онъ сталъ табачнымъ контрабандистомъ. Куртъ-Аметъ тотчасъ же усвоилъ

себъ выработанную практикой технику контрабанднаго дъла. За спиной у него появилась большая плетеная корзина, наполненная яйцами и разной живностью.

— Яйца! Зайца! Куры! — громко выкрикиваль онь по русски, расхаживая по Ялть. — Табакь! Табакь, — тихонько говориль онь въ то-же время, если встрвчаль прохожаго, которому, по его мнъню, слъдовало сообщить о дъйствительномъ характеръ своей торговли. Находившіеся въ корзинъ пищевые продукты фигурировали больше для наружнаго вида и маскировали собою спрятанный въ корзинъ крошеный табакъ.

Корзина Куртъ-Амета оказывала ему услугу еще въ томъ отношеніи, что открывала ему, какъ разнощику, входъ на всё дачи, почти во всё кухни. Онъ любезничаль съ кухарками, которыя его прикармливали для развлеченья, и нерёдко тащилъ что нибудь изъ вещей, если выпадала удобная минута.

И дъла Куртъ-Амета шли недурно. Домой онъ приходилъ только за тъмъ, чтобы накрошить табаку и купить кое-какіе продукты деревенскаго хозяйства для снабженія своей корзины не обходимой прикрышкой.

Крошить табакъ приходилось съ большой осторожностью. На деревнъ Куртъ-Амета не долюбливали, и онъ не довъряль татарамъ. Къ тому же, урядникъ изъ сосъдней деревни слъдиль за нимъ. Акцизные уже были одинъ разъ у него съ обыскомъ. Староста Кара-Али успълъ тогда предупредить его о предстоящемъ обыскъ, приславъ къ нему десятскаго Умеръ-Арифа съ извъстіемъ о прітву акцизнаго, и Куртъ-Аметъ успълъ до прихода чиновниковъ уничтожить всъ слъды крошки и хорошо припряталъ крошильную машинку. Но не всъ татары таковы, какъ староста Кара-Али. Куртъ-Аметъ боялся доноса и крошилъ табакъ украдкой, большею частью по ночамъ.

Онъ съ вечера запирался въ сарав и при тускломъ свътв керосиновой лампочки крошилъ табакъ, засиживаясь за работой часами, иногда до самаго утра...

Куртъ-Аметъ и быль темъ человекомъ, который слышаль пене Салге по ночамъ...

# IV.

Пѣніе сосѣдки нравилось Куртъ-Амету и мѣшало ему работать.

Пѣсни были такъ хороши, а голосъ дѣвушки такъ грустенъ и нѣженъ, что крошильный ножъ невольно останавливанся въ его рукъ. Куртъ-Аметъ смотрѣлъ на тусклый ого-

некъ чуть слышно горввшей ламны и, затаивъ дыханіе, прислушивался къ раздававшемуся въ тишинв ночи голосу.

Иногда, чтобы лучше слышать пвніе, контрабандисть оставляль работу, тихонько выходиль изъ сарая во дворъ и, прячась въ твни наввса, подолгу оставался стоять, напрасно стараясь разглядвть дввушку. Въ темнотв ничего не было видно, но Куртъ-Аметъ по звукамъ голоса зналъ, что Салге сидить подъ деревомъ, у себя на дворъ. Пвніе то прекращалось, то раздавалось вновь и доставляло Куртъ-Амету какое-то особенное, никогда не испытанное ощущеніе удовольствія.

— Какъ хорошо поетъ Салге! — думалъ онъ, забываясь.

Куртъ-Аметъ и Салге, какъ близкіе сосёди, росли вмёстё, постоянно видёли другъ друга, и Куртъ-Аметъ совсёмъ не замётилъ, какъ Салге стала «большою». Казалось, еще такъ недавно было время, когда они, въкомпаніи съ другими дётьми, въ жаркіе лётніе дни съ утра до вечера полоскались въ ручьё и, шаля и хохоча, бёгали, разбрызгивая воду по каменистому руслу его. Это было въ первомъ возрастё дётства, когда всё равны между собою, дружны и счастливы.

Съ возрастомъ все это утратилось.

До самаго последняго времени Куртъ-Аметъ не замечалъ Салге. Онъ видель ее постоянно, но она какъ бы не существовала для него. Девченка, какъ девченка—такая же, какъ и все. Такъ смотрелъ онъ на нее. Куртъ-Аметъ даже не долюбливалъ Салге, невольно перенося на нее непріязнь, которую питалъ къ отцу ея: Халиль ненавиделъ Куртъ-Амета, молодой татаринъ зналъ это и платилъ старику темъ же.

Пѣніе, которое онъ слышаль по ночамъ, возбудило теперь его вниманіе къ Салге, и онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что Салге уже не дѣвченка, что изъ нея формируется женщина.

Только теперь онъ вам'втиль, что она хорошенькая.

Однажды онъ былъ у плетня въ своемъ дворѣ и видъль, какъ Салге, размахивая конусообразнымъ кувшиномъ изъ бѣлаго желѣза, весело прыгая съ камня на камень, сбѣжала по крутому спуску къ фонтану за водой. Она была стройна, ловка и граціозна.

— Ковочка дикая! — подумаль онь, заглядываясь на Салге. Молодая дъвушка заинтересовала его. Онъ сталъ чаще бывать дома и искалъ встръчи съ нею. Онъ становился около илетня, за которымъ, въ узкомъ проходъ между саклями, круто спускалась тропинка; по этой тропинкъ Салге должна была проходить къ фонтану или въ садъ, гдъ Халиль былъ на работъ, и подстерегалъ ее. Когда она шла, уже издали слышалъ онъ шуршанье ея шароваръ, и сердце его начинало бигься. Онъ не отводилъ отъ нея глазъ. Живая, стройная фигурка

Салге, дышавшая соблазнительной прелестью юной женщины, возбуждала въ немъ любовь.

Салге смущаль его пристальный взглядь.

Что ему надо? Зачёмъ онъ сталь такъ часто встрёчаться? Салге враждебно смотрёла на Куртъ-Амета. Чувство непріязни къ молодому сосёду было давно и незамётно внушено ей отцомъ и всёми другими. Всё называли Куртъ-Амета дурнымъ человёкомъ, порицали и осуждали его. Все было нехорошо въ немъ. Онъ былъ незаконный сынъ. Онъ былъ воръ. Салге знала, что воровать—большой грёхъ. Къ тому же, онъ былъ золъ, бранился съ матерью, обижалъ ее. Потомъ у него были желтые, какъ у хищной птицы, глаза. И вся наружность его казалась Салге отталкивающей...

Куртъ-Аметъ решился заговорить съ Салге.

Онъ подстереть ее на тропинкъ, когда она шла домой, и перегородилъ дорогу.

Салге отшатнулась и испуганно глядела на него.

— Здравствуй, Салге! — сказаль онъ.

Куртъ-Аметъ хотелъ говорить ласково, но голосъ его, по привычке, звучалъ грубо. Онъ не могъ совладать съ собою.

— Что тебѣ нужно?

— Ничего не нужно... Какъ поживаеть?..

— Отстань! Пусти съ дороги!— говорила Салге, начиная сердиться.

Но Куртъ-Аметь не хотвлъ посторониться.

— Чего глядишь на меня колючкой? - сказаль онъ грубо.

— Пошель, ты! Чего присталь? Дай дорогу!

Онъ все стоялъ. Съ минуту они глядъли другъ на друга. — Ты стала врасавица, Салге! — сказалъ онъ, любуясь ею.

Салге вспыхнула, толкнула его и, прорвавшись, быстро въбъжала наверхъ. Войдя въ калитку своего двора, она остановилась и обернулась. Лицо ея пылало, и сердце билось отънеголованія.

Куртъ-Аметъ стоялъ на томъ же мёстё и угрюмо смотрёлъ на нее.

— Дуракъ! – крикнула ему Салге и скрылась.

Куртъ-Аметъ вналъ, что ухаживанія его за Салге не могутъ имѣть успѣха. И всетаки ему стало больно, что она отнеслась къ нему такъ недружелюбно. За что? Вѣдь онъ не сдѣлалъ ничего дурного и не сказалъ ничего обиднаго.

Послъ этого случая онъ исчезъ изъ деревни и долго не

возвращался.

Однако, недёли двё спустя Салге опять увидёла Куртъ Амета на обычномъ мёсть. Онъ стояль, облокотившись на плетень, и издали слёдиль за ней глазами.

Салге шла изъ сада, таща съ собою тяжелую мотыгу.

Увидевъ Куртъ-Амета, она ускорила шаги и хотела пробежать мимо, сделавъ видъ, что не замечаетъ его.

Но онъ опять заговориль съ нею.

— Здравствуй, Салге! Зачёмъ такъ бёжишь?.. Вотъ теб'в пвёты... Возьми!

Онъ протягиваль букетикъ подснъжниковъ, которые нарваль для нея, возвращаясь лъсомъ изъ Ялты.

Салге остановилась и сказала ему:

— Отвяжись ты! Не надо мнё твоихъ цвётовъ. Отстань, а то... воть!..

И она замахнулась на него мотыгой.

- Что-жъ? Ударь!
- Не смъй смотръть на меня такъ и подстерегать...
- Развѣ и смотрѣть на тебя нельзя?
- Нельзя... Я не хочу!.. Ты не смѣешь преслѣдовать меня... Она, какъ и въ тотъ разъ, вся покраснѣла и отъ смущенія не знала, что сказать.

Куртъ-Аметъ машинально обрывалъ лепестки съ цветовъ, которыхъ она не захотела принять отъ него.

- Я тебъ не сдълаль зла, Салге! Зачъмъ ты такая серлитая?..—сказаль онъ и взглянуль ей въ глаза.
- Я не хочу, чтобы ты приставаль ко мив... Вся деревня знаеть, кто ты такой... Ты дурной человвкъ... я не хочу тебя знать!.. И ты не смвй меня караулить здёсь! Слышишь? А то отцу скажу. Онъ побьеть тебя!

И, проговоривъ это, Салге убъжала.

Куртъ-Аметъ долго стоялъ на томъ же мъстъ и задумчиво продолжалъ обрывать цвъты подснъжниковъ. Жестокія слова дъвушки глубоко оскорбили его. Въ немъ закипала жгучая ненависть къ своему прошлому, къ матери, которая была первой виновницей всъхъ его несчастій, къ односельчанамъ, наложившимъ на него печать отверженія, къ самой красавицъ Салге за обидныя слова ея, за то, что она съ презрѣніемъ отталкиваетъ его любовь.

Онъ пришелъ къ себъ въ саклю и, весь дрожа въ ярости, сталъ кричать на мать.

На шумъ сбѣжались люди. Пришелъ староста Кара-Али, спустился во дворъ къ сосѣду и старый Халиль. Порядокъ давно уже былъ водворенъ, и Куртъ-Аметъ, которому помяли бока, далеко шагалъ въ горахъ, направляясь въ Ялту,—а татары все еще галдѣли во дворѣ его дома, обсуждая происшествіе.

- Проклятый человъкъ!—сказалъ Кара-Али, вытирая съ лица потъ.
- Шайтанъ, а не человъкъ!—подтвердилъ старый Xалиль.

И оба пріятеля направились въ кофейню Муслюма, чтобы выпить кофе и успокоиться.

# V.

День Курбанъ-байрама Куртъ-Аметь провель въ Ялтв. Это было въ исходъ марта. Весна согръда воздухъ и пробуждала въ жизни природу. На вершинъ Яйлы и кое-гдъ въ трещинахъ скалъ еще лежалъ, сверкая на солнив и ръзко выделяясь на обрезе синяго неба, снёгь минувшей зимы, но животворное солнце могучей южной весны быстро делало свое дъло. Сады и лъсъ, и склоны горъ—все съ каждымъ днемъ оживало, все одъвалось въ свъжій, свътло-зеленый нарядъ. Въ ущельяхъ горъ и надъ лёсными оврагами нарождались легкія, молочно білыя, проврачныя облака; они быстро скользили по склонамъ горъ, поднимались надъ Яйлою и неожиданно танли въ лучахъ солнца. Казалось, это душа умершей вимы отлетаеть къ Богу, чтобы никогда более не возвращаться на землю. Остывшее за зиму море было спокойно; гладкая поверхность его ослепительно блестела на солние. Подальше отъ берега, надъ моремъ, тамъ и сямъ поднимались испаренія, и горивонть сливался съ небосклономъ. Несметныя стаи баклановъ черной тучей перелетали съ мъста на мъсто, оглашая море своимъ страннымъ гортаннымъ крикомъ. Это близко отъ берега идутъ полчища «хамсы», и бакланы преследують ее. За маленькой «хамсой» идеть белуга и осетрь. и рыбачьи баркасы съ Судакскихъ рыбныхъ заводовъ въ безчисленномъ множествъ снують по морю, разставляя крючья. Это тоже своего рода стая хищныхъ птицъ, эти лодки-рыбалки съ косыми латинскими парусами, день и ночь, въ неутомимой погонъ за рыбой, проводящія въ морь, не смотря ни на туманъ, ни на вътеръ, ни на какую погоду. Но лихіе пловим видны не только въ моръ: зоркій глазълегко различить ихъ и въ небъ. Въ безпредъльной синевъ его здъсь и тамъ парять, не дрогнувъ громадными крыльями, орлы, жители скалистой сосъдки Чатыръ Дага, горы Демерджи. Орлы обрадовались веснъ и гуляють въ безпредъльной вышинъ, вдыхая тонкій аромать сосновыхь лівсовь, поднимающійся оть согрівтой солнцемъ вемли, запахъ сырости, доносящійся съ моря. И завидно важнымъ орламъ глядъть изподнебесья на пиръ баклановъ, на добычливую охоту человека! Едва видныя съ земли, царственныя птицы кричать что-то другь другу...

Телеграмма изъ Константинополя о наступленіи байрама получилась утромъ.

Извъстія этого ожидали съ нетерпъніемъ, потому что ра-

мазанъ, — скучный пость, — надовль и тяготиль всвхъ. Тотчась же по всвмъ направленіямъ вскачь понеслись верховые, разнося по всему Крыму радостную въсть:

— Курбанъ-байрамъ насталъ!

И полилась невинная овечья кровь. Отощавшіе татары лакомятся сегодня бараниной. Только разві самый бідный татаринь не ріжеть въ этоть день ягненка.

Какъ только радостная въсть о наступленіи байрама достигала до татарскихъ поселеній, тотчасъ же начинался шумный праздникъ. Оглушительные удары и мелкая дробь огромнаго «даула» \*) всюду повторялись горнымъ эхо. Звуки скрипки и пронзительной зурны неслись, сливаясь и перекрещиваясь, по всъмъ направленіямъ, и, кажется, нътъ мъста ни въ горахъ ни въ лъсахъ, гдъ не было бы слышно въ этотъ день отчаяннаго вопля зурны, громкихъ ударовъ татарскаго барабана.

Куртъ Аметъ бродилъ на праздникъ съ пріятелемъ, такимъ же, какъ и онъ, контрабандистомъ, цыганомъ Бекиромъ изъ деревни Узень Башъ. Пріятели оставили свои корзины въ кофейнъ и гуляли. Они смотръли, какъ ялтинскіе проводники, раводвишесь въ праздничные бешметы, пробуя ходъ застоявшихся за зиму коней шлапаковъ, разъвзжали по набережной верхами. Потомъ ходили въ лежащую близъ Ялты деревню Дерекой, слушали тамъ музыку, смотрели, какъ татарскія девушки, собравшись на земляной крышь одной сакли, водять хороводъ. Хороши были девушки въ богатыхъ, блестевшихъ праздничныхъ нарядахъ, и пъсни, которыя онъ волотомъ, пъли, танцуя, понравились Куртъ-Амету; но сосъдка Салге была лучше, и звучныя пъсни ея были нъжнъе и пріятнъе... Курть-Аметъ любилъ Салге, и праздникъ не радоваль его. Онъ тосковалъ, потому что не имълъ надежды на счастье! Изъ Дерекоя Бекиръ повелъ Куртъ-Амета гулять въ горы. Они долго сидели на холме «Дарсана», откуда видны были море и вся Ялта. Бекиръ игралъ на кларнеть и искусно выдёлываль веселыя рулады и трепетныя трели. Онь ждаль, что товарищъ похвалить его игру, но Курть-Аметь молчаль и вовсе не слушаль, какъ цыгань играеть. Онъ думаль о томъ, что Салге не любитъ его.

Вечеръ. Кофейня турка Юсуфа полна народомъ. Это настоящая турецкая кофейня, гдв подается лучшій кофе, а чебуреки и шашлыки приготовляютъ такіе, какихъ нётъ во всей Ялтв. Повара въ красныхъ фескахъ и бёлыхъ фартукахъ сбились съ ногъ, потому что не успёваютъ удовлет-



<sup>\*)</sup> Даулъ-большой барабанъ. Съ одной стороны въ него быють колотушкой; съ другой стороны есть палочка, которая, отъ сострясенія, быеть мелкую дробь.

ворять всёмъ требованіямъ. Хозяинъ Юсуфъ очень доволенъ. Онъ улыбается, то и дёло привётствуетъ все новыхъ и новыхъ гостей вемляковъ и слёдить, чтобы прислуживающіе гостямъ мальчики были расторопны.

Посътители кофейни Юсуфа—все больше турки, рабочіе плантажники \*) изъ окрестныхъ экономій, хамалы \*\*) съ пароходной пристани и проч. Сегодня, по случаю байрама, всъ гости Юсуфа въ сборъ, и въ кофейнъ едва можно протолкаться. Всъ скамы вдоль стънъ, всъ столики заняты, и еще многимъ приходится стоять. Въ кофейнъ веселье.

Гости разодеты по праздничному, въ яркіе, разныхъ цветовъ «кольмеки» (рубашки), въ новенькія малиновыя фески. Въ одномъ углу кофейни безъумолку играютъ музыканты. Ихъ лвое. У одного-зурна, у другого - скрипка. Это не та аристократка скришка, которую мы знаемь, съ геніадьно залуманными выпуклыми деками и резонирующими извилинами, столь простого, на первый взглядь, рисунка. Неть. Это инструменть примитивный, можеть быть доисторическій прототиць нынішней парицы инструментовъ. Скрипка, на которой играють въ кофейнъ турка Юсуфа, это неполированная перевянная коробочка, подая внутри, узенькая, похожая на идинный пеналь: на коробочкв этой натянуто четыре струны; смычекъ тоже нисколько не похожъ на современный смычекъ; это туго натянутый, изогнутый дугою, лукъ. Музыканть склониль на бокъ голову и царапаеть этимъ страннымъ смычкомъ свою съренькую скриночку; и инструменть издаеть бедные, негромкіе, какіето жалостные звуки. Напротивъ, зурна кричитъ такъ громко, что слышна далеко въ городъ. Музыканты играють. Вся мелодія сплетается изъ нёсколькихъ нотъ, въ минорномъ тонё, и варьируется въ разныхъ комбинаціяхъ. Въ этомъ странномъ сочетаніи різкихъ звуковь зурны и едва слышной скрицки-крика отчаянія и тихихъ, меланхолическихъ слезъ-есть что то оригинальное и трогающее.

Вотъ гости Юсуфа тъснятся ближе къ музыкантамъ и поютъ въ унисонъ съ вурною. Турки поютъ пъсню, въ которой говорится про чудныхъ дъвъ, гуляющихъ въ райскомъ саду; онъ прекрасны и нъжны, какъ розы и фіалки; но Шахъ Смаилъ не глядитъ на нихъ, потому что любитъ одну Кулле Заре; чулныя дъвы рая одъты въ разноцвътныя одежды изъ шелка и

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Плантажъ-мѣсто, воздѣланное подъ винограднуюў плантацію. «Бить плантажъ», т. е. разрыхлять почву на 5 четв. въ глубину, тяжелая земляная работа, которую преимущественно исполняютъ на южномъ берегу Крыма пришлые чернорабочіе турки.

<sup>\*\*) «</sup>Хамалы»—на Кавказъ «муши»—переносчики тяжестей. Въ Ялтъ камалами называютъ портовыхъ рабочихъ, занимающихся выгрузкой и пригрузкой судовъ.

<sup>№ 11.</sup> Отдѣлъ (.

парчи; одежды расшиты драгоцівными камнями, но между дівами нівть ни одной, которая была бы лучше Кулле Заре; чудныя дівы гуляють въ саду—ихъ круглыя, бівлоснівжныя перси съ бриліантовыми сосками такъ соблазнительны! Нівть на світть человівка, который быль-бы достоинъ избрать изъ этихъ дівъсебів жену! — Но Шахъ Смаилъ не глядить на нихъ, потому что ни одна изъ нихъ не похожа на Кулле Заре; онъ горить любовью къ Кулле Заре, но ее не хотять отдать за него!..

Уже позино, но гости Юсуфа не расходятся. Веселье разгорается. Въ ночной тиши далеко разносится грохотъ. Это турки пустились танцовать. Маленькій курдъ музыканть, въ узенькихъ внизу и широкихъ у поясницы штанахъ, собранныхъ свади въ сборку, что делаетъ его похожимъ на курдючнаго барана, стоить среди кофейни и играеть на зурнв. Танцующіе водять вокругь хороводь, взмахивають руками и притопывають; и оть топота этого дрожить вся кофейня, дребезжать стекла и посуда на столахъ. Кто-то командуетъ, и всв впругь напалають на маленькаго курда и опять отпрыгивають назадъ, и опять нападають. Раздаются ободрительныя восклипанія: зурна зудить и зудить... Такъ танцують чась, другой. одушевляются все больше и больше-и покрикивають на музыканта, чтобы не смёль уставать. Рубахи на танцорахь мокры отъ поту. То и дело кто нибудь выходить изъ хоровода, торопливо міняеть промокшій «кольмекь» на свіжій, нарочно для танцевъ припасенный, и, переодъвшись, опять бросается въ цень танцующихъ. Маленькій курдъ покачиваетъ головой, повязанной вокругь фески платочкомъ, и, красный отъ натуги, съ потоками пота на лицв, изъ последнихъ силь дуеть въ свою трубку, быстро перебираеть по ней пальцами... И зурна все зущить и зудить, и поль все грохочеть поль ударами дюжихъ ногь, гости Юсуфа все танцують, меняють мокрые кольмеки и опять танцують... «Играй музыканть!» Но маленьжій курдь видимо ослабіваеть, зурна попискиваеть что то не то, -- музыка вотъ-вотъ перестанетъ! Тогда къ потному лбу музыканта приклеивають нъсколько серебрянныхъ монеть. Маленькій курдь благодарить глазами и, прежде чёмь деньги успевають отклеиться и упасть, быстрымь движениемь руки смазываеть монеты въжилетный кармань, и звуки зурны опять оживляются, музыка играеть веселье... А турки все танцують и танцують, и нъть конца ихъ изнурительной забавъ. «У насъ одинъ праздникъ въ году!-говорять они: - веселиться такъ веселиться!»

— Играй музыканть! — кричать то и дёло, и монеты вновь появляются на лбу умирающаго отъ усталости маленькаго журда.

Куртъ-Аметь быль въ этотъ день въ числе гостей кофейни

турка Юсуфа. Онъ сидълъ у стола, склонивъ голову на руки, и думалъ о Салге. Салге такъ хороша! Нътъ лучше дъвушки на свътъ! Козочка, милая!... Онъ слышалъ, какъ пъли пъсню про райскихъ дъвъ, и думалъ о томъ, что и у него естъ Кулле Заре—сосъдка Салге, дочь Халиля—которую онъ любитъ и которую—онъ зналъ это—никогда не отдадутъ за него!

И удариль Курть-Аметь тяжелой ладонью по столу. Онь рёшиль самъ съ собою, что посватаеть Салге! Огдасть Халиль дочь за него—онъ женится на ней и заживеть честной жизнью, какъ всё. А не отдасть—тогда онъ знаеть, что сдёлаеть!

Куртъ-Аметь не зналъ еще тогда, что онъ сдълаетъ... Угроза вырвалась у него сама собою изъ наболъвшаго сердца...

# VI.

Въ тотъ день въ деревнѣ только и было разговору, что о сватовствѣ Куртъ-Амета.

— Слыхаль?.. Курть-Аметь посваталь Салге!..

— Вотъ, что выдумалъ!?

И татары принимались хохотать, потому что всёхъ смёшила эта новость.

Старая Периде плакала. Она знала, что изъ сватовства сына ничего, кромъ скандала, не выйдеть. Она просила, со слезами умоляла Куртъ-Амета отказаться отъ этой мысли,—въдъ Халиль никогда не дастъ своего согласія на этотъ бракъ, и на ихъ долю выпадетъ одинъ позоръ, одно напрасное униженіе, насмъшки всей деревни...

Но Куртъ-Аметъ былъ упрямъ и стоялъ на своемъ. Онъ требовалъ, чтобы Периде шла говорить о его предложеніи Ха-

лилю.

— Не твое дёло, а мое! ступай, когда посылаю! А то берегись, опять задамъ тебё!—сказалъ онъ, замахнувшись на мать рукою.

И старух в пришлось покориться. Периде накинула платокъ

и пошла.

Но какъ сказать такую вещь Халилю? Старикъ всимльчивъ и силенъ! Периде не сомнѣвалась, что онъ разсердится ужасно. «Схватитъ что попадется подъ руку, и убъетъ на мѣстъ!» — со страхомъ думала старуха.

Периде не посмела явиться къ Халилю. Она пошла къ те-

тушкъ Заиде.

«Тетушка Заиде», какъ звали ее на деревнъ, была сестра Халиля и жила близко, черезъ одну саклю, отъ Периде. Она была замужемъ за Абибуллой и имъла цълую кучу дътей. Аби-булла былъ человъкъ смиренный и модчаливый, тетушка Заиде

Digitized by Google

была особа крикливая. Масса детей, которыхь она безъ отдыху изъ года въ годъ вскармливала и должна была воспитывать. сдълали ее раздражительной. Слишкомъ большое, непосильное одному человъку, количество домашнихъ и семейныхъ обязанностей, при крайней апатичности мужа, вынуждало ее управнять домомъ самовластно, съ стремительной, не териящей воз-раженій, решительностью. Иначе невозможно было бы передълать за день всего, что нужно было сдълать по хозяйству. Дътямъ своимъ Заиде не скупилась раздавать подзатыльники: и колотушки, а Абибулла, котораго, какъ говорила строгая тетушка Заиде, хватало только на то, чтобы производить на свъть дътей, быль загнанъ въ своей семь въ дальній уголь. Сознавая, что въ упрекахъ свирьной жены есть доля справедливости, Абибулла молчалъ и переносиль свое положение опальнагомужа съ покорностью, причемъ работалъ для семьи, какъ волъ. Однако, при всей своей раздражительности, сварливая тетушка. не была лишена извъстнаго добродушія. Когда Куртъ-Аметъ избиль Периде, и старуха, забытая всеми, лежала больная въ своей сакив, не имвя ничего въ домв, чтобы повсть, тетушка. Заиде приходила ее лечить и, давъ подзатыльникъ маленькому Смаилу, посылала его отнести больной старух в оставшуюся отъ семейнаго объда баклу \*).

Услышавъ, что говорить плачущая Периде, тетушка Заиде

не повърила ушамъ своимъ.

— Какъ? Куртъ-Аметъ сватается? За племянницу? За красавицу?.. Твой уродъ? Воръ и мошенникъ кочетъ жениться на. Санге? Да какъ ты, старая чертовка, посмъла объ этомъ сказать мнъ? Да вы оба, и ты, и желтоглазый сынъ твой, съ ума сошли. Вонъ пошла! Проваливай, негодная потаскушка! Вонъ отсюда!

Заиде кричала и, внё себя, пинками выпроводила дерзкую сосёдку за калитку своего дома. Тетушка Заиде бросила на произволъ судьбы обёдъ, который готовила и, накинувъ наскоро головной платокъ, поспёшно отправилась къ брату сообщить удивительную новость.

Если тетушка Заиде такъ обидълась сватовствомъ Куртъ-Амета за ея хорошеньую племянницу, то ни съ чъмъ не сообразное домогательство сосъда тъмъ болъе оскорбило стараго Халиля.

Старикъ совсъмъ вышелъ изъ себя и надълалъ шуму на

всю деревню.

Какъ былъ, въ однихъ носкахъ и жилеть, выскочилъ старикъ на дворъ и побъжалъ на крышу сакли сосъда. Не помня себя, красный отъ негодованія, Халиль кричалъ и бранился, размахивалъ руками и грозился кулакомъ. Кисточка фески

<sup>\*)</sup> Бакла-соусъ ивъ фасоли.

чодпрыгивала на его головъ, описывая круги, и ужъ по ней чиздали можно было судить, какъ сильно сердится ея хозяинъ.

Куртъ-Аметь стояль у себя во дворъ, скрестивъ руки, и молча выслушиваль ругательства Халиля. Онь угрюмо молчаль и смотрель въ землю. Дождавшись, когда сыпавшаяся на его голову сверху брань возмущеннаго старика на минуту прекратилась, потому что Халилю нужно было перевести духъ, Курть-Аметь вдругь встряхнуль головою и громко сказаль:

— А чёмъ я хуже другихъ? Еслибы кто-нибудь сказаль Халилю, что нёть Бога въ небъ, то эти дерзкія слова не возмутили бы его такъ, какъ восклицаніе Куртъ-Амета.

— Ты... Ты...

Халиль поперхнулся, закашлялся, затопаль ногами... Лицо старика побагровело, потомъ посинело-глаза налились кровью. Кисточка на фескъ его неистово подпрыгнула и вдругъ спокойно повисла. Это быль опасный моменть. Старикь быль «сложенія апоплексическаго и очень полнокровенъ. Могло кончиться хуло.

Пуговица на воротв его рубашки оторвалась и, благодаря этому, сладивъ съ охватившимъ его удушьемъ, Халиль, накочець, визгливо закричаль:

— С-собака!

Онъ готовъ быль упасть на землю, такъ ему вдругъ стало худо. Староста Кара Али, прослышавшій уже о скандаль во дворъ своего пріятеля, подоспъль какь разь во время, чтобы поддержать старика. Онь увель трясущагося и фыркавшаго Халиля домой и старался его успокоить.

Но Халиль не могъ успокоиться.
— Дайте мив ножъ! Я хочу его заръзать! Пусти! — кричалъ онъ и рвался вонъ изъ сакли.

Но дюжій староста не пускалъ.

Между темъ, освободившееся после ухода Халиля место на крышв сакли Периде уже давно заняла тетушка Заиде.

Она имъла большой навыкъ кричать и не боялась удара, какъ не боялась ничего на свътв.

Тетушка Заиде дала полную волю своимъ возмущеннымъ чувствамъ, и бывшій въ сакле своей Куртъ-Аметъ удивлялся только, откуда знаетъ столько бранныхъ словъ и какъ можетъ произносить ихъ безъ передышки взбесившаяся баба. Тетушка кричала на крышв долго и такъ ужасно громко, что во дворъ Халиля сталъ сходиться народъ. Когда, наконецъ, Халиль вырвался отъ старосты и пришель на смену сестре, чтобы еще поругать нахала Куртъ-Амета, во дворв уже гуторила, обсуждая происшествіе, целая толна татаръ со всёхъ жонцовъ деревни.

Насталь вечерь, въ деревне зажигались огни, а многочисленная семья тетушки Заиде все еще оставалась безъ матери. Старшая дочка тетушки Заиде, шестнадцатилетняя Эмене Шерфе, доварила брошенный матерью на огне обедъ и накормила маленькихъ братцевъ и сестрицъ.

Вечеромъ пришелъ съ работы и тоже пообъдалъ одинъ отецъ семейства Абибулла,—а тетушка Заиде все не возвращалась. Во дворъ Халиля и теперь еще, какъ отдаленный громъ изъ уходящей по горизонту грозовой тучи, отъ времени до времени слышались усталые сердитые голоса. Халиль и сестра его все еще не могли успокоиться и отъ времени довремени выходили на дворъ, чтобы еще что нибудь добавить къ сказанному, послать Куртъ-Амету еще новое бранное слово.

Нътъ-нътъ, и опять слышно, какъ въ вечерней тиши кричить охрипшій Халиль, или звонко затараторить Заиде. Но водворъ Куртъ-Амета все тихо, и только лаютъ на деревнъвобудораженныя собаки.

— Воть какъ долго кричить сегодня ваша мать! — сказаль усмъхнувшись Абибулла, обращаясь съ этимъ неожиданнымъ заявленіемъ къ своему семейству.

Дъти ничего не отвътили отцу и только посмотръли емувъ ротъ. Абибулла такъ давно не говорилъ, что всв удиви-

лись, услышавъ вдругъ его голосъ.

Наконецъ, уже староста Кара Али протуриль тетушку Заидедомой, а Халиля увлекъ съ собой провести вечеръ въ кофейнъ.
Въ деревнъ все успокоилось. Тихая, теплая весенняя ночь потушила послъдніе отблески ушедшаго за горы солнца и, казалось, приглашала людей соблюдать тишину и миръ. Въ воздухъ чудно пахло молодой зеленью распускавшихся тополей,
въяло пріятной прохладой. Въ заросли надъ ръчкой птица громкокричала «сплю». Чья-то рука-невидимка зажигала въ небъ
звъзды, сначала близкія къ землъ, потомъ повыше, потомъ и дальнія, самыя маленькія, чуть видныя. Возвращаясь
ночью изъ кофейни, уставшій отъ пережитаго оскорбленія, Халиль долго стоялъ у воротъ своего дома, заглядъвшись на роскошное небо. Онъ смотрълъ на мерцавшія разноцвътныя звъзды
и думаль о дочери.

— Неужели она уже взрослая? Какъ летить время! Ми-

лая девочка! Что съ нею будеть?

Онъ вздохнулъ и вошелъ въ саклю. Салге спала и не слышала, какъ вошелъ и склонился надъ нею отецъ. А старикъ. долго стоялъ надъ дочерью, любуясь, какъ она спить, прислушиваясь къ ея дыханію.

— Моя красавица! Храни тебя Богъ! — шептали его губы. Старикъ пошелъ къ себъ, сталъ на колъни и долго молился. Аллаху. Онъ громко вздыхалъ и ударялъ головой объ полъ....

# VII.

Халиль долго не могь заснуть эту ночь...

Сватовство Куртъ-Амета не выходило у него изъ головы. Ну, пусть ужъ Куртъ-Аметъ, дрянной, испорченный мальчишка возмечталъ жениться на дѣвочкѣ, но какъ же староста, умный человѣкъ, не видитъ, что Салге еще такъ молода? Старый дуракъ Кара Али сватаетъ Салге своему Эреджепу! Пять тысячъ рублей за выводъ предлагаетъ!

 — Взбъсились они, что-ли? Да въдь Салге дъвочка. Она еще конфекты кушаетъ, — думаетъ старикъ, ворочаясь съ боку

на бокъ.

И онъ припоминалъ, какъ Кара Али хвалилъ сегодня въ кофейнъ Салге. Староста говорилъ, что Салге красавица, что она всъмъ парнямъ на деревнъ нравится... И Халилю было пріятно это слышать. Но въдь если всъ это говорятъ, значитъ, и вправду Салге уже невъста? Какъ же это онъ, Халиль, этого не видитъ, точно проспалъ все время?...

Старикъ кряхтель, ведыхаль и думаль о томъ, что онъ

ужъ старъ, что скоро придеть время помирать.

— Охъ, скоро! Совствъ скоро! Не усптеть оглянуться!

Халиль уснуль поздно, передъ самымъ утромъ, и ему снилось, что передъ нимъ, съ бубномъ въ рукъ, танцуетъ Салге, а гости, которыхъ много сошлось въ саклю, восхищаются ею. Салге стучитъ въ бубенъ и стучитъ такъ громко... Халиль вдругъ вскочилъ и сълъ на постели.

Въ небольшомъ окий сакли брезжилъ разсвить.

— Отворяй, чортъ! — кричалъ чей-то голосъ по-русски. Голосъ этотъ казался Халилю знакомымъ. Старикъ понялъ, что стучатъ и кричатъ гдв-то на дворв.

— Отецъ! Полиція! — сказала испуганнымъ голосомъ Салге,

просовываясь въ двери.

Халиль поспёшно одёлся и вышель. Было очень рано. Утро было прохладное; надъ рёчкой и садами стояль туманъ; все было смочено росою. Деревня еще спала. Халиль осмотрёлся и тотчасъ догадался, въ чемъ дёло. Во дворё, на томъ самомъ мёстё, откуда вчера онъ и тетушка Заиде кричали на Куртъ Амета, стояль акцизный, въ формё, съ шашкой черезъ плечо и большимъ, на зеленомъ шнурё, револьверомъ у бока. На улицё съ закинутыми на заборъ поводами стояли верховыя лошади. Внизу, во дворё Куртъ-Амета и въ проходё, что велъ къ фонтану, опять были видны акцизные, а дальше, на дорогё у рёчки, стояли конные урядники.

Дворъ Куртъ-Амета былъ окруженъ. Въ самомъ дворъ, перебъгая отъ одного окна сакии къ другому и то и дъло стуча рукояткой шашки въ запертыя двери, суетился маленькій приставъ Дьяконовъ.

Это онъ кричалъ: «Отворяй, чоръ!»

Халиль видёль эту картину не въ первый разъ.

 Обыскъ! — сказалъ онъ самъ себъ и спустился во дворъ къ сосъду.

Салге вышла изъ сакли и тоже стала смотреть, что бу-

Приставъ Дьяконовъ продолжалъ отчаянно стучаться въ двери.

— Куртъ Аметъ! Отворяй! Нечего тамъ! Двери ломатъ прикажу! — кричалъ онъ.

Но внутри сакли все было тихо, и двери не отворялись. Дъяконовъ подошелъ къ окну и, загородившись отъ свъта руками, посмотрълъ внутрь дома.

— Вонъ они! Суетятся оба! А-га! Попались голубчики?.. Отворяй, каналья! А то сейчасъ сломаю двери!—вакричалъ приставъ, стучась въ окно.

Двери вдругь съ шумомъ отворились и изъ сакли стрелой вылетель Куртъ-Аметь. За спиной у него быль какой-то мешокъ.

- Стой! Стой!—закричаль приставъ Дьяконовь и бросился, чтобы схватить Кургъ-Амета, но не усивлъ. Быстроногій татаринь обжаль слишкомъ скоро. Однако, выскочить было некуда. Кургъ-Аметь увидвлъ, что всв выходы со двора заняты. Метнулся Кургъ-Аметь по двору, какъ звврь, окруженный на облавв! Не хотвлось ему сдаваться такъ скоро! Онъ соображаль, какъ-бы вырваться изъ ловушки, и вдругь, разбежавшись, что было силы, въ мигъ махнуль черезъ высокій заборь и понесся по дорогь вдоль рычки. Такъ олень, уходя отъ гончей стам, загнувъ рога на спину, съ ужасомъ въ глазахъ, бурей несется по льсу, ломая вытви, и прыгаеть черезъ кусты, черезъ тынь чаира, черезъ горный ручей, и ныть пренятствія, которое могло-бы остановить его быгь!
- Побѣжалъ! Побѣжалъ!.. Уйдетъ! Унесъ мѣшокъ!—закричали со всѣхъ сторонъ.

Приставъ Дьяконовъ былъ въ огчаяніи.

— Ай-яй-яй! Батюшки! Уйдегь! Уйдегь! — восклицаль онь, всплеснувь руками. — Скотининь! Дармостукъ! Догоняйте, ловите каналью! — закричаль онь во все горло на урядниковъ.

Но урядники не ожидали приказанія становаго и неслись уже во весь карьерь, хлеща коней нагайками.

— Держи! Догоняй! Остальные оставаться на м'встахъ! Туть бестія старуха осталась! Не выпускать!—кричаль расходившійся приставь, суетясь по двору.

Ранній шумъ разбудиль деревню. Оговсюду, одіваясь на

ходу, сбъгались еще не успъвшіе хорошенько проснуться татары. Слышались восклицанія разспросы, плачь испуганныхъдьтей.

— Вотъ такъ домъ! Вчера шумъ, сегодня шумъ! — говорили татары, покачивая головами.

Тетушка Заиде спозаранку надавала шлепковъ своимъ мноточисленнымъ потомкамъ. Она разсердилась, потому что дёти не пускали ее побёжать къ мёсту происшествія. Увидёвъ вооруженныхъ людей и отчаянную погоню за улепетывавшимъ вдоль рёчки Куртъ-Аметомъ, ребятишки плакали и визжали.

— Казакъ! казакъ! — кричали они, — и, хватаясь за платье

матери, наперерывъ лезли къ ней на руки.

Во двор'в Куртъ-Амета скоро собралась целая толпа.

Подошель староста Кара Али и, сообразивь въчемъ дело, сталь распоряжаться.

— Вамъ чего тутъ надо? Посторонитесь! Не толпитесь! Десятскіе и сотскіе сюда! Окружить домъ! Никого не пускать! властно покрикиваль онъ басомъ, расталкивая татаръ.

Староста поздоровался за руку съ чиновниками.

- Доброе утро! Что? Убъжалъ? Вотъ дуракъ, подлецъ какой! Вотъ нехорошій человъкъ, не дай Богъ! — говорилъ онъ по-русски, покачивая головой въ знакъ соболъзнованія чиновникамъ.
- Упаль! Поймали! Схватили!—закричали вдругь со всёхъсторонъ.

Куртъ-Аметъ, съ мѣшкомъ за спиною, несся, какъ вѣтеръ. Онъ слышалъ за собою погоню и высматривалъ удобное мѣсто, чтобы переправиться черезъ каменистую рѣчку. Тамъ, за плетнемъ, тянулись татарскіе сады, и Куртъ-Аметъ зналъ, что, если ему удастся перескочить въ садъ, то тамъ его скоро не изловятъ и, во всякомъ случав, онъ съумѣетъ скрыть свою ношу. Однако, урядникъ Дармостукъ на маленькой рѣзвой татарской лошадкв уже настигалъ бѣглеца. Куртъ-Аметъ слышалъ за собою тяжелое дыханіе лошади. Пришлось свернуть къ рѣчкв и перепрыгивать съ камня на камень въ самомъ неудобномъ мѣстъ.

Не посчастливилось Куртъ-Амету. Онъ поскользнулся на мокрыхъ камняхъ, сорвался и упалъ въ ръчку. Черезъ минуту урадники уже вели его, мокраго, тяжело дышавшаго, домой,

къ приставу и чиновникамъ.

Куртъ-Аметъ стоялъ и дико оглядывалъ своихъ торжествующихъ преследователей. Толца сменлась, видя его мокраго. Салге стояла на крыше сакли и, прикрывшись платкомъ, смотрела на него.

Маленькій приставъ Дьяконовъ, казавшійся совсёмъ мальчикомъ передъ толпою рослыхъ татаръ, стоялъ подбоченясь и хохоталъ громче всёхъ.

- Что? выкупался? Ха-ха-ха! А зачёмъ бёжалъ? Кудаторопился? Ха-ха-ха!.. Дармостукъ, что тамъ въ мёшкё? Машинка?
- Такъ точно, ваше сокородіе! Машинка! Замочилась у водів!—доложиль, ділая подъ козырекь, урядникь Дармостукь, пожилой, посіндівшій на службів хохоль съ густыми, бисмар-ковскими усами на бритомъ солдатскомъ лиців.

Всв пошли въ саклю.

- Показывай, гдѣ табакъ? сказалъ приставъ Куртъ-Амету.
- Какой табакъ? Іохтуръ табакъ! Нъту! проворчалъ Куртъ-Аметъ, бросая безпокойный взглядъ на Периде.

— Разсказывай тамъ! «Іохтуръ, іохтуръ!»—передразнилъ

приставъ. - Это кто здесь лежить? Старуха?

Периде, укрытая съ головой тяжелымъ, стеганнымъ одъяломъ, лежала на полу, отвернувшись лицомъ къ стънкъ, и стонала.

- Не трогай! Она больной!—сказаль Курть-Аметь порусски.
- «Больной, больной?..» Врешь! Всё они больны въ такихъ случаяхъ! Вотъ, мы ее сейчасъ вылечимъ!

Приставъ подошелъ и сорвалъ со старухи одѣяло. Периде застонала громче и вся съежилась.

— Она больной, говорю тебв!—сказаль Курть-Аметь, пы-таясь прикрыть мать одвяломъ.

Но приставъ отстранилъ его.

— Эй, мадамъ! Нечего, тамъ! Вставай-ка! Вставай старая бестія! Показывай, что спрятала?—шумвлъ приставъ и сталъ совать подъ старуху шашкой.

Периде вдругъ порывисто вскочила и съ воемъ бросилась

бъжать изъ комнаты.

Приставъ пустился за ней въ погоню.

— Ага! А-га! Выздоровёла! Держите! Выздоровёла! Стой!.. Стой!.. Стой-же, прыткая! — кричаль Дьяконовь, весело хо-хоча.

Онъ догналъ ее уже на дворъ и схватилъ за платье. Ветхій кафтанъ старухи разорвался. Периде упала на четверенки, и изъ подъ платья ея высыпался ворохъ примятаго, свъже-накрошеннаго табаку.

Обыскъ кончился. Все, что нужно было найти, было теперь найдено. Староста Кара Али любезно пригласиль пристава и чиновниковъ зайти въ саклю Халиля отдохнуть и откушать кофе.

Digitized by Google

#### VIII.

Солнце стало всходить. Косые лучи его ослѣпительно сверкнули на вершинѣ горы и заблестѣли въ стеклахъ дальнихъ татарскихъ домиковъ. День обѣщалъ быть яснымъ. Приставъ Дьяконовъ и акцизные чиновники стали подниматься на пригорокъ къ привѣтливому домику Халиля. Урядники шли впереди и несли трофеи обыска — крошильную машину и собранный въ мѣшокъ табакъ.

— Зачёмъ не сказалъ, что будетъ обыскъ? — сказалъ, улучивъ минутку, Куртъ-Аметъ староств.

Кара Али сердито покосился на контрабадиста и, передразнивая его, отвътилъ: — «Зачъмъ, зачъмъ? Самъ не зналътакъ и не сказалъ!»

Староста Кара Али быль человькь могучаго тылосложенія, высокій, худощавый, смуглый брюнеть. Держался онь важно и видь имыль угрюмый. Улыбка почти никогда не появлялась на его губахь. Особенностью въ его лиць была «рвавая ноздря», какъ говориль приставь Дьяконовь,—послюдствіе удара ножомь въ лицо, полученнаго старостой въ молодыхъ годахъ, во время какой-то ссоры. Этотъ темный шрамъ на носу придаваль лицу Кара Али видъ какой-то свирыности; и голосъ у него быль тоже страшный. Когда онъ говориль своимъ низкимъ и сильнымъ басомъ, казалось, что рычитъ, забравшись въ комнату, какой-то большой звърь. Въ общемъ вся внъшность этого татарина была внушительна и сразу обращала на себя вниманіе.

Умный, самоувъренный и ръшительный Кара Али имъль большое вліяніе на татаръ, а въ своей деревнъ властвовалъ и распоряжался общественными дълами вполнъ деспотически. Онъ былъ богатъ—владълъ значительными табачными плантаціями и фруктовымъ садомъ—и это обстоятельство придавало ему большой въсъ. Односельчане върили въ его умъ, уважали его и побаивались.

Кара Али питалъ непримиримую ненависть къ русскимъ. Однако необходимость жить подъ властью русскаго закона научила его подавлять и хорошо маскировать это чувство. Въ отношеніяхъ съ русскими властями онъ былъ большой дипломатъ. Самъ собою установился порядокъ, что населеніе деревни вступало въ сношенія съ русскими не иначе, какъ черезъ посредство старосты Кара-Али. Кто-бы ни завхаль въ деревню—частный ли человъкъ, или представитель власти—его тотчасъ же направляли къ старостъ. Безъ помощи Кара Али ни отъ когомътъ татаръ ничего нельзя было добиться.

— Бельмемъ! \*) —былъ одинъ отвътъ на всъ вопросы.

— Моя не знай порусски! Староста знай!—говорили въ лучшемъ случав татары и отводили прівзжаго русскаго къ

Кара Али.

— А-а! Здравствуй, господинъ! Къ намъ прівхалъ? Вотъ корошо! —говорилъ радушно Кара Али, двлая видъ, что чрезвычайно радъ видъть гостя. Онъ крвико жалъ своей огромной рукой руку прівзжаго и тотчасъ бралъ его подъ свое покровительство. Шли въ кофейню, гость усаживался поудобнъе и, окруженный заботами любезнаго хозяина деревни, кушалъ изъ маленькой чашечки турецкій кофе. Если гость былъ чиновникъ и прівхаль по двлу, то десятскій Умеръ Арифъ, являвшійся въ такихъ случаяхъ въ кофейню точно по щучьему вельню, тотчасъ же шелъ, послушный приказаніямъ старосты, созывать нужныхъ людей. За гостепріимство и распорядительность староста Кара Али былъ на отличномъ счету у начальства. Становой Дьяконовъ часто хвалилъ его, и, если случалась новому чиновнику надобность вхать въ знакомую намъ деревню, то приставъ советоваль вхать прямо къ старостё.

— Прямо повзжайте въ Кара Али! Это человъкъ върный, все для васъ сдълаетъ! Безъ старосты вы никакого толку не добъетесь! Тамъ такая деревня дикая,—ни одна собака даже

порусски ни слова не знаетъ!--говорилъ приставъ.

При всей своей кажущейся преданности и служебной исправности, Кара Али дурачиль чиновниковь на каждомъ шагу. Сердится-ли становой и кричить на татарь, староста Кара Али принимаеть видь, какъ будто сердится еще больше, чъмъ самъ приставъ. Онъ дълаетъ свиръпое лицо, раздуваетъ единственную ноздрю и набрасывается на татаръ, ругая ихъ, размахивая руками, горячась, и громкій басъ его совсъмъ заглушаетъ визгливый тенорокъ маленькаго пристава. Татары выслушивали брань, понуря головы, и нисколько на старосту не обижались. Они отлично знали, что Кара Али шумитъ въ угоду приставу. И недальновидный становой доволенъ, что, при содъйствіи старосты, ему удалось «нагнатъ холоду» татарамъ.

— Я васъ подтяну, канальи! — говоритъ онъ, успокаи-

— Что съ ними подълаешь, господинъ приставъ? Я сколько разъ имъ говорилъ! Такой дурной народъ, не дай Богъ!—говоритъ Кара Али, безнадежно разводя руками.

Властвовалъ Кара Али и на сходъ. Деревня всецъло ввърила въ его надежныя руки свои судьбы. Ръшаютъ-ли какія нибудь общественныя дъла,—какъ скажетъ Кара Али, такъ подтвердитъ весь сходъ. При выборахъ должностныхъ лицъ.



<sup>\*)</sup> Не знаю.

кого выкрикнеть староста, имя того кричить за нимъ и вся толна. Писарю остается только записывать рёшенія, во всемъ согласныя съ старостой схода.

Съ земскимъ начальникомъ Кара Али совсёмъ не церемонился. Пользуясь тёмъ, что земскій,—прибывшій изъ Петербурга молодой человёкъ,—не знаетъ татарскаго языка, Кара Али обманывалъ его въ глаза...

Возвратимся къ разсказу.

Староста Кара Али пригласиль чиновниковь къ Халилю, такъ какъ у него въ домѣ была рѣдкая въ захолустныхъ татарскихъ деревняхъ мебель, столъ и стулья, что позволяло съ удобствомъ расположиться писать.

Кара Али хлопоталь, усаживаль—кого на стуль, кого на низенькій, едва зам'ятный надь поломь мягкій диванчикь у стіны, подкладываль гостямь подь спины подушки и послаль десятскаго въ лавочку за чернилами.

Комната сейчасъ же наполнилась гостями. Одинъ за другимъ входили, скидывая обувь на балконъ, съдобородые деревенскіе старики, такъ называемые «почетники». Безъ нихъ не обходится ни одно дъло. Мягко ступая чулками по войлочнымъ коврамъ, татары входили, произносили привътствіе и, пожавъ всъмъ руки, рядышкомъ усаживались, поджавъ ноги, на диванахъ. Затъмъ они молча принимались курить. Салге вошла съ подносомъ и подала кофе.

Въ комнату внесли арестованную у Куртъ-Амета машинку и табакъ. Началось составленіе протокола. Позвали Куртъ-Амета и, черезъ посредство старосты, сняли съ него допросъ. Куртъ-Амету жалко было разставаться съ крошильной машинкой. Онъ купилъ ее давно, въ Бахчисарав, у прівхавшаго изъ Константинополя грека, и заплатилъ дорого. При машинкъ былъ широкій, англійской выдълки, крошильный ножъ, и лишиться его было досадно. Куртъ-Аметъ съ грустью смотрълъ, какъ опечатали табакъ, потомъ и машинку, которую запрятали въ принесенный Халилемъ старый холстинный мъщокъ.

— Пропала машинка! Пропалъ ножъ! Эхъ! — думалъ контрабандистъ, грустно поникнувъ головою.

Его отпустили.

Съ протоколомъ провозились довольно долго. Потомъ незваные гости татарской деревни заказали яичницу, выпили водочки, закусили. Приставъ Дьяконовъ разсказывалъ скоромные анекдоты и, наслаждаясь ихъ солью, хохоталъ до слезъ. Кара Али любезно вторилъ ему своимъ низкимъ басомъ. Потомъ не спавшіе ночь прітьжіе завалились спать.

Татары разошлись. Дворъ Халиля опустель. Теперь, казалось, уже ничего не будеть интереснаго. Урядники, пристроивъ лошадей, прилегли на дворѣ, подъ тѣнью развѣсистаго орѣха.

Всв утомились отъ проведенной безъ сна ночи и заснули

крѣпко.

Оставшійся у Халиля староста Кара Али заглянуль въ комнату, гдё расположились чиновники. Всё спали. Приставъ Дьяконовъ, разутый и безъ сюртука, лежалъ навзничъ, разбросавъ руки, и храпёль такъ же добросовестно, какъ часъ тому назадъ смёялся своимъ анекдотамъ. Около него лежала опечатанная машинка.

Староста Кара Али не слышно подошель по ковру и взяль машинку. Эта мысль пришла ему въ голову совсёмъ неожиданно.

Незамъченный никъмъ, староста вернулся въ комнату къ Халилю, гдъ оба пріятеля пили кофе.

— Что это?—сказаль, вытаращивь глаза, Халиль.

Старикъ со страхомъ смотръль на мъщокъ съ красными сургучными печатями въ рукахъ старосты. Кара Али тихо усмъхнулся и заперъ за собою двери.

— Стапилъ? — сказалъ шопотомъ Халиль.

— Сташилъ!

- Что ты? Что ты? Въ моемъ домъ?
- Что жъ, что въ твоемъ домъ? Мало-ли было народу въ твоемъ домъ? Пускай не спять! отвъчалъ, посмъиваясь, староста.
  - А засудять?
  - Не засудять!

Халиль страшно испугался и уговариваль старосту отнести назадъ машинку.—Чорть съ ней! Отнеси, пожалуйста! Я боюсь!

— Я сейчасъ отнесу! — сказаль староста, лукаво поглядывая на пріятеля.

Онъ взяль ножъ, подпороль мѣшокъ по шву и, не срывая печати, досталь машинку, а вмѣсто нея вложиль въ мѣшокъ валявшуюся въ саклѣ поломанную деревяшку вьючнаго сѣдла. Потомъ онъ сунулъ туда же старую бычачью подкову, чтобы бряцало, будто ножъ.

— Неть! Неть! Я не хочу-волновался Халиль, наблю-

дая продвлку старосты.

— Молчи, старый! Не мізшай! Убирайся!

— Убирайся? Изъ своего дома—убирайся? Ты убирайся!—

сердился Халиль.

Но дёло уже было кончено. Староста досталь у Салге иглу, зашиль распоротое мёсто и, затёмъ, положиль мёшокъ около дрыхнувшаго съ открытымъ ртомъ пристава.

— Спять, точно издохли, чорть ихъ побери! — сказаль, посмёнваясь, Кара Али, вернувшись къ Халилю.

Проснувшись, чиновники увхали, и продвлка старосты не была обнаружена. Кара Али самъ привязалъ мвшокъ къ свдлу-лошади урядника Дармостука.

— Счастливой дороги! Дай Богъ здоровья! — говориль ста-

фоста, пожимая руки чиновникамъ.

- До поворота добдете, тамъ осыпь будеть! Не хорошо! Шагомъ надо бхать! Эй, десятскій! Ступай, покажи дорогу! любезничаль староста.
  - Не надо! Не надо!-кричали отъвзжающіе.

— Ничего! Онъ проводить! — отвъчаль староста въ догонку. Старый десятскій Умерь Арифъ, постукивая своей неизмънной палочкой, зашагаль впереди лошадей и проводиль гостей за цълую версту, пока не проъхали опасное мъсто. Вечеромъ Халиль и Кара Али сидъли въ кофейнъ, и ко-

Вечеромъ Халиль и Кара Али сидъли въ кофейнъ, и кофейщикъ Муслюмъ былъ очень озадаченъ ихъ страннымъ по-

веденіемъ.

Пріятели сиділи молча, усердно потягивали наргиле и, бевъ всякой видимой причины, хохотали. Начиналь Халиль. Лицо старика постепенно наливалось кровью, ділало какую-то ужасную гримасу, а изъ широкой груди внезапно вырывался такой страшный хрипъ, будто гдіто въ его утробі такала и скрипіла татарская мажара. И посліт этого старикъ вдругь оглашаль кофейню потрясающимъ хохотомъ. Кисточка на его фескі принималась прыгать во всіт стороны, а по лицу ручьтемъ біжали слезы. А всліта за Халилемъ принимался хохотать, бася на всю кофейню, всегда такой серьезный староста Кара Али. Потомъ, не глядя другь на друга, пріятели опять съ остервені немъ курили, напускали цілья облака дыму, и опять слышался скрипъ мажары въ груди Халиля. Наконецъ, Муслюмъ не выдержаль и тоже сталь хохотать, самъ не зная чему.

— Что такое съ ними сдълалось? Бъда просто!—говорилъ онъ, вытирая рукавомъ слезы.

## IX.

Кому случалось живать въ горной части Крыма и бродить съ ружьемъ, охотясь поздней осень за вальдшнепами, по безлюднымъ татарскимъ садамъ, расположеннымъ въ горныхъ долинахъ, тому, конечно, приходилось не разъ наталкиваться на одинокія могилы татарскихъ святыхъ.

Въ мокрыхъ отъ ночной росы садахъ пахнетъ сыростью и душистой гнилью упавшихъ листьевъ; отъ ранняго утренняго холода пробираетъ дрожь, остывшіе стволы ружья знобятъ руки; тишина вокругъ невозмутимая; уснувшія на зиму де-

ревья стртоть по сторонамь въ молчаливомъ покот; густою сътью перекрещенные сучья ихъ и тонкіе побъги густой заросли не дрогнуть въ утреннемъ забытьи; лишь черный дроздъ, всегдашній спутникь тайнственнаго вальдшнена, запутался гдьто у плетня въ заросли ценкаго держи-дерева, бъется крыльями: и испуганно стрекочеть, нарушая на минуту царящую въ садутишину; весь промокшій оть росы сетерь мгновенно останавливается въ своичъ веселыхъ поискахъ и, закинувъ одно ухо на, голову, дрожа отъ холода прислушивается въ ръзкому врику суетливой птицы; но онъ скоро догадывается, что это не то, что нужно, и, фыркнувъ, опять идеть шнырять по кустамъ, сбивая на пути своемъ цёлый дождь нависшихъ на вётвяхъ тяжелыхъ канель росы. Вотъ, громко всплеснувъ крыльями, порывается долгоносый вальдшнепъ; во следъ ему гремитъ спешный выстрель; звукь раскатывается, громко отражается. оть скаль окружныхъ горь и, оглушивъ охотника и растерявшуюся собаку, замираеть гдв-то въ дальнихъ ущельяхъ; пороховой дымъ остановился въ сыромъ воздухв-повисъ густымъ сизымъ облакомъ, какъ околдованный, — и не разлетается. Словно разбуженное ружейнымъ выстреломъ, волотя снежныя вершины горъ, торжественно встаетъ солнце, осленительные дучи света бъгутъ, сгоняя тень, по противоположнымъ восходу горнымъ склонамъ, соединяются вмъсть и снопомъ ударяють въ долину; деревья искрятся брилліантовыми блестками росы, побълъвшая, серебристая даль мокрой садовой лужайки. играетъ радужными цвътами.

Вы идете дальше, перелъзаете черезъ плетень, держи-дерево, вёрный сторожь татарскихь садовь, цёпляется за вась, деретъ острыми шипами кожу вашихъ высокихъ сапоговъ, царапаеть руки, но вы топчете его подъ себя и спрыгиваете въ другой, смежный садъ. И вдругъ передъ вами встаеть точно привидение. Вамъ кажется, что кто-то, весь въ беломъ, притаился между темными стволами орфховъ. Это привидение и есть «могила Азиса». Бълъеть памятникъ, — столбъ высъченный изъ камня, съ повиткомъ чалмы на верхушкъ. Могила едва примътна надъ землею; положенная на ней плита съ истертой надписью устлана толстымъ слоемъ ароматныхъ, сырыхъ, пожелтвышихъ листьевъ, упавшихъ съ окружающихъ могилу орѣховъ. Кто былъ этотъ покойникъ, плоть и кости котораго давно превратились въ прахъ? Чёмъ былъ онъ свять?... Татары по большей части ничего не умъють разсказать объ этомъ, или разсказывають сказку. Но если съ годами забыть человъкъ, похороненный отдъльно отъ другихъ, въ саду, въ тъни оръховъ, то въ народъ сохранился обычай чтить его могилу, съ молитвой преклоняться передъ нею. Бълый столбъ съ высъченной изъ камня чалмою не забытъ. Онъ весь завъшенъ лоскутками разноцвътной матеріи — дарами, приносимыми въ почесть святому благочестивыми татарками. Обмокшіе, полинялые, эти красные, синіе, зеленые лоскутья плачевно отвисають и лъпятся къ камню. Въ этихъ жалкихъ мокрыхъ тряпочкахъ, съ любовью возложенныхъ на могилу забытаго покойника, столько милой, дътской наивности, столько грустной поэзіи... Хорошо въ этомъ безлюдномъ, тихомъ уголкъ, на этой почетной могилъ.

Могилы святых в встречаются въ горномъ Крыму довольно часто. Такая же могила была въ несколькихъ верстахъ отъ знакомой намъ деревни.

Въ началѣ іюля насталъ день празднованія памяти этого святого, и изъ окрестныхъ татарскихъ деревень на могилу его стекались намомники.

Стояла сильная жара. Въ высокомъ синемъ небѣ тихо плыли, бросая на землю тѣнь, бѣлыя, легкія, какъ пухъ, облачка. Отъ раскаленныхъ каменистыхъ дорогъ и откосовъ шиферныхъ бугровъ вѣяло жаромъ. Въ садахъ слышался неумолчный, звенящій концертъ безчисленнаго множества цикадъ; казалось, гдѣ-то далеко скрипки играютъ безконечное тремоло. Умъ начинаетъ дремать подъ эти вибрирующіе, какъ томительные лучи солнца, звуки...

Не смотря на сильную жару, на окрестныхъ дорогахъ было замътно необычайное движеніе. Къ лежавшему въ горной долинъ, удаленному отъ людского жилья саду, гдъ былъ вакуфъ \*) и находилась могила Азиса, направлялись татары. Люди зажиточные цълыми семьями ъхали на дрогахъ; многіе шли пъшкомъ, но въ особенности много виднълось всадниковъ. Одни, обгоняя всъхъ, ъхали на прекрасныхъ, подъ англійскими съдлами, горячихъ лошадяхъ; другіе—на уставшихъ рабочихъ клячахъ,—взобравшись на голую деревяшку вьючнаго съдла, трусили «аяномъ»; татарскіе мальчики тхали и совсъмъ безъ съдла, взобравшись по двое на спину одной лошаленки.

Въ саду, у могилы Азиса, кишълъ народъ. Здъсь былъ цълый лагерь. Всюду между деревьями виднълись люди, верховыя и упряжныя лошади, подводы, группы татарокъ около дрогъ. Яркіе наряды женщинъ въ цвътныхъ головныхъ платкахъ сверхъ маленькаго малиноваго феса пестръли въ яркомъ солнечномъ освъщеніи. Кое-гдъ виднълись палатки походныхъ лавочекъ.

Кофейщикъ Муслюмъ прівхаль съ самаго утра и открыль здвсь, въ саду, временное отделеніе своей кофейни. Черный, какъ смоль, съ завязанными платочкомъ ушами, грекъ Яни

<sup>\*)</sup> Вакуфъ-церковная вэмля.

М 11. Отдаль 1.

разставиль лотки съ всевозможными лакомствами; туть были конфекты, пряники расписные, разные фрукты, любимые татарами—пыльная фурма, баклава, палочки суджука и проч. Рядомъ съ лотками грека Яни, предпріимчивые татарскіе кухмистеры готовили на жаровняхъ чебуреки, шашлыки и другія любимыя татарами блюда. Жаровни шипъли и чадили, распространяя вокругъ пріятный запахъ бараньяго сала.

Близь могилы Азиса находилась въ этомъ месте старинная. полуразрушившаяся отъ времени мечеть. Это была приземистая, съ плоской земляной крышей, каменная постройка съ плитнымъ, проросшимъ по швамъ травою, каменнымъ поломъ внутри; мечеть покосилась отъ старости, въ оконныхъ отверстіяхъ ея давно безследно сгнили рамы, внутри пахло могильной сыростью; но высокія, уходящія въ небо пирамидальныя тополи по завъщанию старины все стерегуть ее, окруживъ кольцомъ, и густой темнозеленый илющъ любовно обвилъ ее своими лозами, точно руками. Сегодня, въ день памяти святого, у старыхъ ствиъ мечети видивется множество татарскихъ башмаковъ. Старики въ чалмахъ, съ отпущенными съдыми бородами, цёлый день толкутся около забытаго храма. Одни разуваются и входять, другіе, помодившись, выходять изъ мечети. Татары въ мечети тесной толпой стоять на кольняхь, усердно быють поклоны и подолгу остаются недвижимы съ преклоненными къ холодному каменному полу головами. «Во имя милостиваго Бога» — провозглащаеть мулла и раздается торжественное чтеніе корана. Въ саду то и діло слышно, какъ глухо стонеть толна молящихся въ мечети.

— Алла! Алла! Алла!

Халиль съ дочкой и тетушка Заиде съ кучей дётей ёхали на дрогахъ.

— А! Здравствуй, здравствуй!—то и дёло здоровался Халиль съ встрёчавшимися по пути знакомыми. Бывшаго старшину хорошо всё знали, много разъ слышали отъ него про коронацію и почтительно кланялись ему. Старика считали добрякомъ и всё любили его. Тетушка Заиде и молодыя дёвушки, Эмене Шерфе и Салге, были одёты, по случаю праздника, въ лучшіе кафтаны и покрыты новыми, яркими платками. Халиль съ своими дрогами уже не могъ въёхать въ садъ: всё мёста были заняты. Пришлось остановиться около садоваго плетня, свернувъ съ проёзжей дороги на зеленую лужайку. Распрагли лошадь, и всё пошли на могилу святого.

Праздникъ святого только для стариковъ день усиленныхъ молитвъ. Для молодежи—это веселый пикникъ. Халиль поздоровался съ стариками и пошелъ въ мечеть. Салге и Эмене Шерфе тотчасъ же присоединились къ подругамъ. Дъвушки рвали цвъты на лужайкъ и вовсе не думали о Богъ и его угодникъ.

Прикрывансь платками, онъ посматривали на парней, которые шумной толпой проважали верхами по дорогъ.

— Воть мой женихъ! — сказала Эмене Шерфе, показывая

Салге на Асана.

Староста Кара Али съ молодымъ татариномъ Асаномъ въвзжали въ садъ на великоленныхъ, обращавшихъ на себя обще вниманіе, дорогихъ лошадяхъ. Сзади, едва посиввая за старостой, какъ лоцианъ за акулой, шелъ, постукивая цалкой, върный долгу службы старикъ десятскій Умеръ Арифъ.

— А вонъ и твой женихъ! Смотри, Салге! Xa-xa-xa! Видипь, идеть съ музыкой?—сказала, смъясь, Эмене Шерфе, ука-

утодов вна порогу.

Она показывала на Куртъ-Амета, который подходиль по дорогѣ съ своимъ пріятелемъ изъ Узень Баша, цыганомъ Бекиромъ. Бекиръ шелъ впереди и игралъ на кларнетѣ. Куртъ Аметъ, заломивъ на ухо плоскую барашковую шапочку, выступалъ сзади. Оба пріятеля пришли на праздникъ прямо изъ Ялты и, по пути, завернули въ корчму, находившуюся на шоссейной дорогѣ, на самой вершинѣ Яйлы, близъ Ай-Петри. Тамъ контрабандисты выпили русской водочки. Шапка Куртъ Амета была ужъ очень сдвинута на бокъ, а кларнетъ цыгана мгралъ нѣсколько громче обыкновеннаго.

Салге и Эмене Шерфе вернулись къ дрогамъ, гдъ тетушка Заиде, воюя съ своими шалунами, приготовила качковалъ, чтобы компанія могла подкръпить силы. Дъвушки только-что расположились позавтракать, какъ вдругъ Салге увидъла Мемета. Это былъ онъ, ялтинскій проводникъ, предметь ея страстныхъ тайныхъ мечтаній. Появленіе Мемета на праздникъ Азиса было такъ неожиданно, что Салге поспъшно закрыла лицо платкомъ, чтобы не выдать своего смущенія... Салге не могла больше всть. Сердце ея такъ сильно билось отъ счастія!

Меметъ въ щегольскомъ, шитомъ золотомъ черномъ бешметъ, какой обыкновенно носять ялтинскіе проводники, подъъзжалъ на ведиколъпномъ взиыленномъ гнъдомъ конъ. Онъ только-что пріобрълъ эту лошадь и прівхалъ на праздникъ Ависа, чтобы показать ее знатокамъ, похвастаться удачной покупкой.

Лошадь Мемета тотчась же обратила на себя общее вниманіе. Молодого проводника окружили. Сидъвшіе за кофеемъ почетники повставали съ своихъ мъсть и тоже шли смотръть на необыкновенную лошадь. Со всъхъ сторонъ раздавались привътствія и одни и тъ же разспросы.

— Здравствуй, Меметь! Это у тебя новая лошадь?

— A! Меметъ! Будь здоровъ! Вогъ, какая у тебя лошадь! Это гдъ ты досталъ такую лошадь? Какъ ее вовуть?

 Абрекъ зовутъ! — отвѣчалъ Меметъ, разглаживая гриву своего любимца.

— Хорошій конь! Добрый конь! — говорили старики.

И всв подходили, трогали лошадь, трепали по шев, старались заглянуть ей въ зубы. Конь волновался, грызъ мундштукъ и билъ копытомъ по дорогв.

Довольный произведеннымъ впечатленіемъ, Меметь сошель

съ лошади и отдалъ ее водить мальчику.

Толпа двинулась за Абрекомъ, а Меметъ портав сидъть въ кофейню, т. е. къ столикамъ, которые предупредительный Муслюмъ разставилъ подъ деревьями.

Проходя въ садъ, Меметъ заметилъ нашихъ девушекъ.

— Здравствуй, Салге! Здравствуй, Эмене Шерфе! — сказалъ онъ, прикладывая руку ко лбу.

Дъвушки весело кивнули красивому татарину и спрятались въ свои палатки.

Разговаривая со старостой и Халилемъ, Меметъ видѣлъ, что черные глаза Салге пристально смотрятъ на него изъ-за плетня.

Меметь быль большой любезникь и избаловань вниманіемъ женщинь. Салге казалась ему хорошенькой; чувствуя на себъ ея взглядь, онъ рисовался.

- Это арабской породы лошадь и природный иноходець!— разсказываль онъ татарамь, попивая изъ чашечки кофе. Я купиль ее въ Батумъ у одного армянина.
- Ноги, ноги какія! Сухія и крѣпкія, совсѣмъ какъ у оленя!—восторгался Халиль.
- Во всемъ Крыму нътъ другой такой лошади, какъ мой Абрекъ, сказалъ, закуривая, Меметъ и посмотрълъ на Салге.
  - Продай коня, Меметь! сказаль Кара Али.

— Нътъ, что ты? Не продамъ ни за что!

— Или давай мъняться на моего Бельбека! Это добрая

кабардинская лошадь! Если хочешь, я дамъ придачу!

— Нъть, я не отдамъ Абрека! Одинъ генералъ давалъ миъ тысячу рублей за него, но я не отдамъ его ни за какія деньги. Генералъ вхалъ по шоссе на ливадійскихъ лошадяхъ... Есть тамъ пара сърыхъ рысаковъ... Я сталъ на Абрекъ обходить его коляску. Генералъ крикнулъ кучеру «пошелъ!» Кучеръ пустилъ рысаковъ во весь ходъ... Я тоже послалъ своего Абрека. Минуты черезъ двъ генералъ остался сзади!.. Просилъ, молилъ потомъ — продай ему лошадь! «Тысячу рублей, говоритъ, бери за коня». Но я отказался. Другой такой лошади, какъ Абрекъ, нельзя достать...

Сказавъ это, Меметъ отошелъ и сталъ покупать лакомства у грека Яни.

Эмене Шерфе и Салге смотръли изъ-за плетня.

— Идетъ! Къ намъ идетъ! — прошептала вдругъ Эмене

Шерфе, и объ дъвушки отскочили отъ забора.

Меметъ подошелъ къ садовому плетню и, облокотившись на него, протягивалъ дввушкамъ бумажный мешокъ съ конфектами.

— Зачёмъ убёжали? Я васъ угостить хочу! Салге, возьми!... Бери! Чего боишься?—говориль Меметь.

ри: чего зишься: —говориль межеть.

Салге приблизилась, взяла пакеть и, покраснывь, поблагодарила.

 Какой у тебя дорогой кокселюкъ! \*) — сказалъ Меметъ, заглядываясь на дъвушку.

— А у тебя самого какой поясь! Я видела — весь волотой! — ответила Салге, конфузясь.

— Э-э!— закричала вдругъ на Мемета тетушка Заиде.— Ты зачёмъ пришелъ? Отойди сейчасъ! Развё можно къ дёвушкамъ подходить? А вы, безстыдницы, какъ смёете съ парнемъ заводить разговоры?

И тетушка Заиде такъ затараторила, что свидание разстро-

илось. Меметь должень быль отойти.

Тетушка возмущалась распущенностью нынѣшней молодежи и припоминала время, когда она сама была невѣстой. Она долго ворчала и хвасталась, что она до свадьбы во всю жизнь не сказала ни одного слова съ своимъ суженымъ.

Тетушка Заиде такъ увлеклась своими воспоминаніями, что не зам'втила, какъ къ находившимся на ея попеченіи мо-

лодымъ дввушкамъ подошелъ другой любезникъ.

Куртъ Аметъ подошелъ къ Салге и протягивалъ ей суд-

жукъ и пряники.

— На, бери! — говориль онъ, пристально глядя на дъ-

вушку.

Куртъ Аметъ все время не сводиль глазъ съ Салге и видёлъ, какое впечатлёніе произвелъ на нее красавецъ Меметъ. Онъ вспомниль, что имя Мемета не разъ повторялось въ ея пёсняхъ. Ему еще раньше приходило въ голову, что Салге не даромъ поетъ про Мемета. Куртъ Амету было извёстно, что Меметъ пріёзжалъ въ деревню съ русскими барынями и былъ тогда въ домѣ Халиля. Сегодня ему стало очевидно, что Салге засматривается на проводника. Куртъ Аметъ видёлъ, какъ Салге разговаривала съ проводникомъ и взяла отъ него гостинцы, и ревность вспыхнула въ немъ. Выпитое вино сдёлало его смёлымъ. Не задумываясь надъ тёмъ, что изъ этого можетъ выйти, Куртъ Аметъ въ свою очередь купилъ сластей у Яни и, подойдя съ Бекиромъ къ тому мѣсту, гдѣ

<sup>\*)</sup> Кокселюкъ-расшитый волотыми монетами нагрудникъ.

стояли дроги Халиля, вдругъ прямо подошелъ къ Салге и предложиль ей подарокъ.

Онъ стоялъ, протягивая гостинцы, и смотрель на Салге дерв-

кими пранями слазами:

— Бери!—повторяль онъ.—Это хорошо!

Салге испугалась его вида и отшатнулась. Сегодня Курть Аметь быль ей въ особенности ненавистень; зловёщій взглядь его показался ей страшнымъ, и она ни за что не хотёла принять отъ него подарка.

— Уйди! Не надо мнв ничего отъ тебя! — сказала она,

.вдожто

— A-a! Не надо? Отъ меня не надо?! — обиженно говорилъ Куртъ Аметъ.

Тетушка Заиде вдругь увидела его и закричала:

— А тебѣ чего здѣсь нужно? Да ты еще пьянъ, негодяй! Поди сейчасъ прочь! Гдѣ это видано, чтобы парни смѣли такъприставать къ дѣвушкамъ?

— А черезъ плетень можно разговаривать? — огрывнудся

Курть Аметь.

Туть уже тетушка Заиде вышла изъ себя. Она напала на

Курть Амета и пинками вытолкала его на дорогу.

— Что жъ? Не хочешь, Салге, моихъ гостинцевъ? Хорошо же! Прощай, Салге! — говорилъ Куртъ Аметъ. — Да не толкайся такъ, старая! Я и самъ уйду!.. Играй Бекиръ! Гдѣ твоя музыка?

Бекиръ заигралъ на своемъ кларнетв, и веселые друзья удалились. Они присвли недалеко, на пригоркв. Тетушка Заиде долго еще бранилась и потрясала кулаками въ ихъ

сторону.

## X.

Передъ вечеромъ, когда солнце стало склоняться къ западу и жара замътно спала, староста Кара Али, Асанъ и проводникъ Меметъ затъяли пробовать быстроту своихъ коней.

Скачки одно изъ любимыхъ развлеченій татаръ, и въсть о предстоящемъ состязаніи быстро облеть садъ. Всь стали выходить на дорогу и становились шпалерами. Только съдобородые старики остались въ мечети, и ихъ глухіе возгласы — «Алла! Алла!»—не переставали доноситься изъ сада.

Заинтересованные предстоящей скачкой, Салге и Эмене Шерфе стали на дроги и, держась за руки, съ жаднымъ любопытствомъ смотрёли на наёздниковъ. Поодаль, у дороги, стоялъ и Куртъ Аметъ съ цыганомъ Бекиромъ. Кларнетъ Бекира заливался въ честь участниковъ состязанія и фальшивилъ. Куртъ Аметъ громко хохоталъ и что-то кому-то кричалъ.

Пріятели только-что повли шашлыковь и съ этой закуской прикончили захваченную изъ русской корчмы водочку. Послів шашлыковь оба стали вести себя нівсколько шумно. Однако на нихъ никто теперь не обращаль вниманія. Было не до того. Скачки слишкомъ всіхть заинтересовали. Толпа галдівла, давала совіты. Татары размахивали руками, разсуждали, откуда начинать їхать, какое назначить разстояніе для гонки, — держали пари.

Лошади, предчувствуя скачки, волновались и не хотъли стоять спокойно. Кара Али въ широкихъ шароварахъ и открытыхъ, спадавшихъ съ пятки, кожаныхъ башмакахъ сдерживалъ горячившагося кабардинца и кричалъ, что ъхать надо вокругъ сада и окончить состязание около воротъ. Грузная фитура старосты очень проигрывала передъ стройнымъ Меметомъ.

Заломивъ шапочку на бекрень, молодой проводникъ успокаивалъ прыгавшую и то и дъло встававшую на дыбы лошадь и, твердо сидя на невидномъ подъ нимъ маленькомъ
англійскомъ съдлъ, оправлялъ рукою свои кудри. Позументъ
на его бешметъ и поясъ изъ плетенаго золота такъ и сіяли
на солнцъ. Меметъ видълъ, что Салге не сводитъ съ него
главъ, и рисовался. Тутъ же, на горячей высокой лошади гарцовалъ, поглядывая на Эмене Шерфе, легкій и статный
Асанъ,—отличный наъздникъ, казавшійся серьезнымъ соперникомъ въ предстоящемъ состязаніи.

- Я за Асана!—сказала, хлопая въ ладоши, Эмене Шерфе.
- Я за Мемета! сказала, подпрыгивая отъ радости, Салге.
  - Смотри, упадешь съ дрогъ.
  - Не упаду!

Наконецъ, все было условлено. Порѣшили ѣхать вокругъ садовъ, что составляло дистанцію около 2 верстъ, и кончить состяваніе у воротъ, отъ которыхъ теперь начинали скачку. Толпа разступилась.

— Айда! Пошель!—закричали татары, клопая руками.

Лошади испуганно рванулись впередъ и понеслись. Черезъ минуту, поднявъ за собою облако пыли, всадники скрылись за поворотомъ.

Теперь всё повернулись въ ту сторону, откуда гонщики должны были показаться. Въ толпе было движение. Слышался сдержанный говоръ. Салге и Эмене Шерфе стояли на дрогахъ обнявшись и ждали, затаивъ дыхание. Въ нетерпеньи имъ ужъначало казаться, что всадники не показываются слишкомъ долго.

Вдругъ раздались крики.
— Бдутъ! Бдуть!.. Вотъ они!

Въ то же мгновеніе вдали, изъ-за угла садоваго плетня, одинъ за другимъ показались два всадника.

— Меметъ! Асанъ! Меметъ впереди! — кричала толпа.

Всадники быстро приближались. Красавецъ Абрекъ высоко несъ голову и, качаясь, размашистой иноходью шелъ впереди. Асанъ видимо отставалъ на последнихъ саженяхъ дистанціи. Еще дальше отсталъ и ужъ сдерживалъ заскакавшаго галопомъ тяжеловеснаго Бельбека староста Кара Али.

Меметъ, сидя прямо и мърно покачиваясь на съдлъ, далеко бросивъ соперниковъ, полнымъ ходомъ подходилъ къ во-

ротамъ, заранъе торжествуя побъду.

Шумъ поднялся невообразимый.
— A-a-a! A-a-a!—кричала толпа.

Побъдителя привътствовали, махали ему шапками. Нъкоторые бъжали за нимъ вслъдъ.

Вдругъ случилось что-то такое, чего въ первое мгновеніе никто не могъ понять. Меметъ взмахнулъ руками, рванулся, потерялъ стремена и сталъ падать съ лошади. Шапка свалилась съ него. Абрекъ испугался и запрыгалъ тряскимъ галономъ. Однако Меметъ не упалъ. Онъ схватился за гриву лошади, сильнымъ движеніемъ всего тёла изловчился и сёлъ оцять въ сёдло.

Все это случилось такъ быстро, что никто не успѣлъ опомниться. Меметъ съ бѣшенствомъ потянулъ за мундштукъ и, поднявъ взмыленнаго коня на дыбы, круто повернулъ назадъ.

— Кто удариль меня? — закричаль онь, побледневь.

Кто-то крикнулъ:

— Куртъ Аметъ! Куртъ Аметъ бросилъ камнемъ!

Куртъ Аметъ давно уже злился и придумывалъ, чѣмъ бы отомстить Салге за ея обидное пренебрежение къ его ухаживаню.

«Теперь я знаю, кто предметь твоихъ пѣсенъ, Салге! Теперь я знаю!»—думаль Куртъ Аметъ, ревнуя.

Когда готовились къ скачкамъ, онъ сталъ близко отъ дрогъ Халиля и еще болъе убъдился, что правъ въ сво-ихъ подозръніяхъ. Салге съ нескрываемымъ восторгомъ смотръла на всадника на гнъдой лошади — широко раскрытые глаза и пылающее лицо выдавали состояніе дъвушки. Она явно влюблена въ Мемета—въ этомъ не могло быть сомнънія.

И Куртъ Аметь возненавидёль своего соперника. Самый видь красиваго татарина бёсиль его. Ему хотёлось оскорбить его, побить, пырнуть ножомъ.

Вотъ онъ, проклятый Меметъ, торжествуя побъду, несется быстръе вътра на своей великолъпной лошади.

Свободный въ посадкв, красивый, раскраснвыйся, съ сверкающими глазами—онъ предметь общаго восторга! Толпа кричить, за нимъ бъгутъ! Салге тоже что-то кричить и машеть рукой!

Куртъ Аметъ поднялъ съ дороги камень и запустилъ имъ въ догонку Мемету. Онъ видълъ, что Меметъ замотался на конъ, какъ подстръленный, и падаетъ...

Видно, тяжелый камень хорошо попаль въ цъль...

курть Аметь перескочиль черезь плетень въ садъ и остановился. Въ головъ у него шумъло... Онъ быль доволенъ тъмъ, что сдълалъ. Сбиль спъсь нахалу!.. Это было довольно некрасиво, когда торжествующій побъдитель скачки вдругь взмахнулъ руками и ногами и сталъ, какъ дуракъ, валиться съ лошади передъ своей Салге!

Произошла суматоха. Мемета окружили; всѣ что-то кричали, показывали въ садъ, куда перескочилъ Куртъ Аметъ.

Слышались брань и угрозы.

Безъ шапки, съ лицомъ, исказившимся отъ злобы, Меметъ сжималъ въ рукъ нагайку и искалъ глазами своего оскороителя.

— Кто ударилъ? — дико кричалъ онъ.

- Куртъ Аметъ! Куртъ Аметъ! кричали въ толив. Нвъсоторые обжали къ воротамъ, другіе, торопясь, лвяли въ садъ черезъ плетень. Куртъ Аметъ видвлъ угрожавшую ему опасность, но надвялся на быстроту своихъ ногъ. Никто не поймаетъ его, когда онъ пустится обжать и станетъ скакать черезъ плетни изъ сада въ садъ. Куртъ Аметъ не торопился убътать. Еще естъ время впереди! Между нимъ и Меметомъ былъ высокій плетень. Не перескочитъ же Меметъ верхомъ на лошади черезъ эту преграду! Заборъ высокъ! Куртъ Аметъ стоялъ подбоченившись и вызывающими глазами смотрёлъ на Мемета.
  - Это ты удариль меня?—крикнуль Меметь.

Куртъ Аметъ отвътилъ Мемету площадной русской бранью. Это происходило въ двухъ шагахъ отъ того мъста, гдъ, на дрогахъ, стояли Салге и Эмене Шерфе. Салге все видъла. Она видъла, какъ Меметъ, съ яростью въ лицъ, направилъ коня прямо на плетень и жестоко вытянулъ его нагайкой.

Возбужденное состояніе всадника, казалось, сообщилось пошади. Абрекъ храпѣлъ и дико косился налившимися кровью глазами. Получивъ ударъ кнута, онъ присѣлъ къ землѣ и вдругъ взвился въ воздухѣ. То, что казалось немыслимымъ, оказалось возможнымъ для арабской лошади Мемета. Прежде чѣмъ татары сообразили, на что рѣшился обезумѣвшій молодой татаринъ, Меметъ перескочилъ на конѣ черезъ плетень. Всѣ съ крикомъ ринулись въ садъ.

Куртъ Аметъ стремглавъ пустился бъжать, но теперь ужъ было поздно. Меметъ настигъ его на своемъ Абрекъ и въ бъшенствъ, не помня себя, сталъ пороть нагайкой по чемъ по-

пало...

Куртъ Аметъ метался изъ стороны въ сторону, старался уклониться отъ ударовъ, заслонялъ руками лицо, чтобы уберечь глаза. Но Меметъ искусно управлялъ конемъ, гонялся за Куртъ Аметомъ и, наслаждаясь дикимъ мщенемъ, наносиль ему одинъ за другимъ тяжелые удары.

Къ мъсту происшествія со всехъ сторонъ сбегались татары. Въ саду поднялся шумъ и бъготня. Кричали, галдъли, ругались, многіе спрашивали, «въ чемъ дівло?», потому что не видъли, изъ-за чего произошель переположь. Съдобородые старики перестали молиться и, выйдя изъ мечети, тоже спѣшили на скандаль, не надъвъ даже впоныхахъ башмаковъ. Почтенные чалмоносны, интересуясь поскорве узнать, въ чемъ лело. смешно приседая на колючей траве, бежали въ однихъ носкахъ туда, гдв видна была толпа. Салге и Эмене Шерфе, которыя все видёли, въ ужасё прижались другь къ дружке и плакали. Грекъ Яни, у котораго лошадь Мемета опрокинула потки съ товарами, быль въ отчанни. Его душа, -- такая-же мелочная, какъ и лавочка, которую онъ содержаль въ деревив, разрывалась на части. Онъ ругался, плакалъ и визжалъ, подбирая разсыпанные по земль, растоптанные быжавшими отовсюду татарами фрукты и разныя сласти. Слезы лидись у Яни изъ глазъ и ручьемъ струились по красному отъ безсильной злобы лицу его. Но никто не обращаль на визгливаго грека вниманія. Всь стремились туда, гдь собралась уже толпа, надъ головами которой то и дёло взвивалась въ воздух в нагайка Мемета.

Наконець въ толив послышался повелительный голосъ старосты Кара Али. Пора было вмёшаться, и онъ сдёлаль это. Нёсколько десятскихъ бросились отнимать жертву у взбёсившагося Мемета. Удалось это, однако, не безъ труда. Проводника стащили съ лошади и держали за руки, пока онъ не опомнился. Избитаго, окровавленнаго Куртъ Амета поспешили скорей увести съ глазъ долой, чтобы не дошло дёло до ножей, какъ это часто бываеть у татаръ.

Уже надвигалась ночь, когда, наконець, всё стали разъвзжаться и расходиться по домамь. Халиль и тетушка Заиде, обсуждая случившееся на праздникѣ происшествіе, шагомъ вхали на дрогахъ, нагруженныхъ уснувшими ребятишками, и всю дорогу бранили негодяя Куртъ Амета. Салге и Эмене Шерфе, усталыя отъ пережитыхъ впечатльній, вхали молча. Салге не слушала скучной воркотни стариковъ. Она была полна воспоминаніями о Меметъ. Онъ, первый красавецъ, герой дня, явно оказываль ей вниманіе. Салге была счастлива. Конечно, расправа съ Куртъ Аметомъ была ужасна—сердце ея еще и теперь бъется отъ страха, когда она вспоминаетъ объ этомъ, — но Меметъ поступилъ, какъ мужчина, который не можетъ сносить оскорбленій...

И ей припоминался приведшій въ восторгь всёхъ татаръ ужасный прыжокъ лошади Мемета черезъ садовый плетень. Какъ Меметь усидёль на сёдлё, какъ не сломаль себё шеи?..

И сердце ея замирало отъ восторга.

— А я что-то внаю!.. Ты влюблена, Салге!—шептала Эмене Шерфе и, смёясь, прижимала къ себе подругу.

— Молчи, молчи, молчи! Ты ничего не внаешь! Ты ничего не понимаешь!—шептала Салге, склоняя смущенное лицо

на грудь сестры.

Дроги стучали, и Халиль съ тетушкой Заиде такъ увлеклись разговоромъ, что шопотъ молодыхъ дввушекъ не могъ быть услышанъ:

#### XI.

Отлежавшись послё побоевь, полученныхъ на праздникѣ Азиса, Куртъ Аметь подалъ въ волостной судъ жалобу на Мемета. Когда онъ пришелъ для этого въ волостное правленіе, тамъ ему «кстати» вручили повъстку о вызовѣ его въ окружной судъ по обвиненію въ нарушеніи табачнаго устава. По этому дълу Куртъ Аметъ былъ обвиненъ, въятъ подъ стражу и, прямо изъ залы суда, отправленъ въ тюрьму, гдѣ и просидълъ цѣлый мѣсяцъ.

Нашъ разсказъ начинается съ того момента, когда Куртъ Аметь, отбывъ наказаніе, послѣ продолжительной отлучки, возвратился въ свою деревню.

Былъ конецъ августа,—время рабочее, —страдная пора у татаръ. Стояла сильная жара. Табакъ быстро отцевталъ, повсюду началась такъ называемая «ломка» — сборъ табачныхъ листьевъ со стебля. На плантаціяхъ было замѣтно большое оживленіе. Вездѣ виднѣлись татары, группы женщинъ и молодыхъ дѣвушекъ, занятыхъ обламываніемъ листьевъ, лошади въ вьючныхъ сѣдлахъ съ подвѣшанными съ объихъ сторонъ корзинами, въ которыя складывали и везли затѣмъ въ деревню свѣжезеленый, мясистый табакъ. Открытыя галлерейки татарскихъ саклей съ каждымъ днемъ все больше и гуще завѣшивались протянутыми изъ одного конца въ другой зелеными гирляндами нанизанныхъ на нитки табачныхъ листьевъ, предназначенныхъ для просушки.

Для Куртъ Амета тоже настало хлопотливое время. Осень—
горячая пора не у однихъ сельскихъ хозяевъ: много дѣла и
у табачныхъ контрабандистовъ. Съ августа въ Ялтѣ открывается такъ называемый виноградный сезонъ— шумное время,
когда городъ заполняется не столько больными, ищущими возстановленія силъ и здоровья, сколько сильными и здоровыми
туристами, людьми богатыми, прівзжающими на южный бе-

регъ Крыма пріятно провести время въ исключительной обстановкі, пить крымское вино, затівать веселые пикники, кататься на татарскихъ шлапакахъ, устраивать блестящія кавалькады съ барышнями и курортными дамами и, погулявь на славу, накупить для отвоза домой ненужныхъ вещей.

Между такими ненужными покупками, принадлежащими къ категоріи характерныхъ сувенировъ южнаго берега Крыма, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ не перебродившій, невкусный, но за то дорогой, «мѣстный контрабандный табакъ». Въ шумные осенніе мѣсяцы, когда Ялту населяетъ эта жуирующая, не знающая счету деньгамъ россійская публика, контрабандисты дѣлаютъ «хорошія дѣла» съ табакомъ и съ усердіемъ предаются своему небезопасному промыслу.

Освободившись изъ тюрьмы какъ разъ къ разгару винограднаго сезона, Куртъ Аметъ, не теряя времени, взялся за старое ремесло. Дорогая табако крошильная машинка, которой онъ едва не лишился лѣтомъ, была опять въ его рукахъ. Староста возвратилъ ему машинку и наставлялъ впредь быть осторожнѣе. Еще сидя въ тюрьмѣ, Куртъ Аметъ рѣшилъ принять добрый совѣтъ старосты и перенести свою дѣятельность изъ дому, гдѣ повадились дѣлать обыски приставъ съ акцизными, куда либо въ другое, болѣе укромное мѣсто. Онъ встрѣтилъ въ этомъ отношеніи полное сочувствіе со стороны цыгана Бекира, который тоже подвергался преслѣдованіямъ за табачную контрабанду.

Пріятели рѣшили вступить въ компанію по торговлѣ контрабанднымъ табакомъ и избрать для крошки табаку такое мѣсто, гдѣ бы никто не догадался ихъ искать. Куртъ Аметъ хорошо зналъ всѣ закоулки, ущелья и пещеры окрестныхъ горъ и указалъ пріятелю на вершинѣ Яйлы пещеру, существованіе которой мало кто зналъ и гдѣ рѣдко когда показывались люди. Мѣсто было почти неприступно и удобно тѣмъ, что находилось обоимъ по дорогѣ изъ Ялты.

Куртъ Аметъ и цыганъ Бекиръ условились поселиться на время въ пещеръ. Они принесли сюда свои постели, кое-какія домашнія вещи, посуду, запасъ провизіи, наконецъ, крошильныя машинки.

Пещера, гдв пріятели открыли тайную табачную фабрику, представляла изъ себя довольно просторное подземелье; дальше оно съуживалось и уходило внутрь толщи Яйлы темнымъ тоннелемъ, конецъ котораго терялся далеко—неизвёстно гдв, въ нѣдрахъ горы. Свётъ проникалъ въ пещеру черезъ расщелину у входа и освещалъ только небольшую частъ подземелья. Въ пещере было сыро—на потолке съ сталактитовыми образованіями постоянно сочилась вода, и тяжелыя капли ея падали на неровный твердый поль, съ торчащими во многихъ мё-

стахъ обломками сталагмитовъ. Отъ этихъ звучно шлепавшихъ на полъ капель кое-гдё въ неровностяхъ скоплялись небольшія лужицы воды, излишекъ которой тоненькой струйкой сбёгалъ подъ уклонъ по темному тоннелю. Входъ въ пещеру находился выше лёса — тамъ, гдё по всему протяженію Яйлы виднёется голый, сёрый камень ея отвёсныхъ стёнъ — и терялся среди трещинъ громадныхъ каменныхъ глыбъ, лежащихъ пластами одна надъ другой. Къ пещерё вела едва замётная, протоптанная контрабандистами, головоломная тропинка, шедшая частью по осыпи, частью по уступамъ каменныхъ напластованій, надъ глубокимъ проваломъ, на днё котораго былъ видёнъ лёсъ. У непривычнаго человёка захватитъ духъ идти по такой дороге.

Пещера съ опушки лѣса была не видна. Куртъ Аметъ и Бекиръ отличали ее по особой примѣтѣ: у самой вершины Яйлы, надъ входомъ въ пещеру, одна среди унылыхъ, отвѣсныхъ скалъ, росла сосенка, съ вѣтвями, обращенными отъ частыхъ вѣтровъ въ одну сторону. Что занесло ее въ эту недоступную высь, на горючіе камни? Какъ ухитрилась она возрасти и жить на голой твердынѣ? Корявая, приземистая—она поднялась настолько, чтобы заглянуть за обрѣзъ Яйлы, точно изъ любопытства. Частые и сильные на этой высотъ ураганы выбивались изъ силъ, чтобы вырвать любопытную сосенку съ корнемъ и сбросить внизъ. Но она все стояла и росла и достигла того, чего желала. Она заглянула туда, за Яйлу—и точно ужаснулась тому, что увидала. Она отвернулась отъ унылаго вида безконечной, уходящей въ дальній сѣверъ равнины, гдѣ все было выжжено лѣтнимъ зноемъ, гдѣ морилъ все живое желѣзный холодъ зимою, гдѣ гремѣла и металась въ тоскѣ блѣдная снѣжная вьюга... Всѣ вѣтви испуганной сосенки, изогнувшись дугою, протягивались къ теплому морю, навстрѣчу солнечному свѣту.

Эта застывшая въ стремительномъ порывъ сосенка, съ насильственно обращенными въ одну сторону вътвями, производила странное впечатлъне. Въ ясный божій день, когда все вокругъ дремлетъ въ сладкой лътней истомъ, когда не дрогнетъ нигдъ листъ на въткъ дерева, не зашелеститъ травинка—она заставляла невольно оглядъться. Гдъ же буря? Гдъ вътеръ, который захватилъ и держитъ въ неестественномъ напряжени эти толстыя вътви сосны, изогнувъ ихъ дугою въ сторону моря?..

Курть Аметь съ цыганомъ не скучали въ своей поднебесной фабрикъ. Они работали съ большимъ удовольствіемъ. Провизія у нихъ была, потому что водились деньги; вода была тутъ же, въ лужицахъ пещеры. А если этой воды не хватало, кто-нибудь шель на Яйлу и приносилъ глыбу снъга изъ

лощины, куда онъ нападаль зимою и, слежавшись, держался пълое льто. Снъть не долго было превратить въ воду.

Пріятели не морили себя работой. Когда имъ надовдало крошить табакъ, они играли въ карты или садились подътвнью сосны и бесвдовали. Бекиръ принесъ сюда свой кларнеть и иногда, по вечерамь, разыгрываль рулады. Отсюда, съ вершины, открывался прекрасный видь на южный берегь и сосъднія горы. Направо виднълась вершина Ай-Петри-этой эффектной точки на плоскогорыи Яйлы, гав холмистая степь внезапно взмыла къ небу высокой каменной волною и такъ застыла навсегда. Налево, за контрафорсомъ Яйлы —Учъ-Хошъ, чудный проваль съ бъгущими по страшной кручъ, до самой Яйлы, великольпными соснами. У ногь, точно географическая карта, развернуть южный берегь. Какъ причудливы, какъ ръзко очерчены моремъ его линіи! Вонъ, по сверкающей на солнив чешув моря, которая даже здёсь, на высотв около 5000 футь, достигаеть глаза, плыветь, какъ игрушка, пароходъ. Шоссейная дорога яркой бёлой лентой извивается черезъ весь видный берегь. Вдали горбатый Аю-Дагь пьеть воду въ морф. Вонъ Ялта, маленькое, ничтожное бъленькое пятнышко, точно пушинка, потерянная чайкой на морскомъ берегу. Ближе — Гаспра, Мисхоръ; а дальше -- сумрачный, изъ съраго камня, Алупскій замокъ дремлеть въ густой зелени роскошнаго парка. Пирамидальная Магаби кажется отсюда маленькимъ пригоркомъ. Она вся зеленая. Старый казенный лёсь рёзкой линіей отдёляется оть принадлежащаго безпощаднымъ татарамъ мелколесья. И стоитъ онъ, какъ войско, правильнымъ фронтомъ, грозный, спокойный, словно уверенный въ своей таинственной силв. А море?.. Оно необъятно — его неизмъримая площадь теряется, сливаясь съ небомъ, и дразнитъ, и манитъ своей загадочной глубиной, своей стихійной красотою. Тихій, тамиственный шумъ его, словно дыханіе живой природы, доносится до слуха...

Бекиръ играетъ, и торопливые звуки кларнета, сплетаясь и разбъгаясь, льются въ тишинъ вечера, то повторяясь гдъто въ скалахъ, то отзываясь въ лъсу. Куртъ Аметъ слушаетъ. Онъ задумался, ему грустно. Онъ машинально сбрасываетъ въ пропасть мелкіе камушки и, слъдя за ихъ полетомъ, мечтаетъ о Салге. Онъ не забылъ ея. Онъ видитъ ея взоръ, слышитъ шорохъ ея платья, ея милый голосъ раздается у него въ ушахъ. Ему нравится, что Бекиръ всегда играетъ что-то грустное.

Что? Хорошо я играю?—спрашиваетъ цыганъ.

— Хорошо, Бекиръ! Играй еще! — И, поощренный похвалою пріятеля, цыганъ опять играетъ. Кларнеть опять звучитъ, и торопливые, нѣжные звуки бѣгутъ въ горы и въ лѣсъ. И

горы, и лъсь то и дъло повторяють унылую пъсню цы-гана.

— Я ее украду!—думаеть Курть Аметь и следить, какъ летить и шуршить, падая въ пропасть, брошенный камень...

# XII.

— Я украду ее!

Эта мысль въ первый разъ мелькнула въ умъ Куртъ Амета

еще въ то время, когда онъ сидёль въ тюрьмё.

Онъ любилъ Салге и не могъ разстаться съ мечтою о ней. Это была любовь дикая, примитивная, эгоистическая. Явное равнодушіе, презрительное, брезгливое чувство къ нему со стороны Салге и очевидное увлеченіе Салге проводникомъ Меметомъ, — уязвляли его самолюбіе, возбуждали въ немъ злость. Къ страстному желанію имъть ее, примъшивалось желаніе отомстить Салге за отказъ на его предложеніе, огмстить старому хрычу Халилю за его ругань, Мемету за побои.

— Я ее украду!

Эта мысль не давала спать Курть Амету. Конечно, если бы удалось это сделать, онъ отистиль-бы имъ всёмъ...

Но какъ это сделать?

Въ самомъ фактъ похищенія Салге не было-бы ничего необычайнаго. Воровство парнями молодыхъ дввушекъ-невъстъ живой татарскій обычай, утвердившійся, какъ протесть противъ злоупотребленія предписаніями Аль-Корана. Коранъ Магомета требуеть, чтобы женихъ платилъ родителямъ невъсты выводъ, уплачивалъ имъ за невъстино приданое. Родители льстятся на деньги и, случается, насильно продають дочерей въ жены старикамъ, дающимъ за дъвушку, иногда за дъвочку, наибольшій выводь. Молодежь въ такихъ случаяхъ рішается спасать свою любовь поспешнымъ тайнымъ бракомъ. Девушка сговаривается съ своимъ возлюбленнымъ, и молодой, отвергнутый родителями, женихъ похищаетъ ее. И общество, и церковь мусульманская беруть въ такихъ случаяхъ молодыхъ подъ свою защиту. Мулла читаетъ молитву надъ соединившимися по любви и санкціонируетъ бракъ. Общество употребляетъ свое вліяніе, чтобы уб'єдить родителей б'єжавшей д'євушки примириться съ совершившимся фактомъ, простить дочь и зятя за обманъ.

Но если старики влоупотребляють правами родителей, насилуя волю своихь дётей, то и молодежь зачастую злоупотребляеть обычаемь тайно вступать въ бракъ. Случается, женихъ крадеть невёсту не потому, что родители отказывають въ своемъ согласіи на бракъ, а только для того, чтобы избёжать платежа вывода или чтобы ускорить бракъ, если денегъ на выводъ невъсты скоплено еще недостаточно.

Такимъ образомъ, кража невъсты у татаръ явленіе заурядное. Правда, въ похищеніи Салге, съ точки зрънія мусульманскихъ правовыхъ понятій, не было-бы ничего преступнаго лишь тогда, если бы она бъжала съ Куртъ Аметомъ изъ дома отца по собственному желанію. Но то, что будетъ послъ, мало за ботило Куртъ Амета. Всетаки Салге, хотя и противъ воли, сдълается его женою. Если она и вернется домой, то вернется «вдовою», какъ принято считать у татаръ, и онъ, Куртъ Аметъ, будетъ отищенъ. Пустъ тогда Халиль кричитъ себъ на здоровье! Пусть тогда сватается къ Салге Меметъ!

Но, какъ украсть Салге, если она сама этого не желаеть? Сидя въ тюрьмъ, отъ нечего дълать, Куртъ Аметъ много думаль объ этомъ. Мысль эта не давала ему покоя, и въ головъ его созрълъ цълый планъ. Конечно, задача была трудная, и очень можетъ быть, что привести въ исполненіе задуманный планъ не удастся Но отчего-же не попробовать? Отчего не попытать счастья?

На праздникъ Ависа Куртъ Аметъ сдълалъ важное открытіе. Онъ убъдился, что Салге любитъ проводника Мемета. Это было очевидно. Открытіемъ этимъ надо было воспользоваться.

Но, чтобы задуманное дёло могло удаться, надо было дёйствовать осторожно, неторопливо и хитро. Прежде всего представлялось нужнымъ измёнить свое отношеніе къ сосёдкё и усыпить бдительность Халиля. Нужно было, чтобы забылось и недавнее сватовство Курть Амета за Салге, и происшествіе въсаду, на празднике Азиса. Нужно было постараться сдёлать такъ, чтобы о Курть Амете всё поскорее забыли.

Возвратившись домой изъ тюрьмы, Куртъ Аметъ сейчасъже пошель въ волость и взялъ обратно свою жалобу на Мемета, а затъмъ скрылся изъ деревни, переселившись съ Бекиромъ въ пещеру, на «табачную фабрику». Работа наполняла его день и удерживала отъ поспъшныхъ дъйствій. Дни шли за днями и, дъйствительно, недавняя новость—возвращеніе бродяги Куртъ Амета изъ тюрьмы—новость, давшая тему для оживленныхъ разгоровъ въ средъ обычныхъ постителей кофейни Муслюма, забылась очень скоро. Куртъ Аметъ исчезъ съ деревенскаго горизонта. Его ръдко было видно, нигдъ ничего про него не разсказывали. Да и время было рабочее, всъ были очень заняты.

Однако Куртъ Аметъ не упускалъ Салге изъ виду. Ему нужно было знать, что дълается въ домъ Халиля, что дълается въ деревнъ. И онъ приходилъ иногда домой за ружьемъ, чтобы пойти за зайцами, или купить у татарокъ янцъ для своей корзины. Приходя домой, Курть Аметь старался непремвно увижеть Салге. Онь поджидаль, когда она пройдеть къ фонтану, мли высматриваль ее въ саду на плантаціи, но каждый разъделаль видь, будто не видить ее или вовсе не интересуется ею. Однажды онъ быль около плетня въ своемь дворе, какъ вдругь Салге неожиданно прошла домой съ плантаціи. Курть Аметь отвернулся и пошель къ себе въ саклю, не обративъ никакого вниманія на девушку. Салге не могла этого не видёть. А вечеромъ того же дня, когда всё разошлись но домамь, онъ подкрался подъ стенкой сакли Халиля къ окошку и, притаившись, любовался Салге. Онъ видёль, какъ она писала подъ наблюденіемъ своего маленькаго учителя Смаила, какъ потомъ сёла за ткацкій станокъ и долго работала.

Приходя теперь домой, Курть Аметь не быль грубь съ матерью и молчаливъ, какъ прежде. Онъ разговариваль съ Периде, интересовался знать, у кого она работаетъ, подробно выспрашиваль, о чемъ говорять въ деревнв, и пр. Периде разсказала ему, между прочимъ, что недавно, въ тотъ день, какъ онъ возвратился въ деревню изъ острога, староста Кара Али опять сваталь за Салге своего Эреджена и предлагаль Халилю богатый выводъ, но что старикъ опять отказаль, откладывая вопросъ о замужествъ дочери до будущаго года. Периде слышала, какъ объ этомъ разсказывали татарки у фонтана...

Это не мъщало знать. Курть Аметь приняль сообщение

матери къ сведенію.

Наведавшись домой и повидавъ украдкою Салге, Куртъ Аметъ опять возвращался въ пещеру и принимался за работу. Выходя покурить и погреться на солнив последолгаго сиденья въ сыромъ подземельи, Куртъ Аметъ садился надъ обрывомъ Яйлы и думалъ все объ одномъ и томъ-же:

— Я ее украду!..

## XIII.

Послё неожиданной встрёчи съ Меметомъ въ саду, на празднике Азиса, неясныя мечты Салге о молодомъ проводнике превратились въ страстную любовь. Съ этого дня Меметъ былъ все для молодой девушки: онъ всецело наполнилъ ея душевный міръ. Салге казалось, что Меметъ былъ именно тотъ, кого давно ждала ея душа, герой ея фантазіи, красавецъ, богачъ, удалецъ, первый между всёми наёздникъ.

— О мой Меметь! О миный!—шептали ся губы, и сердце

замирало оть восторга любви.

Образъ Мемета былъ съ нею вездъ. Даже ночью онъ. за 11. Отдълъ 1. являлся къ ней въ тревожныхъ снахъ, ласкалъ ее, обнималъ, цъловалъ... И она, вся въ огнъ, отвъчала ему ласками, искала, его поцълуевъ.

По вечерамъ, когда все въ деревнѣ успокаивалось, и отецъ, пообѣдавъ съ заходомъ солнца, уходилъ, по обыкновенію, въ кофейню или ложился спать, Салге приходила на свое любимое мѣсто къ обрыву и, усѣвшись подъ орѣхомъ, тихонько напѣвала свои импровизаціи. Она пѣла про свою любовь, про свое счастье, и Меметъ былъ постояннымъ героемъ ея пѣсенъ.

Салге переживала бредъ первой любви, испытывала первое эфемерное счастье вемной жизни.

Такъ шли дни, и мало по малу овладъвшій душою молодой дъвушки восторгь любви сталь смёняться смутной тоскою.
Заставлявшее замирать сердце чувство неизъяснимой сладости
Салге стала ощущать все рѣже и слабъе. Салге начинала совнавать, что ей мало однихъ мечтаній. Впечатлёнія встрѣчи,
воспоминаніемъ о которой она наслаждалась такъ долго, потухая, требовали обновленія, вызывали жажду новаго свиданія.
Салге хотѣлось видёть Мемета. Зачѣмъ онъ ушелъ и пропалъ,
и не возвращается къ ней? И Салге мучительно стала ждать
его появленія.

Съ тревогой глядела Салге на улицу, на даль уходящей въ горы дороги, съ бьющимся сердцемъ прислушивалась къ раздававшемуся где-либо конскому топоту. Но ехали какіе-то скучные, лишніе люди, а желанный всадникъ не показывался.

Меметь не прівзжаль, ничемъ не подаваль о себе вести. Неужели онь убхаль навсегда и не возвратится более? Неужели въ его сердце не осталось ничего после встречи съ нею въ саду на празднике Азиса? Зачемъ-же онь такъ явно отличаль ее, бедную Салге, передъ всеми девушками, зачемъ дариль конфекты не другамъ, а ей?

И Салге все больше и больше становилось грустно. Въ ея неопытное сердце закрадывалось мучительное чувство обиды и ревности. Меметь—проводникъ. Салге знала, что онъ часто вздить верхомъ въ обществъ русскихъ барынь и дъвушекъ, она имъла случай сама видъть его въ такомъ обществъ. Онъ близокъ къ нимъ, къ этимъ свътловолосымъ, блъднымъ красавицамъ въ черныхъ платьяхъ, казавшимся ей почти неземными, полувоздушными созданіями. Что ему любовь бъдной деревенской дъвушки съ загорълымъ на солнцъ лицомъ, съ грубыми отъ работы руками, когда онъ каждый день окруженть солову любому мужчинъ?.. Что ему до Салге? Онъ давно забылъ ее, забылъ о встръчъ въ саду, у плетня! Зачъмъ-же подходилъ? Зачъмъ говорилъ? Къ чему дарилъ гостинцы?

Салге затосковала. Недавнее счастье любви превращалось въ муку обманутыхъ ожиданій. Послё первыхъ порывовъ нёжнаго восторга, она узнала горе разочарованія, проливала первыя тайныя слезы о несбывшемся счастьи. И подруги, и старый Халиль стали замёчать перемёну въ Салге и спрашивали, что съ ней? Но Салге никому не разсказала правды. Зачёмъ было говорить подругамъ о неудавшейся любви? Развё онё могли бы помочь ей въ горё, разсёять тоску ея сердца? Салге любила отца, но развё можно говорить съ отцомъ о такихъ вещахъ?

Однажды, возвращаясь изъ Ялты, Куртъ Аметъ, вмѣсто того, чтобы идти въ пещеру, гдѣ условился сойтись вечеромъ съ Бекиромъ, рѣшилъ идти домой, въ деревню. Онъ давно не былъ дома, и его вдругъ потянуло увидѣть Салге.

— Чортъ съ нимъ, съ цыганомъ! Пусть ночуеть одинъ! — рѣшилъ Куртъ Аметъ и, не смотря на позднее время (солнце давно уже сѣло, когда онъ взошелъ на Яйлу), отправился прямо къ себъ въ деревню.

Куртъ Аметъ усталъ. Отъ ходьбы ему было жарко, и корзина ръзала плечи. Неслышно выступая въ мягкихъ, кожанныхъ ностолахъ, Куртъ Аметъ приближался къ деревнъ ужъ поздно вечеромъ. Онъ добрался до фонтана, напился воды и, снявъ съ плечъ корвину, присълъ на край каменнаго водоема передохнутъ.

Была чудная, тихая ночь. Луна давно взошла и, торжественно плывя по ясному, безоблачному небу, освёщала затихшую землю. Деревня, вся залитая мягкимъ зеленоватымъ свётомъ, казалось, спала. Только кое-гдё въ сакляхъ виднёлись еще поздніе огоньки.

Очертанія окружныхъ горъ и деревенскихъ улицъ были хорошо видны. Надъ рѣчкой, бросая длинныя таинственныя тѣни, какъ взводъ солдать на караулѣ, стояли въ рядъ безконечно высокіе пирамидальные тополи. На пригоркѣ, противъфонтана, ярко бѣлѣлъ въ ночномъ сумракѣ привѣтливый домикъ Халиля. Въ окнахъ его было темно. Косые лунные лучи, прокравшись черезъ листву стараго орѣха, ударяли въ оконное стекло и отражались холоднымъ блескомъ.

Курть Аметь осмотрелся.

— Спить, върно! — подумаль онь, глядя на домикь Xалиля.

Вода изъ узенькой трубочки фонтана, завиваясь и играя луннымъ блескомъ, тонкой струйкой журчала и булькала, надая въ водоемъ. Гдв-то въ саду фыркала оставленная на ночь лошадь.

— Козочка моя! Она здёсь часто бываеть, на фонтанв! подумаль Курть-Аметь.

4\*

И ему пришло въ голову, — что, еслибы Салге спустилась теперь, лунной ночью, къ фонтану?

Онъ нашинально трогаль пальцами прохладную воду, слёдя за разбёгающимися по ея поверхности кругами. Отраженный въ глубинё воды лунный дискъ, морщась отъ разбёгавшихся струй, смотрёль на него со дна водоема; казалось, будто тамъ, на днё фонтана, была другая луна, кромё той, что на небё, такая же чистая и ясная, и такая-же безжизненно-холодная.

— Нътъ, не придетъ! Будь здъсь ито-нибудь другой, а не я, можетъ быть и пришла-бы!—думалъ Куртъ Аметъ.

Вдругъ въ тишинъ ночи, гдъ-то вблизи, послышалось ти-

Куртъ Аметъ посившно обернулся и посмотрвлъ на домикъ Халиля. Свътъ луны, казалось, сталъ еще ярче. На бълой ствнъ дома обрисовывались мягкія, чуть движущіяся твни листьевь, какіе-то странные узоры отъ перекрещивающихся сучьевъ стараго оръха. Въ окнахъ, по прежнему, было темно. Куртъ Аметъ разглядълъ Салге надъ обрывомъ, подъ деревомъ, на ея обычномъ мъстъ. Онъ посившно перебъжалъ вътънь и, неслышно прокравшись подъ защитой плетня, остановился у калитки своего дома, въ нъсколькихъ шагахъ отъ молодой дъвушки. Куртъ Аметъ замеръ на мъстъ и слушалъчуть дыша.

Салге пѣла пѣсню, въ которой говорилось про молодыхъ наѣздниковъ, пробующихъ великолѣиныхъ коней своихъ. Слышенъ топотъ копыть, иыль вздымается густымъ облакомъ, прекрасные кони несутся, какъ вѣтеръ. Впереди всѣхъ ѣдетъ молодой красавецъ. Его конь быстрѣе и красивѣе всѣхъ. Толпа шумитъ и кричитъ, всѣ хвалятъ прекрасную лошадъ. Дѣвушка одна глядитъ не на лошадъ: ей нравится молодой наѣздникъ. Она молчитъ, но сердце ея говоритъ: —Приди, Меметъ! Приди!

Стройныя, какъ тополи, русскія дівушки, свіжія и прежрасныя, какъ дівы рая, ідуть на коняхъ и окружають молодого татарина. Чудный конь его горячится и храпить. Молодой найздникь, весь въ золотомъ шитьй, привлекаеть къ себі взоры красавиць... Молодая татарка въ бідной деревніх забыта и тоскуеть одна. Она любить ніжно и вірно, какъ не будуть любить білолицыя русскія дівушки. Неужели молодой татаринъ не знаеть, кто больше его любить?

И опять Салге закончила куплеть пъсни полнымъ тоски м страсти призывомъ: —О, Меметь! Приди!

Куртъ Аметъ видълъ, какъ она обняда колъни руками и въ тоскъ склонила на нихъ голову.

Курть Аметь слышаль наждое слово пъсни. Онъ дрожаль, адыхался и не могь двинуться съ мъста. Онъ и любиль ее, эту чудную дёвушку, которая можеть такъ жалобно пёть, что душа разрывается на части, и страстно ненавидёль за обиду. Зачёмь, въ тиши этой ночи, она при немъ звала другого?.. Слезы душили его. На мгновенье въ голове его мелькнула мысль взбёжать туда, на обрывь, и убить Салге! Пусть никому не достается! Но онъ сейчасъ-же опомнился.

— Ничего! Пусть! Теперь я знаю!—подумаль онь.—Изъ глубины души его поднималось новое, злорадное чувство.

Куртъ Аметь посмотрълъ на свой пустынный, залитый свътомъ луны дворъ, на покосившуюся, почернъвшую отъ старости саклю, гдъ теперь спала Периде, и ему стало невыравимо тоскливо.

— Чего я пойду туда?—подумаль онъ.—Пойду къ цыгану!

И онъ, также незамътно, какъ подкрался, скользнулъ въ

твии плетия внизь и вышель на дорогу.

— Ничего!.. Пусты!.. Теперь я ее украду! — сказаль онъ самъ себъ.

И, вскинувъ на плечи оставленную у фонтана корзину, онъ, не выдавъ своего присутствія, бодрымъ шагомъ пошелъ назалъ.

## XIV.

Деревенскія сакли и табачные навёсы все больше и больше завёшивались табачными суруками. Уборка табаку кончалась, доламывали последніе доспевшіе листья, и многія плантаціи стояли уже обнаженными, съ уныло торчащими на нихъ, какъ воткнутыя зачёмъ-то въ землю палки, оголенными стволами табачнаго стебля.

На одной изъ плантацій стараго Халиля, въ саду, работали дівушки. Работницы то и діло сгибались, обламывая и складывая въ корзины послідніе, начинавшіе желтіть табачные листья. Было уже за полдень. Дівушки обобрали уже почти всю плантацію и доканчивали послідній косякъ около садоваго плетня. Имъ было весело. Оніз болгали, пересмінвались и шалили.

- Что это Курть Аметь все ходить? Воть уже второй разь идеть!—сказала Эмене Шерфе.
- Это онъ на насъ засматривается! Жениться, върно, хочеть?—сказада Авашъ и захохотада.

За ней засмъядись и другія.

Между дъвушками была Салге. Курть Амету нужно было говорять съ ней, и, послъ нъкоторой неръшительности, онъ подошель къ плетню.

Его стёсняло присутствіе другихъ дёвушевъ, но, съ другой стороны, казалось, что еще лучше будеть, если онъ при постороннихъ скажетъ то, что имъетъ сказать Салге.

Дъвушки такъ и напали на него, когда онъ подошелъ.

— A! Это ты, Курть Аметь! Здравствуй и прощай!

- A, Курть Аметь! Гдѣ ты пропадаешь?.. Что тебѣздѣсь надо?.. Убирайся!..
- Что тебя нигдъ не видно? Ты, върно, все въ острогъ сидишь?
- Нъть! Это его Меметь нагайкой высъкы! Воть онь и ходить въ Ялту къ русскимъ докторамъ лъчиться!

И въ Куртъ Амета полетъла табачная кочерыжка съ ко-

момъ рыхлой вемли на корняхъ. Дъвушки захохотали.

Куртъ Аметъ хотвлъ подозвать Салге, но ему не давали заговорить. Больше всвхъ, подзадоривая другихъ, издввалась надъ нимъ хохотушка Авашъ...

- Чего смотришь? Что тебѣ нужно отъ насъ?
- Ступай! Чего таращинь желтые глаза?
- Куртъ Аметъ! Правда, что въ тебя изъ ружья стръдяли?
- A правда, что ты много денегь въ кости выиграль и самъ у себя украль?

И всв снова хохотали.

Курть Аметь отошель оть плетия.

- Нъть, лучше послъ! Теперь нельзя! подумаль онъ.

Отходя, онъ слышаль, какъ трескотня и звонкій хохоть дівушекь раздавались ему всліддь.

Въ другое время Куртъ Аметъ и не вздумалъ-бы подойти къ дъвушкамъ, потому что зналъ, что его встрътятъ недружелюбно. Но теперь онъ не обратилъ на это вниманія. Онъ даже почти не слышалъ, что говорятъ ему, и ядовитыя замъчанія шаловливыхъ татарокъ нисколько не обижали его. Ему было только досадно, что дъвчонки не даютъ заговорить о дълъ, съ которымъ онъ пришелъ.

— Ничего, послъ!.. Когда будеть одна! — говориль онъ самъ съ собой и, подкидывая на рукъ апельсинъ, пошель къ себъ домой.

Этотъ апельсинъ Куртъ Аметъ нарочно купилъ наканунъ, чтобы отдать Салге.

Стало смеркаться, когда Салге пошла домой изъ сада отца. Она ушла съ работы раньше другихъ и шла одна. Куртъ Аметъ подстерегалъ ее у себя во дворъ.

Едва лишь Салге повернула на тропинку, продегавшую въ узкомъ проходъ между плетнями, какъ увидъла Куртъ-Амета. Онъ стоялъ у самаго плетня, мимо котораго ей надо было пройти, и подбрасывалъ на рукъ апельсинъ.

— Здравствуй, Салге!.. Меметь теб'в кланяется!—сказаль Жургь Аметь.

При словъ «Меметь», Салге вспыхнула и невольно прі-

остановилась.

Она закрыла покраснѣвшее лицо платкомъ и пристально посмотрѣла на Куртъ Амета.

— Мы съ нимъ друзья теперы!.. Мы помирились!.. Вотъ, окъ прислаль тебъ этотъ апельсинъ!.. На! Возьми!..

Курть Аметь смотрёль прямо въ глаза дёвушкё. Повёрить Салге, или нёть? Вь этомь было все...

— На! Возьми-же!

Онъ протягиваль ей апельсинъ.

Салге стояла передъ нимъ растерянная, покраснъвшая отъ смущенія и страха. Она не върила и хотьла върить. Она хотьла уйти, и не могла двинуться съ мъста. Тоть, кого она любила, воспоминаніями о комъ жила и дышала, къмъ наполнена была ея душа, кого она звала въ страстныхъ пъсняхъ, онъ отозвался! Меметъ любить ее! Онъ помнитъ ее! Въдь это правда. Не извергъ же Куртъ Аметъ, чтобы такъ лгать. Наконецъ, онъ не знаетъ въдь о ея любви, никто объ этомъ ничего не знаетъ. Нътъ! Онъ не лжетъ! И онъ смотритъ такъ прямо въ лицо... О, Меметъ! О милый, возлюбленный Меметъ! Онъ не забылъ, онъ помнитъ свою Салге!

У молодой девушки кружилась голова оть этихъ мыслей, въ вискахъ стучало, сердце такъ ужасно билось въ груди.

— На! возьми-же!.. Ты не берешь? Ты не въришь миъ?.. Курть Аметь опустиль глаза и повернулся уходить.

— Постой!—сказала Салге.

Онъ обернулся и опять смъло взглянуль ей прямо въ лицо.

- Ты правду говоришь, Курть Аметь?..-спросида она.
- Зачемъ мне лгать?.. Мы помирились!.. Меметь даль мне апельсинь и сказаль: «когда будешь въ деревне, отдай Салге оть меня въ подарокъ». Онъ такъ сказаль!
  - Онъ такъ сказалъ? машинально переспросила она.

— На! Возьми!

И онъ опять протянуль ей апельсинъ.

Салге повърила Курть Амету. Она высвободила руку изъ подъ платка и взяла апельсинъ.

Куртъ Аметъ видълъ, какъ дрожала ея рука.

— Благодари Мемета! Поклонись Мемету!—прошептала Салге.

Она зажала въ рукъ апельсинъ и, внъ себя отъ неожи-

Вячеславъ Фаусекъ.

(Окончаніе слъдуеть).

# Нѣмецкій крестьянинъ послѣ освобож- денія.

#### VI.

Единственной мёрой, направленной, повидимому, къ улучшенію быта врестьянской массы, является учрежденіе «рентныхъ иміній» (Rentengüter). Закономъ 27 іюня 1890 г. разрёшено землевладёльпамъ выдълять изъ своихъ имъній, независимо отъ ихъ задодженности и фидеикомиссныхъ свойствъ, небольшіе участки и отдавать ихъ на правахъ собственности крестьянамъ за определенную, денежную или натуральную, годичную плату (ренту). Этотъ законъ порваль со старыми традиціями прусскаго законодательства, уничтоживъ замкнутость крупныхъ именій, ограничивъ власть кредиторовъ и разрешивъ пріобретеніе права собственности на недвижимость безъ единовременной уплаты ся стоимости, т. е. возстановивъ до некоторой степени институтъ наследственной аренды. отивненный при освобождении крестьянь. Дальнвишее отступление отъ существующаго правового порядка состоитъ въ томъ, землевладельну предоставляется право внести въ договоръ условіе. по которому для отчужденія рентнаго имінія, частями или полностью, требуется его согласіе. Этой поправкой законодатель имель. въ виду до изкоторой степени предохранить рентныя иманія оть. гибельнаго вліянія спекулянтовъ и кулаковъ-кредиторовъ. Дополненіемъ къ закону 1890 г. служить законъ 7 іюля 1891 г., въ силу котораго рента съ согласія сторонъ можеть быть выкуплена при содъйствіи рентныхъ банковъ; кромъ того, лицо, пріобретающев рентное именіе, можеть получить ссуду на первое обзаведеніе. Цъль обоихъ законовъ состоитъ въ томъ, чтобы, «создавъ рядъ. ореднихъ и мелкихъ участковъ, возотановить въ мъстностяхъ съ. неравномернымъ распределениемъ поземельной собственности, особенно въ восточной Пруссіи, столь важный въ экономическомъ и соціальномъ отношеніяхъ средній членъ между крупными земле-владельцами и безземельными рабочими, а также образовать контингенть осединкъ сельскихъ рабочихъ и положить конецъ эмиграціи, бродяжеству и чрезмерному стремленію въ города» \*).

Итакъ, учреждая институть рентныхъ имѣній, правительство шиѣло въ виду двоякую цёль: 1) увеличить ряды обезпеченнаго вемлею крестьянства и 2) доставить помѣщикамъ постоянный контингентъ рабочихъ рукъ.

Можеть-и быть достигнута первая цёль тёми способами, корые заключаются въ законахъ 1890 и 1891 гг.?

По закону 1891 г. ссуда на первое обзаведение можеть быть выдана «среднимъ и мелкимъ» рентнымъ именіямъ. Что же слёдуеть разумъть подъ «мелкими» имъніями? Правительственная инотрукція рекомендуеть подлежащимъ учрежденіямъ взять въ качестве критерія возножность вести на земле собственное хозяйство, независимо отъ того, поглощаетъ-ли земля всю рабочую силу собственника и его семьи, или же, въ видахъ дучшаго обезпеченія, онъ можеть искать заработка на сторонв. Другими словами, законъ 1891 г. не заключаетъ въ себъ никакихъ гарантій противъ учрежденія такихъ иміній, владіяльцы которыхъ вынуждены будуть продавать свою рабочую силу тому самому помещику, у котораго они купили землю. И действительно, генеральная коммиссія во Франкфуртъ, въ которой сосредоточиваются дъла по учреждению рентныхъ именій во франкфуртскомъ округе, считаетъ вполне доотаточнымъ участокъ въ  $2^{1}/_{2}$  гектара, т. е. половину того, что бевусловно необходимо для пропитанія семьи; понятно, что такой собственникъ не можеть обойтись безъ продажи своей рабочей силы помещику. При такой неопределенности и растяжимости критерія, рекомендуемаго правительствомъ, возникаетъ опасность, что вместо созданія «средняго члена между крупными землевладельцами и безземельными рабочими» окажется только образование инкотораго контингента «осёдлых» сельско-хозяйственных рабочих», т. е. что законъ принесетъ пользу только крупнымъ землевладъльцамъ, которые будуть имъть въ своимъ услугамъ готовые вадры привязанныхъ къ земле рабочихъ. Обе намеченныя правительствомъ цели сольются тогда въ одну-обезпечение помещика рабочей силой, недостатокъ и дороговизна которой вызывають въ последнее время безконечныя жалобы со стороны землевладёльцевъ.

Нужно еще принять во вниманіе и то, что учрежденіе рентныхъ иміній является актомъ доброй воли землевладільца; роль государства ограничивается содійствіемъ и посредничествомъ. При такой организаціи діло едва-ли приметь сколько-нибудь значительные размітры, а відь только въ посліднемъ случай оно могло бы получить соціальное значеніе, могло бы стать факторомъ, уравнивающимъ «чрезмітрым» крайности распреділенія земельной собственности въ Пруссіи. Съ 7 іюля 1891 г. до конца 1895 года



<sup>\*)</sup> Denkschritt, crp. 25.

учреждено было 7,723 имвнія. Если даже предположить, что владільцы ихъ достаточно обезпечены землей, и имъ не приходится прибігать къ поденщині, какъ къ подсобному занятію, то все же это только капля въ морі. Въ 1895 году насчитывалось въ Германіи 1,445,300 семействъ, принадлежащихъ къ числу сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и не владіющихъ ни клочкомъ земли \*). Еслибы германскія государства вздумали всіхъ ихъ обратить въ крестьянъ по рецепту, даваемому законами о рентныхъ имвніяхъ, т. е. учреждая по 1,716 имвній въ годъ, то потребовалось бы 842 года! Въ этотъ счеть не входять ни 1,718,885 чел. прислуги, ни 382,872 самодіятельныхъ сельскихъ рабочихъ, владіющихъ клочкомъ земли. А еслибы мы пожелали такимъ путемъ обратить въ крестьянъ весь сельско-хозяйственный пролетаріатъ, то потребовалось бы ни больше ни меньше, какъ 2067 літь!

Конечно, правительство вовсе не стремится къ наделенію землею вспаго сельско-хозяйственныхъ рабочихъ, да — по понятнымъ причинамъ--и не можетъ къ этому стремиться. Все, чего оно жедаеть. — это обратить инкоморое количество безземедьных рабо. чихъ въ крестьянъ, чтобы наполнить ту пропасть, которая отделяеть два крайнихь момента прусскаго землевладёнія-классь дендлордовъ и классъ пролетаріевъ. Оно хочеть создать «здоровое» распредвленіе поземельной собственности, которое, по рецепту консервативныхъ ученыхъ, состоитъ въ томъ, что земельная площадь распредвляется равномврно между крупными, средними и мелкими собственниками. Не благосостояние массы имело правительство въ виду, издавая законы о рентныхъ именіяхъ, а устойчивость нынёшняго государственнаго строя, для которой, по теоріи консерваторовъ, необходимъ накоторый контингентъ среднихъ землевладъльцевъ (крестьянъ), являющихся, вмёстё съ аграріями, единственнымъ оплотомъ современнаго государства. Въ крестьянахъ правительство видить противовёсь разрушительнымъ тенденціямъ пролетаріата, и лишь съ этой точки зрінія оно интересуется судьбами врестьянской массы. Политическія соображенія не требують наделенія всего сельскаго пролетаріата землею; напротивъ, сельскій продетаріать обязательно доджень остаться, ибо онь необходимъ для благополучнаго существованія крупныхъ землевладівльцевъ. Но, съ другой стороны, его не должно быть слишкомъ много: большое количество революціонно настроенных батраковъ представляеть серьезную опасность въ деревив. Контингентъ сельскаго пролетаріата нужно сократить настолько, чтобы «здоровое» крестьянство преобладало, и въ то же время не страдали интересы юнкеровъ; тогда нечего будеть бояться проникновенія въ деревню гидры революціи.



<sup>&</sup>quot;) Vierteljahrschrift zur Statistik des Deutschen Reichs, 1896, Ergänzungsheft.

Чтобы оцінить значеніе рентных иміній съ этой стороны, сдівлаємь слідующій разсчеть. По мнінію Міасковскаго, Шмолдера и другихь идеологовь консервативнаго лагеря, общее распреділеніе землевладінія въ Германіи можно признать нормальнымъ, и прусское правительство должно направить свои усилія къ тому, чтобы приблизить распреділеніе землевладінія въ Пруссіи, особенно въ ез шести восточныхъ провинціяхъ, къ среднему отношенію, существующему въ Германіи. По переписи 1882 года, землевладініе въ Германіи и въ восточной Пруссіи распреділяется слідующимъ образомъ:

На 100 гектаровъ сельско-хозяйственной площади приходится ховяйствъ:

|                          | до 1 гект. | 1-100 гект.              | выше 100 гект. |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| Германія                 | 2,4        | 73,2                     | 24,4           |
| 6 восточи. пров. Пруссіи | 1,8        | <b>54</b> , <sub>5</sub> | 44,0           |

Т. е. въ Германіи средній классь втрое больше крупнаго, тогда какъ въ восточной Пруссіи классы эти относятся, какъ 5:4. Чтобы создать въ этой части Пруссіи «нормальныя» аграрныя отношенія, необходимо у крупнаго землевладінія отнять 2,592,603 гектара и прибавить ихъ къ среднему \*). Такъ какъ въ періодъ 1891—1895 гг. общая площадь рентныхъ нивній достигла 82,380 гектар., т. е. крестьянское землевладініе увеличивалось въ среднемъ на 18,306 гект. въ годъ, то для достиженія консервативнаго идеала потребовалось бы 141 годъ. Можно-ли придавать серьезное значеніе тажому черепашьему движенію впередъ?

Учреждение рентныхъ имфній могло бы имфть двйствительное соціально-политическое значеніе, еслибы оно стояло не на почеф добровольнаго соглашенія между землевладільцемъ и крестьяниномъ, а государство само взяло бы это діло въ свои руки, либо скупая дворянскія земли съ цілью заселенія ихъ крестьянами \*\*), либо вводя принудительное начало. Разъ увеличеніе средняго землевладівнія считается необходимымъ для поддержанія современнаго государственнаго строя, разъ отъ существованія крестьянства зависитъ самая судьба нынішняго государства, то, казалось бы, сама логика диктуетъ правительству средство для устраненія грозищей опасности; это средство — быстрая экспропріація нікоторой части крупныхъ землевладільцевъ. Вильгельмъ ІІ не упускаеть случая, чтобы напомнить, что необходима серьезная борьба съ врагами существующаго строя, что онъ твердо рішился раздавить

<sup>\*)</sup> Земельная площадь въ 6 вост. пров. Пруссім равнялась: до 1 гевт. 1—100 гевт. выше 100 гевт. 192,221 гевт. 6,901,655 гевт. 5,667,490 гевт.

<sup>\*\*)</sup> Въ этомъ смыслѣ высказались Вагнеръ и Шмоллеръ въ собраніи Общества Соціальной Политики (см. Schriften des Vereins für Socialpolitik, XXXIII, 97 и LVIII, 289.

гидру революціи въ лиць соціаль-демократіи. Отчего же онь не пускаеть въ ходь того средства, которое, по теоріи самихъ же консервативныхъ ученыхъ, является наиболье дьйствительнымъ при наличныхъ обстоятельствахъ? Репрессивныя мёры, какъ показаль опытъ, не достигають цьли, да при той высоть общественнаго самосознанія, которую находимъ въ Германіи, невозможно провести никакіе исключительные законы. Отечество въ опасности, а туть такое простое и върное средство — и правительство имъ не пользуется!

Въ томъ-то и дёло, что не совсёмъ ужъ это простое и еприое средство. Вёдь для осуществленія идеала консервативныхъ ученыхъ пришлось бы лишить вемли 8,642 землевладёльца, т. е. больше ½ (52%) всего числа ихъ въ восточной Пруссіи \*). Если одно лишеніе юнкеровъ обычныхъ подачекъ, выдаваемыхъ насчетъ народнаго кармана, привело ихъ въ необыкновенную ярость, вызвало у этихъ вёрныхъ служителей престола и отечества угрозу перейти въ ряды соціалъ-демократіи, то осуществленіе такой радикальной мёры, какъ экспропріація 8½ тыс. землевладёльцевъ, вызвало бы настоящую юнкерскую революцію. Окавалось ли бы крестьянство въ самомъ дёлё вёрнымъ оплотомъ монархіи, какъ увёряють ученые, это еще вопросъ; но пока что правительство лишилось бы поддержки представителей крупнаго землевладёнія, этихъ испытанныхъ защитниковъ престола... при достаточно солидныхъ подачкахъ...

Въ концъ-концовъ, издавая законъ о рентныхъ имъніяхъ, правительство вовсе не имъло серьезнаго намъренія насадить въ Пруссіи болье или менье значительный контингентъ крестьянства. Истинная цъль заключалась въ прикръпленіи сельскихъ рабочихъ къ земль посредствомъ надъленія ихъ ничтожными, не обезпечивающими существованія клочками земли, чтобы такимъ путемъ создать изъ нихъ болье податливую и дешевую рабочую силу и парализовать массовую эмиграцію въ города и за океанъ. Созданіе же крестьянскихъ участковъ есть вынужденная уступка теоретикамъ, обставленная такими условіями, которыя лишають ее серьезнаго значенія. Справедливую оцънку «рентнаго закона» далъ Зомбартъ, заявившій, что «въ выигрышь остается, по крайней мърь, то, что принятіемъ рентнаго принципа пробита брешь въ римскомъ зако-



<sup>\*)</sup> Результать этоть получился при помощи следующаго разсчета: въ 6 вост. пров. Пруссіи насчитывается 16,323 хозяйствь, превышающихъ 100 гект., а вся площадь ихъ равна 5,657,490 гект. Если предположить, что каждое хозяйство принадлежить одному лицу, то средній размеръвладенія одного хозяина составить 346 гект. Такъ какъ для осуществленія идеала консервативныхъ ученыхъ необходимо взять у крупныхъ землевладельцевъ, по крайней мере, 2,592,603 гект., то след. оставляя каждому изъ нихъ по 46 гект. для веденія собственнаго хозяйства пришлось бъс экспропрінровать (2,592,603:300) 8,642 чел.

нодательствъ \*). Это не оцънка, а обвинительный приговоръ: зажонъ не имъетъ соціально-политическаго и экономическаго значежія и сохраняетъ интересъ лишь для юриста-теоретика.

Насколько намереніе прусскаго правительства «совлать проме -игоденов и имапацарический иминителя в при при при протужения и беззовить. выми рабочими» ость пустой звукъ, разсчитанный только на внёшжій аффекть, показываеть колонизаціонная пеятельность Пруссіи на жазенных земляхь. Съ пълью насажления крестьянскихъ хозяйствъ назначенъ быль фондъ въ 3.000 гектар.. на которыхъ до сехъ поръ учреждено 123 рентныхъ нивнія, занимающихъ площаль въ 312 гектар. \*\*). Такъ какъ государству принадлежить въ Пруссіи 1.337.440 гектар. удобной земли (не считая жельзныхъ дорогъ) \*\*\*). то отвеленный для ревтныхъ именій фондъ не превышаеть 0.2% шелрость довольно сомнительная! Далье, средняя ведичина имвній. учрежденныхъ казною, равняется 21/2 гектар., т. е. это, собственно говоря, не крестьянскія хозяйства, а парпедлярныя, недостаточныя иля прокориленія семьи. «Крестьянинь», им'вющій  $2^{1/2}$  гект. \*\*\*\*). самъ работаеть у помещика, а земля его возделывается членами семьи. Стадо быть, не о насаждении крестьянских хозяйствъ заботится правительство, а о прикрапленіи сельских рабочих къ жиль.

Мы останавливались на міропріятіяхъ прусскаго правительства въ пользу сельскаго хозяйства съ излишней, можеть быть, обстоятельностью. Но въ аграрной политикі Пруссіи съ наибольшей рельефностью и полнотой выступають характеристическія черты аграрной политики всей Германіи, такъ какъ образъ дійствія другихъ германскихъ государствъ по существу ничімъ не отличается отъ образа дійствія прусскаго правительства. При всемъ томъ, въ Пруссіи крестьянская масса находится въ худшемъ положеніи, чімъ гді бы то ни было; здісь то настоятельніе всего требуется государственная помощь, а ен не было въ этой части Германіи точно такъ же, какъ въ остальныхъ. Съ начала столітія до конца его излюбленнымъ дітищемъ правительствъ является крупное землевладініе, а по отношенію къ крестьянству они играли роль злыхъ

<sup>\*)</sup> Sombart, Das preussische Gesetz ü. Rentengüter (Schmoller's Jahrbücher, XIV, H. 4).

<sup>\*\*)</sup> Denkschrift, 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Preussische Statistik, Nº 103.

<sup>\*\*\*\*)</sup> По мивнію Кюна (назв. соч.), крестьянское хозяйство изъ 2—5 гект. возможно только при благопріятных условіях, а таковыхъ нізть въвосточной Пруссіи; Зеттегасть опреділяеть величину мелкаго хозяйства для С. Германіи въ  $7^{1/2}$ —50 гект. (см. Walcker, Handbuch der National-Sconomie, Bd. II, стр. 109).

мачихъ, предоставившихъ народную массу собственнымъ силамъ \*). Правда, крестьяне безропотно подчиняются своей судьбѣ; съ ихъ стороны не слышно тѣхъ воплей, которыми оглашаютъ воздухъ «голодающіе» аграріи. Но значить ли это, что положеніе крестьянъ вполнѣ удовлетворительно, что оно не внушаетъ никакихъ опасеній? Отвѣтъ на этотъ вопросъ дастъ намъ изслѣдованіе аграрныхъ отношеній въ современной Германіи.

# VII.

Аграрная статистика Германіи не можеть быть признана удовлетворительной. До сихъ поръ мы не имбемъ точной статистики поземельной собственности, которан могла бы дать надлежащуюкартину обезпеченности землею разныхъ земледельческихъ классовъ. Въ то время какъ сельскохозяйственная статистика (въ узкомъ смыслы) находится въ образцовомъ состояни, въ то время какъ съ величайшей заботливостью усчитывается, по выражению Конрада \*\*), каждый бобъ, получаемый съ земли, -- распредъление землевладения до сихъ поръ остается неразгаданнымъ сфинксомъ. Промысловая перепись 1882 года учитывала не поземельныя владенія, а землепёльческія хозяйства-предпріятія (Betriebe), при чемъ если комулибо принадлежало несколько участковь, на которых велись особыя хозяйства, то всё они записывались, какъ самостоятельныя единицы; поэтому число предпріятій не совпадаеть съ числомъ владіній, и этого послідняго мы изъ переписи 1882 года узнать не можемъ. Хотя мелкіе владівльцы різдко иміноть по нізскольку хозяйствъ-предпріятій, такъ что въ этомъ разрядь цифра хозяйствъ. почти совпадаеть съ цифрою владеній, но нельзя того же сказать. относительно крупныхъ землевладёльцевъ, которые весьма часто разбивають свои владенія на несколько хозяйствь \*\*\*). Затемь, перепись не даеть полной картины экономическаго положенія сельскихъ хозяевъ, поскольку оно можетъ быть выражено въ цифрахъ; она ограничивается тремя экономическими признаками (скотоводство, употребление машинъ и побочныя занятия), которыхъ недостаточно для характеристики земледёльческаго хозяйства.

Обсяждованія, производившіяся въ разныхъ государотвахъ Германіи до 1882 года, не могуть служить источникомъ для ознакомленія съ аграрными отношеніями всей Германіи, такъ какъ они, во

<sup>\*)</sup> Cp. Witt, Die sogenannte innere Kolonisation (Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft etc.,  $\tau$ . XC).

<sup>\*\*)</sup> J. Conrad, Agrarstatistische Untersuchungen (Conrad's Jahrb., N. F., XVI, 121). Cm. также Kuhland, Zu den Streitfragen etc. (Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft, T. LXXXV, crp. 70).

<sup>\*\*\*)</sup> Такъ какъ въ дальнъйшемъ изложения мм, за неимъниемъ другихъ источниковъ, будемъ пользоваться переписью 1882 г., то просимъ читателя имъть въ виду сдъланную въ текстъ оговорку.

1-хъ, устаръли, а во 2-хъ, въ основу ихъ положены были неодичаковые принципы, всяъдствіе чего ихъ нельзя между собою сравянвать.

Еще въ худшемъ положени окажемся мы, если пожелаемъ узнать динамику землевладънія. 14 іюня 1895 года произведена была въ Германіи вторая промысловая перепись, результаты, которые, при сравненіи съ результатами переписи 1882 г., дали бы богатый матеріаль для сужденія о движеніи земледъльческихъ хозяйствъ. Но, въ сожальнію, до сихъ поръ опубликованы лишь данныя о населеніи, а та часть, которая представляеть для насъ наибольшій интересъ, именно Landwirthschaftliche Betriebsstatistik, еще не вышла въ свъть. Прежвія же переписи совершенно не пригодны для нашей цёли, такъ какъ содержащіяся въ нихъ данныя не однородны съ данными переписи 1882 г. Поэтому намъ придется довольствоваться отдёльными указаніями, встрёчающимися въ литературів.

Что касается, въ частности, крестьянскаго ховяйства, то туть мы наталкиваемся на еще большую скудность статистических в сввденій, чемъ въ отношеніи землевладенія вообще. Какъ это ни странно, но Германіи неизвъстень тоть способь изслідованія крестынского хозяйства, который практикуется нашими земскими статистиками. Все сведения о положение крестьянъ собирались здесь. въ видв анкетъ-черезъ корреспондентовъ, принадлежавшихъ большею частью къ крупнымъ землевладёльцамъ или чинамъ администраців. Не говоря уже о сомнительной цінности сообщеній, исходящихь изъ такого источника, самый способь собиранія свёдёній анкетный — нельзя считать удовлетворительнымъ тамъ, гдв можетъ быть получено точное числовое выражение факта. Мивнія сведущихъ людей имъютъ, безспорно большое значеніе, но они должны допускаться либо тамъ, где фактъ не можеть быть выраженъ въ цифрахъ, либо въ качестве дополненія къ статистическимъ даннымъ, рядомо съ неми. Ограничиться же общими фразами, въ виде которыхъ «сведущіе люди» обыкновенно подають свои мевнія, значить получить лишь смутное представление объ интересующемъ предметь. Какую цену могуть иметь выраженія: «много», «мало», «не слишкомъ много» и т. п., когда речь идеть, напр., о задолженности вемлевладенія? Не всё понимають подъ этими словами одно и то же \*). Или какое значеніе можеть имёть фраза въ роді: «характеръ землевладенія за последнее время почти не взменился»? А между темъ немецкія анкеты полны такихъ общихъ, лишенныхъ определеннаго содержанія характеристикъ.

Другой недостатокъ нѣмецкихъ анкетъ, присущій, впрочемъ, въ большей или меньшей степени всякой анкеть, это крайняя субъективность отзывовъ. Если даже предположить полное, идеальное.

<sup>\*)</sup> Cp. отзывъ Мейтцена въ Landwirthsch. Jahrb. XIV, Erg. 3.

безпристрастіе корреспондентовъ, искреннее желаніе ихъ дать върную картину действительности, то все же трудно отрешиться отъ своихъ общихъ взглядовъ, и освещение факта окажется противъ воли не вполев объективнымъ. Особенно велика опасность субъективнаго освещения въ техъ случаяхъ, когда напр. о нуждахъ крестьянъ высказывается представитель крупнаго землевладенія. Этоть недостатокъ рельефно выступаеть тамъ, гдв корреспонденть иллюстрируетъ свое мевніе цифрами: внимательному читателю не трудно усмотреть, что общая характеристика если не противоречить пифрамъ, то во всякомъ случав рисуеть фактъ въ иномъ свътъ, чъмъ цифры \*). Съ какимъ же довъріемъ можно послъ этого относиться къ темъ отзывамъ корреспондентовъ, которыхъ читатель не можеть проверить? Для устраненія этого крупнаго недостатка необходимо было бы опрашивать по нескольку корреспондентовъ изъ одной и той же мёстности, чего однако ни правительства, ни Общество Соціальной Политики не сдёлали.

Далье, матеріаль, добытый анкетами, трудно поддается обработев. Завлючая въ себв общія характеристики, сдвланныя подъ разными углами эрвніями, онъ не можеть быть сведень въ итогамъ подобно тому, какъ это делается при сводке статистическихъ данныхъ. Обобщенія, ділаемыя на основаніи подобнаго матеріала, выражаются обыкновенно въ такомъ видь: «въ однъхъ общинахъ не произопио заметныхъ переменъ (въ распределения землевладения), тогда какъ въ другихъ констатировано движение частью вверхъ (т. е. увеличение числа крупныхъ участковъ), частью внизъ (увеличеніе числа мелкихъ участковъ)» \*\*). Что можеть дать такое общее мёсто? Стоило ли тратить столько средствъ и силь для полученія подобнаго вывода? А такой именно характеръ носять вов «Ergebnisse», въ которыхъ подводятся итоги отдельнымъ сообщеніямъ. Итоги эти—ни что вное какъ общее епечаталніе, выносимое при чтеніи корреспондентских отчетовъ, —впечатлівніе, которое къ тому же не можеть быть подтверждено достаточно въскими данными. Удовлетворительной пельной картины подобное изоледование дать не можеть. Наконець, при анкетв изследуемыхъ местныхъ единицъ должно быть какъ можно меньше; въ противномъ случав наберутся сотии томовъ, которыхъ не будетъ никакой возможности свести въ одно целое и которые останутся мертвымъ сырымъ матеріаломъ \*\*\*). Въ виду этого для изследованія обывновенно выбираются типическія м'естности, такъ что достоинства

<sup>\*)</sup> См. напр. Bauerliche Zustände, т. II, стр. 319 и 337 (несоотвётствіе отзыва съ цифрами).

<sup>\*\*)</sup> Ergebnisse der Erhebungen über die Lage der Landwirthschaft in Baden, crp. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Такъ было съ баварской анкетой 1809—1812 г., давшей 438 большихъ фоліантовъ, изъ которыхъ никто не могъ составить систематическаго труда. (Landw. Jahrb., XIV, Erg. 3, стр. 372).

анкеты всецёло зависять оть удачнаго подбора этихъ типовъ. А кто можеть поручиться, что при этомъ не допущены крупныя ощибки, лишающія анкету всякаго значенія? Туть необходимо отчетливое знакомство съ особенностями разныхъ районовъ, а вёдь для опредёленія этихъ особенностей и предпринимается анкета; другими словами, то неизвёстное, которое подлежить нахожденію, кладется въ основу анкеты. Типы выбираются поэтому на основаніи соминтельныхъ данныхъ, вслёдствіе чего полученныя свёдёнія, не будуни типичными, не могуть считаться характерными для всей страны. Въ то время, какъ при статистическихъ изслёдованіяхъ дёлаются массовыя наблюденія,—здёсь кругь наблюденія по необходимости съуживается, почему и получаемый результать можеть не быть выраженіемъ состоянія цёлаго.

Определивъ достоинства источниковъ \*), на которыхъ мы будемъ основываться въ дальнейшемъ изложения, переходимъ къ характеристике землевладения въ Германіи.

# VIII.

Въ нѣмецкой литературѣ установилось дѣленіе земледѣльческихъ хозяйствъ на крупныя, среднія и мелкія Къ крупнымъ относятся такія хозяйства, въ которыхъ, при постоянной утилизаціи наемнаго труда, собственнику принадлежитъ исключительно высшій контроль надъ работами, причемъ, кромѣ предпринимательской прибыли, получается земельная рента, достаточная для содержанія семьи хозявна на соотвѣтствующей ея соціальному положенію высотѣ. Мелкими хозяйствами мы называемъ такія, въ которыхъ наемный трудъ вовсе не употребляется, собственникъ съ семьею является одновременно и администраторомъ и рабочимъ, а получаемый доходъ настолько обезпечиваетъ его, что ему не приходится прибѣгать къ постороннимъ заработкамъ. Наконецъ, среднее хозяйство отличается отъ крупнаго тѣмъ, что собственникъ частью самъ занимается физическимъ трудомъ, а отъ мелкаго тѣмъ, что

**м** 11. Отд**в**лъ 1.

<sup>\*)</sup> Вотъ эти источники: 1) Ermittelungen über die allgem. Lage der Landwirthschaft in Preussen (Landw. Jahrb., XVI, Erg. 2 и 3, 1890—1891). 2) Erhebungen üb. die Lage der Landwirthschaft in Baden, 1883, 4 Вde. 3) Die landw. Enquête in Grossh. Hessen, 1884—1886, 3 Вde. 4) Егдевнізве der Ergebungen üb. die Lage der bäuereichen Landwirthschaft in Württemberg, 1884—5. 5) Die Landwirthschaft in Bayern. Denkschrift nach amtlichen Quellen bearbeitet, 1890. Къ сожальню, баварской анкетой, опубликованной въ 1896 г., намъ не удалось воспользоваться. 6) Ergebnisse der Fragebogen-Ergebung üb die ländl. Vehältnisse Süddeutschlands, bearb. von David. 7) Statistik des Deutschen Reichs, N. F., Bd. 5. 8) Preussische Statistik, № 103. 9) Vierteljahrschrift zur Statistik des Deutschen Reichs. 1896. Ergänzungsheft.

Digitized by Google

въ известныхъ случанхъ пользуется наемной рабочей силой \*). Кроме этихъ трехъ родовъ хозяйствъ, различаютъ еще парцеллярныя (карликовыя), въ которыхъ земледёльческій трудъ составляетъ только побочное занятіе, находящееся въ рукахъ членовъ семьи, а главнымъ промысломъ является поденщина или фабричный трудъ главы хозяйства. Само собою разумется, что размеры этихъ хозяйствъ не могутъ быть одинаковы во всёхъ частяхъ Германів, они необходимо варьируются въ зависимости отъ местныхъ условій, определяемыхъ свойствами климата, качествомъ почвы и степенью интенсивности обработки. Принимая во вниманіе эти факторы, Зеттегастъ даеть следующія нормы (въ гектарахъ):

|                    | Съв. Германія                           | Сред. Германія         | Южн. Германія                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Крупное землевлад. | выше 250                                | выше 125               | выше 621/2                                                          |
| Среднее — —        | отъ 50 до 250                           | о <b>тъ 2</b> 5 до 125 | отъ 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> до 62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Мелкое — —         | отъ 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> до 50 | отъ 5 до 25            | отъ 21/2 до 71/2                                                    |
| Парцеллярное —     | HHЖ0 71/2                               | ниже 5                 | ниже 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                  |

Къ сожалению, мы не можемъ воспользоваться этими нормами для характеристики землевладенія въ Германіи, потому что перепись 1892 г. не выдаляеть хозяйствъ въ 71/2 гект., 21/2, 125 и пр. Въ основу переписи 1882 г. положено другое подразделение, одинаковое для всей Германіи, причемъ къ крупнымъ хозяйствамъ причисляются имеющія больше 100 гект., къ среднимъ - отъ 10 до 100, къ мелкимъ отъ 1 до 10, къ мельчайшимъ-до 1 гект. Не говоря уже о той неточности, которая необходимо вытекаеть изъ одинаковости нормъ для всей Германіи, —нижняя ступень, до 1 гект. несообразно мала, такъ какъ даже въ южной Германіи, гдв земледеліе отличается наибольшей интенсивностью, мелкія хозяйства начинаются лишь съ 21/2 гент. Мы могли бы принять схему, предложенную Кюномъ и имеющую то преимущество, что она начинаеть мелкія хозяйства съ 2 гект., но она неудобна темъ, что заключаеть въ себъ слишкомъ много деленій, отступая отъ теоретиче. ской классификаціи и затемняя своей пестротой общую картину. Такъ какъ о крестьянскомъземлевладении мы будемъ говорить ниже особо, а здёсь хотимъ только дать общую картину аграрныхъ отнояпеній, то и возьмемъ въ готовомъ видѣ классификацію переписи 1882 г.

Следующая таблица представляеть собою распределение сельоко-хозяйственной площади во всей Германіи и ся составныхъ частяхъ (въ процентахъ):



<sup>\*)</sup> Мы несколько отступаемъ отъ определений, даваемыхъ Рошеромъ въ въ Nationalökonomik des Ackerbaues, § 47.

|                        |         | иходится на долю | <b>жозяйствъ</b> |                |
|------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|
|                        | цо 1 ге | ек. 1—10 гек.    | 10—100           | выше           |
|                        |         |                  |                  | 100 regr.      |
| Пруссія                | 2,2     | 19,8             | <b>46,</b> 3     | 31 <b>,7</b> . |
| восточныя пров.        | 1,5     | 13,8             | 40,7             | 44,0           |
| западныя пров. *)      | 3,4     | 29,6             | 55,2             | 11,8           |
| Баварія                | 1,6     | . 35,6           | 60,5             | 2,3            |
| <b>Саксонія</b>        | 3,0     | 25,7             | 57,2             | 14,1           |
| Вюртемо́ергъ           | 3,9     | 51,9             | 42,2             | 2,0            |
| Баденъ                 | 4,6     | 62,3             | 31,3             | 1,8            |
| Геосенъ                | 4,9     | 54,4             | 35.8             | 4,9            |
| Мекленбургъ-Шверинъ    | 2,2     | 6,9              | 31,0             | 59,9           |
| Саксенъ Веймаръ        | 2,6     | 34,0             | 51,4             | 12,0           |
| Мекленбургъ-Стрелицъ   | 2,3     | 4,5              | <b>32,</b> 3     | 61,0           |
| Ольденбургь вел. герц. | 1,8     | 29,0             | 65,8             | 3,4            |
| 5 герцоготвъ           | 4,8     | 26.9             | 50,6             | 17,7           |
| 7 княжествъ            | 6,2     | <b>32,0</b>      | 51,9             | 10,9           |
| 3 вольных города **)   | 3,5     | 14,5             | 72,2             | 10,8           |
| Эльзасъ-Лотарингія     | 5,0     | 51,8             | 35,9             | 7,3            |
| Германія               | 2,4     | 25,6             | 47,6             | 24,4           |

Разсматривая эту таблицу, мы видимъ, что крупное землевладъніе занимаеть въ Германіи вообще 1/4 всей сельско-хозяйственной площади, въ двухъ территоріальныхъ единицахъ оно превышаеть 1/2, а въ одной приближается къ 1/2. Среднее землевладвије во всей Германіи занимаеть почти 1/2 сельско-хозяйственной площади, а въ 8 территоріальныхъ единицахъ (изъ 15) оно превышаеть 1/2. Наконецъ, мелкое землевладение занимаетъ во всей Германии 1/4 сельско-хозяйственной площади, а въ 4 территоріальныхъ единицахъ оно превышаеть 1/2. Что же касается парцеллярных в хозяйствъ, то они сильные всего развиты въ книжествахъ, а затыть въ геркогствахъ Бадена и Гессена. Посмотримъ теперь, какого рода землевладеніе является преобладающим въ данной местности. Съ этой точки зранія Германію въ общемъ можно назвать страною средняго землевладенія, такъ какъ козяйства отъ 10 до 100 гектар. занимають большую долю сельско-хозяйств. площади, чёмъ каждый изъ остальных разрядовъ. Въ частности, восточная Пруссія и оба Мекленбурга—страны крупнаго землевладенія par excellence; въ Западной Пруссін, Баваріи, Саксоніи, Саксенъ-Веймарі, Ольденбургі, герцоготвахъ, княжествахъ и вольныхъ городахъ преобладаетъ сред-

<sup>\*)</sup> Приводимъ отдельныя цифры для восточной и западной Пруссіи, такъ какъ первая половина королевства существенно отличается отъ второй.

<sup>\*\*)</sup> Герцогства, княжества и вольные города мы соединили въ три отдъльныя группы, такъ какъ въ предълахъ каждой группы составныя единицы однородны.

нее землевладеніе; наконецт, Вюртембергь, Баденть, Гессенть и Эльвасть Лотарингія принадлежать къ странамъ, гдё преобладаеть мелкое землевладеніе. Вообще теченіе Эльбы разделяеть Германію на две половины, изъ которыхъ въ западной господствуеть более дробное землевладеніе, чемъ въ восточной.

Изъ европейскихъ государствъ Германія, по общему характеру своего землевладенія, приближается къ Франціи.

Изъ 100 гект. сельско.-хоз. площадь приходится на хозяйства;

| •        | • | до | 1 rekt. | 110 гект. | 10=100 гевт | . выше<br>100 гект. |
|----------|---|----|---------|-----------|-------------|---------------------|
| Германія |   |    | '2,4    | 25,6      | 47.6        | 24,4                |
| Франція  |   |    |         | 30,17     | 39,62       | 25,02               |

Крупное землевладеніе занимаєть во Франціи такую же часть площади, какъ въ Германіи; но мелкія и среднія хозяйства распредъяются въ первой равномерне, чемъ во второй, а парцеллярныя занимають во Франціи вдвое большую часть площади, чемъ въ Германіи.

Итакъ, крупное землевладеніе занимаеть въ Германіи второотепенное место, доминируя въ очень малой части немецкой территоріи. Еще ничтожите представится намъ значеніе этого класса, если определить, околько приходится на его долю хозяйствъ.

Распредъление земледъльческих хозяйствъ по разрядамъ въ процентахъ:

|                      | Д0            | 1 гект. | 1—10 гент.   | 10—100 гект. | больще<br>100 гевт. |
|----------------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------------|
| Пруссія              | \$ <b>-</b> 3 | 47,9    | <b>38,</b> 8 | 12,6         | 0,7                 |
| Баварія              |               |         | 55,0         | 19,4         | 0,1                 |
| Саксонія             |               |         | <b>35,9</b>  | 14,6         | 0,4                 |
| Вюртембергъ          |               |         | 56,0         | 8,3          | 0,0                 |
| Ваденъ               |               |         | 59,9         | 5,6          | 0,0                 |
| Гессенъ              |               | 42,0    | 50,7         | 7,2          | 0,1                 |
| Мекленбургъ-Швери:   | нъ.           | 67,0    | 22,5         | 9,1          | 1,4                 |
| Мекленбургъ - Стрели |               |         | 14,2         | <b>8,0</b>   | 1,2                 |
| Германія             |               |         | 43,1         | 12,4         | 0,5                 |
| -                    |               |         |              | •            |                     |

Крупных хозяйствъ въ Германіи такъ мало, что число ихъ по справедливости можно принять за une quantité négligeable. Даже въ восточной Пруссіи и обоихъ Мекленбургахъ, гдв половина сельскохозяйственной площади принадлежить немецкимъ лэндълордамъ, число крупныхъ хозяйствъ едва достигаетъ 1½%. Юнкеры, след,, численно составляють ничтожную гороть, которая, при другихъ условіяхъ, совершенно терялась бы въ общей массё земледильческихъ хозяйствъ. Если цёлью государственной деятельности считать благосостояніе большинства, то юнкеры и съ политической точки зрёнія не имеють права на преимущественное вниманіе со стороны правительства и не могуть претендевать на то, чтобы

передъ ихъ интересами отступали на задній планъ интересы другихъ земледальческихъ классовъ. Тамъ болае не можеть быть рачи объ отождествленіи блага крупныхъ землевладальцевъ съ благомъ «отечества».

На такое отождествление не могуть претендовать даже всё земледельческие классы въ совокупности.

Изъ 100 хозяйствъ приходится на долю земледельческихъ:

| Восточная половина Пруссін | 43,7) = 1      | Герцогства         | 61,4 |
|----------------------------|----------------|--------------------|------|
| Западная > >               | $54,5)^{33,1}$ | Княжества          | 66,7 |
| Ваварія                    | 61,3           | Вюртембергъ        | 71,4 |
| Саксонія                   |                | Баденъ             | 72,1 |
| Мекленбургъ-Шверинъ        |                | Гессенъ            | 64,7 |
| Саксенъ-Веймаръ            | 59,3           | Вольные города     | 10,7 |
| Мекленбургъ-Стрелицъ       | 80,8           | Эльзасъ-Лотаринсія |      |
| Ольденбургь (вел. герц.).  |                | Германія           | 54,8 |

Только въ двухъ районахъ земледельческія хозяйства превышають 34 всего числа хозяйствъ, а въ восточной Пруссіи, этомъ мъсторождении аграріевъ, земледъльческихъ хозяйствъ не насчитывается и половины. Во всей Германіи почти 55% всего числа хозяйствъ принадлежить къ земледельческимъ. Абсомотно это, безъ сомивнія, почтенная цифра, дающая право представителямъ земледалія требовать отъ правительства полнаго вниманія къ своимъ интересамъ. Въ успахахъ земледалія заинтересована половина хозяйствъ, и этого достаточно, чтобы не иметь нравственнаго права игнорировать эту отрасль промышленности. Но отсюда еще далеко до покровительства сельскому хозяйству ва ущерба остальному населению. Нужно, кромъ того, имъть въ виду, что въ приведенныя цифры включены и такія земледіяльческія хозяйства, въ которыхъ сельскій промысель составляеть лишь побочное занятіе, а главнымь источникомъ существованія семьи служить торговля или работа на фабрикахъ и заводахъ. Чтобы получить истинное представленіе о вначени сельскаго хозяйства въ Германіи, необходимо выделить населеніе, у котораго эта отрасль промышленности служить заавнымь занятіемъ.

По переписи 1895 года, на 100 чел. населенія приходится лицъ у которых в главнымъ занятіемъ служить:

| сельское  | XO | BE | LC: | rB0 |   | • | • | • | • | • | • |   | 34,4 |
|-----------|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| индустрія | ١. | •  | •   | .•  | • |   | • |   | • |   |   | • | 39,1 |
| TODPORIS  |    | _  | _   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.5 |

Следовательно, въ индустріи и торговле заинтересовано въ полтора раза больше населенія, чемь въ сельскомъ хозяйстве.

Еще менёе основательными представятся намъ претензіи аграріевъ, если посмотримъ, у какой части населенія сельское хозяйство служить единотвеннымо источникомъ жизни. Въ 1895 году такихъ лицъ насчитывалось всего 13,7% населенія! Можно ли притакихъ условіяхъ говорить о преобладаніи сельскохозяйственныхъ интересовъ въ Германіи?

Да и въ самомъ земледельческомъ населении не всё слои извлекаютъ одинаковую выгоду изъ покровительства сельскому хозяйству. Помимо различія между крупными землевладёльцами и мелкими, сельскохозяйственное населеніе расчленяется на хозяєвъ, служащихъ и рабочихъ, между которыми выгоды земледёльческаго промысла распредёляются далеко не равномёрно. Если послёдніе два класса вообще принимають какое-нибудь участіе въ подачкахъ, выпадающихъ на долю «угнетеннаго сельскаго хозяйства, то участіе это, во всякомъ случаё, косвенное и отдаленное. А вёдь къ таковымъ принадлежить больше трети самодёнтельнаго земледёльческаго населенія!

Изъ 100 душъ самодъятельнаго населенія, занимающагося сельскимъ хозяйствомъ въ видъ главнаго или побочнаго промысла, приходится на долю:

| хозяевъ и высшихъ уг                    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |            |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|------------|
| служебнаго персонала наемныхъ рабочихъ. | • | • | • |   | • | • | • | ٠. | • | • | 0,7)       |
| наемныхъ рабочихъ .                     | • | • | • | • | • | • | • |    | , |   | 33,6) 34,5 |

Если исключить последніе два разряда изъ общаго числа самодентельнаго населенія, занимающагося сельскимъ хозяйствомъ, то число лицъ (самодентельныхъ), извлекающихъ прямую, непосредственную выгоду изъ политики, покровительствующей сельскому хозяйству, не составить и половины (40,4%) всего самодентельнаго населенія.

Что Германія, съ точки зрвнія преобладанія интересовъ, не можеть быть названа страной земледвльческой, видно изъ сравненія ся съ другими западно-европейскими государствами.

На 100 жителей приходится занимающихся сельскимъ хозяйствомъ: \*).

| ВЪ | Венгріи  | . (1881 | r.) 76,5          | во Франціи . | . (1881 r.) 48,8 |
|----|----------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| >  | Норвегіи | . (1876 | ») 55,2           | » Даніи      | . (1880 >) 45,2  |
| >  | Австрін  | . (1881 | <b>&gt;)</b> 55.1 | » Швейцаріи  | . (1870 ») 42,5  |
| ٠. | Швеціи   | . (1870 | ») 54,8           | » Германіи . | . (1882 ») 42,5  |
|    |          | •       | •                 | <i>,</i> -   | 1895 > 35.7      |

Германія, въ интересующемъ насъ отношеніи, стоитъ, след., ниже многихъ европейскихъ государствъ.



<sup>\*)</sup> Таблица заимствована нами у Kollmann'a (Schmoller's Jahrbücher, XIX, Н. 1).

### IX.

Переходимъ къ крестьянскому землевладению.

Такъ какъ сословныя перегородки въ Германіи давнымъ-давно отошли въ исторію, не оставивъ тёхъ слёдовъ, которые до сихъ поръ играютъ немаловажную роль въ Россіи, то германское крестьянство характеризуется чисто аграрными признаками, причемъ гранями крестьянскаго землевладёнія являются, съ одной стороны, парцеллярные участки, на которыхъ о земледёльческомъ хонйствё въ собственномъ смыслё не можетъ быть и рёчи, а съ другой—крупныя имёнія, въ которыхъ хозяйство ведется исключительно при помощи наемнаго труда. Руководствуясь этимъ критеріемъ, проф. Кюнъ относитъ къ крестьянскому землевладёнію всё хозяйства отъ 2 до 100 гектар., такъ какъ у имёющихъ меньше 2 гект. главнымъ источникомъ существованія служить работа на сторонё, а со 100 гект. начинается капиталистическое хозяйство въ настоящемъ смыслё. Въ этихъ предёлахъ крестьянство насчитывало въ 1882 году:

| -              |                        |              | Въ %%-хъ    |             |             |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                | Число кре-             |              | RO BCCM     | 7           | къ числу    |  |  |  |  |  |
|                | стьянскихъ             |              | числу хо    | <b>-</b> .  | земледъльч. |  |  |  |  |  |
|                | козяйствъ.             |              | зяйствъ     |             | хозяйствъ.  |  |  |  |  |  |
| 1.             | 2.                     |              | <b>.</b> 4. |             | 6.          |  |  |  |  |  |
| Пруссія        | <b>1,154,5</b> 99      | Баварія      | 37,6        | Баварія     | 61,4        |  |  |  |  |  |
| Баварія        | 418,584                | В. г. Ольден | б 37,3      | СаксВейм.   | 49,7        |  |  |  |  |  |
| Вюртембергъ    | 142,842                | Вюртемб      | 33,0.       | Вюртемб     | 46,4        |  |  |  |  |  |
| Баденъ         | 105,962                | Баденъ       | 32,9        | Ольденб     | 46,1        |  |  |  |  |  |
| ЭльзЛотар.     | 90,891                 | СаксВейм.    | 29,5        | Ваденъ      | 45,6        |  |  |  |  |  |
| Саксонія       | 75,916                 | Гессенъ      | 27,2        | Гессенъ     | 42,2        |  |  |  |  |  |
| Гессенъ        | <b>54,</b> 25 <b>3</b> | ЭльзЛотар.   | 25,9        | Саксонія    | 39,4        |  |  |  |  |  |
| Герцоготва:    | 49,773                 | Княжества.   | 22,7        | Эльз. Лотар | 38,9        |  |  |  |  |  |
| В. г. Ольденб. | 26,731                 | Пруссія      | 20,2        | Пруссія     | 37,9        |  |  |  |  |  |
| Княжества.     |                        | Герцоготва.  |             |             |             |  |  |  |  |  |
| CarcBenn       |                        | МеклШвер     |             |             |             |  |  |  |  |  |
| МеклШвер.      | 18,449                 | МеклСтрел    | 12,9        | МеклШвер    | 19,8        |  |  |  |  |  |
| Вольн. гор     | 3,171                  | Саксонія     | 11,3        | Вольн. гор  | 19,0        |  |  |  |  |  |
| МеклСтрел.     | 2,65 <b>3</b>          | Вольн. гор.  | 2,0         | МеклСтрел   | 14,9        |  |  |  |  |  |
| Гепманія       | 2.189.522              |              | 22.7        |             | 41.5        |  |  |  |  |  |

Такимъ образомъ, во всей Германіи къ крестьянскому землевладёнію, насчитывающему больше 2 милл. хозяйствъ, относится до <sup>3</sup>/<sub>5</sub> всего числа земледёльческихъ хозяйствъ и больше <sup>1</sup>/<sub>5</sub> всего числа хозяйствъ вообще. При сравненіи различныхъ частей Германіи между собою по относительному числу крестьянскихъ хозяйствъ (колонны 4 и 6), первое мѣсто занимаютъ Баварія, Ольденбургъ, Вюртембергъ, Баденъ, Саксенъ-Веймаръ и Гессенъ, въ которыхъ относительное число крестьянскихъ хозяйствъ выше средней цифры для всей Германіи, безразлично, принимается ли за 100 общее число хозяйствъ въ данной мѣстности или только число

земледёльческих хозяйствъ. Другими словами, перечисленныя госу (врства представляются крестьянскими по преимуществу; этоочагъ нёмецкаго крестьянства. Вийстё съ тёмъ Баварія, Вюртембергъ и Баденъ занимають видныя мёста и по абсолютному числу крестьянскихъ хозяйствъ: выше ихъ стоитъ только Пруссія.

Въ предвляхъ, опредвляемыхъ minimum'омъ въ 2 гект. и тахітимомъ въ 100, Кюнь различаеть три категоріи крестьянскаго вемлевладенія: 1) мелкихъ врестьянъ или полукрестьянъ, имеющихъ отъ 2 до 5 гект., 2) среднихъ или крестыянъ въ собственномъ симсяв, имвющихъ отъ 5 до 20 гент.; и 3) крупныхъ крестьянъ, владеющихъ участками отъ 20 до 100 гект. Первая категорія лишь при особо благопріятныхъ условіяхъ можеть вести собственное ховийство; третьи въ значительной степени прибъгаетъ въ наемному труду, составляя переходную ступень отъ крестьянъ въ собственномъ смысле въ капиталистическому хозяйству. Крупные крестьяне составляють въ Германіи 1/8 (12,8%) всего числа крестьянскихъ хозяйствь, а остальныя 1/2 распредвияются почти въ равныхъ доляхь между двумя другими разрядами, причемъ число мелкихъ врестьянъ немного больше числа среднихъ (45,9% и 42,3%). По отдёльнымъ государствамъ разныя категоріи крестьянскихъ хозяйствъ распредъляются слъдующимъ образомъ (мы приводимъ лишь тъ гооударства, которыя названы нами крестьянскими по преимуществу, добавивъ, однако, Пруссію и Саксонію, какъ боле крупныя территоріальныя единицы):

Изъ 100 крестьянскихъ хозяйствъ приходится на долю хозяйствъ:

| •               | отъ 2 до<br>5 гект.     | отъ 5 до<br>20 гепт. | отъ 20 до<br>100 гект. |
|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Баденъ          | 62,8                    | 34 <b>,3</b>         | 2,9                    |
| Вюртембергъ     | 56,9                    | 37,7                 | 5,4                    |
| Гессенъ         | 52,9                    | 43,7                 | $3,\!4$                |
| Ольденбургъ     |                         | 34,7                 | 15,7                   |
| Пруссія         | <b>.</b> . <b>42,</b> 8 | 41,9                 | 15,3                   |
| Саксенъ-Веймаръ | 40,0                    | 51,1                 | 8,9                    |
| Баварія         | 39,5                    | 49,7                 | 10,8                   |
| Саксонія        | 39,4                    | 4 <b>7</b> ,7        | 12,9                   |
| Германія        | 45,9                    | <b>42,3</b>          | <i>12,</i> 8           |

Мы видимъ, что мелкое крестьянское хозяйство преобладаеть въ Вюртембергѣ, Баденѣ, Гессенѣ и Ольденбургѣ, причемъ наиболѣе дрсбнымъ оно является въ первыхъ трехъ государствахъ, гдѣ мелкое крестьянство составляетъ больше половины всего числа крестьянскихъ хозяйствъ, а крупные крестьяне фигурируютъ незначительнымъ процентомъ (отъ 2 до 5). Среднее крестьянское хозяйство преобладаетъ въ Баваріи, Саксоніи и Саксенъ-Веймарѣ, гдѣ этотъ разрядъ составляетъ около половины всего числа крестьянскихъ хозяйствъ. Наконецъ, крупныхъ крестьянъ въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ находимъ въ Пруссіи, Ольденбургѣ

и Саксоніи. Словомъ, Баденъ, Вюртембергъ и Гессенъ являются типичными странами мелкаго крестьянства, а Саксенъ-Веймаръ и Баварія—средняго.

До сихъ поръ мы имёли лёло съ хознёствами, какъ экономическими единицами, принимая хозяйство въ смыслѣ предпріятія. независимо отъ того, составляеть ли участокъ земли, на которомъ ведется хозяйство, собственность хозяина, или же онъ принадлежить ему только на прав' пользованія. Н'єть напобности распространяться здесь о томъ, что положение крестьянина арендатора доводьно шаткое: онъ можеть къ извъстному сроку лишиться земли и, кромъ того, вынужленъ некоторую часть своихъ похоловъ отпавать собственнику, что равносильно уменьшению земельнаго участка. Несобственникъ, полькующійся сеголня относительной самостоятельностью, завтра можеть оказаться въ рядахъ пролетаріата, вынужденный искать работу на сторонь. Его существование въ качествъ самостоятельнаго крестьянина нельзя считать прочнымъ: это-рыцарь на часъ, кандидать въ пролетаріи. Въ этомъ отношеніи Германія находится въ довольно благопріятныхъ условіяхъ: крестьянскихъ хозяйствъ, совсемъ не имеющихъ собственной земли, насчитывается всего 2,8%, а если сюда прибавить тв хозяйства, у которыхъ больше половины обрабатываемой площали приналлежить въ вренцуемой земль, то число козяйствъ, существованіе которыхъ представляется не вполнъ обезпеченнымъ, все же не достигаеть и 10%. Напротивъ, больше половины врестьянских хозяйствъ (64.2%) владъеть всей землей на правъ собственности, а если возьмемъ и тв хозяйства, которыя арендують меньше половины своей земли, то получимъ 90% козяйствъ, владъющихъ землею на прочнихъ съ юридической стороны основаніяхъ. По отдільнымъ государствамъ вопросъ этоть представляется въ следующемъ виде:

На 100 крестьянских хозяйствь приходится хозяйствь:

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Не арендующихъ<br>земли. | Арендующихъ ме-<br>пъе <sup>1</sup> / <sub>2</sub> обрабаты-<br>ваемой площади. | Mroro (1+2). | Арендующихъ бо-<br>гъе 1/2 обрабаты-<br>ваемой площади. | Не имъющихъ соб-<br>ственной земли. | Mroro (3+4). |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                       | 1 .                      | 2                                                                               | 3            | ×. <b>4</b>                                             | <b>ົ</b> 5                          | 6            |
| Баварія                               | 77,4                     | 20,0                                                                            | 97,4         | 2,1                                                     | 0,5                                 | 2.6          |
| Саксонія                              | 73,6                     | 19,9                                                                            | 93,5         | 5,2                                                     | 1,3                                 | 6,5          |
| Ilpyccia - · · · · ·                  | 65,1                     | 23,4                                                                            | 88 <b>,5</b> | 7,6                                                     | 3,9                                 | 11,5         |
| Вюртембергъ                           | 65,0                     | 32,6                                                                            | 97,6         | 2,0                                                     | 0,4                                 | 2,4          |
| Саксенъ-Веимаръ • •                   | 58,6                     | 34,9                                                                            | <b>93</b> ,5 | 5,9                                                     | 0,6                                 | 6,5          |
| Ольденбургь • • • •                   | 46,6                     | 26,7                                                                            | 73,3         | 7,3                                                     | 19,4                                | 26,7         |
| 1 ессенъ                              | <b>4</b> 2,8             | 47,9                                                                            | 90,7         | 8,8                                                     | 0,5                                 | 9,3.         |
| Баденъ                                | 40,8                     | 50,1                                                                            | 90,9         | 8,3                                                     | 0,8                                 | 9,1          |
| $arGamma_{ep}$ манія $\dots$          | 64,2                     | . 26 <b>,5</b>                                                                  | 90,7         | . 6,5                                                   | 2,8                                 | . 9,3        |
| •                                     | •                        | -                                                                               |              |                                                         |                                     |              |

Наиболье благопріятное положеніе находимъ въ Вюртембергь, гдъ хозяйства, совсьмъ не арендующія земли и арендующія меньше половины, составляють проценть большій, чьмъ гдь либо въ Германіи. За Вюртембергомъ следують Баварія и Саксонія. Въ наихудшемъ положеніи находится вел. герц. Ольденбургь, гдь проценть хозяйствъ съ лучше обезпеченными правами выраженъ чрезвычайно низкой цифрой, не имеющей равной во всей таблиць, а проценть хозяйствъ съ худшими правами выраженъ чрезвычайно высокой цифрой, превышающей соответственныя данныя для другихъ государствъ, причемъ на это же государство приходится и максимумъ хозяйствъ, имеющихъ только арендуемую землю. Следующее место после Ольденбурга занимаетъ Пруссія. Словомъ, наиболье обезпеченными въ юридическомъ отношеніи нужно считать вюртембергскихъ и баварскихъ крестьянъ, наименье обезпеченными—ольденбургскихъ и прусскихъ.

Резюмируемъ найденный нами до сихъ поръ результать: въ Германіи земледвліемъ занято больше ½ всёхъ хозяйствъ; изъ этого числа ¾ (2,189,522) принадлежить къ крестьянскимъ, а изъ послёднихъ большинство— % — имъетъ отъ 2 до 20 гектаровъ земли; хозяйства, совсёмъ не арендующія земли, составляютъ нъсколько больше ¾ (1,404,914), а имъющія только арендуемую землю—до ¾ (60,013) всего числа крестьянскихъ хозяйствъ.

#### X.

Въ какомъ же виде представляется экономическая обезпеченность немецкаго крестыянства?

Существують два способа измёренія земельной обезпеченности:
1) съ точки зрёнія нормальной продовольственной площади и 2) съ точки зрёнія нормальной рабочей площади. Въ первомъ случай устанавливается, какой участокъ безусловно необходимъ для прокормленія семьи, опредёляется тотъ минимумъ, ниже котораго начинается полуголодное существованіе, вынуждающее крестьянина искать постороннихъ заработковъ. Во второмъ случай устанавлевается размёръ земельной площади, необходимой для использованія всей рабочей силы семьи.

Начиемъ съ перваго способа.

На основаніи 171 бюджета, приводимаго въ оффиціальных анкетахъ, мы вычислили, что взрослый крестьянинъ въ среднемъ потребляетъ въ годъ 295,76 килогр. (около 18 пуд.) зернового хліба, кромів картофеля; затімъ, для прокорма скота идетъ въ среднемъ 224,38 килогр. на человіка. Въ десятилітіе 1880—90 гг. съ 1 гектара посівной площади получалось въ среднемъ для всей Германіи, за вычетомъ сімянъ, 940 килогр. зернового хліба \*);

<sup>\*)</sup> Землевладание и сельское хозяйство, изд. Водовозовыхъ, стр. 248—249.



след., подъ зерновыми хлебами одному человеку нужно иметь 0.31 гект. для продовольствія и 0,24 гект. для прокорма скота. Но такъ какъ зерновыми хавбами засввается 59,79% пашни \*), то вся пищевая площадь для одного человека равна 0,52 гект., а кормовая 0,40 гект. Среднее отношение пашни къ лугамъ выражается 70,32:16,12 \*\*); сабд., къ предыдущей площади нужно прибавить еще 0,22 гект., такъ что вся площадь земли, необходимой для продовольствія 1 вэрослаго человіка и соотвітственнаго количества скота, равна 1,14 гент. Считая семью въ 31/2 взрослыхъ человека, получимъ, что для обезпеченія крестьянской семьи и скота зерновыми продувтами требуется 4,0 гент. Но кром'в хивоа крестыянивъ, хотя и редко, употребляетъ еще мясо, котораго приходится на семью въ годъ 218,6 килогр. Принимая среднюю цену мяса въ 1 марку за вилограммъ, а хлеба-140 мар. за 1000 килогр. (въ періоды 1851—80 и 1881—90 гг. самый дешевый изъ зерновыхъ продуктовъ-овесъ-стоилъ 144,4 мар. за 1000 килогр. \*\*\*) найдемъ, что для покупки необходимаго количества мяса крестьянинъ долженъ продать хлёбъ съ 1,7 гектар. \*\*\*\*), слёдовательно, вся нормальная предовольственная площадь крестьянской семьи равна 5,7 гект. Нужно притомъ имъть въ виду, что мы не приняли въ разсчетъ картофеля, котораго приходится на 1 чел. въ годъ 368,83 килогр. (22,5 пуд.); кром'в того, мы предположили, что все остальные расходы, какъ-то: на одежду, обувь, духовно-нравственныя и интеллектувльныя потребности, ремонть хозяйства, подати и пр., покрываются изъ дохода, получаемаго отъ скота; след., вычисленная нами норма представляется скорье слишкомъ низкой, чемъ высокой. Но мы еще уръжемъ ее до 5 гект., такъ какъ перепись 1882 г. не выделяеть хозяйствъ, именощихъ больше 5 и мене 10 гектар.

Спрашивается теперь, какая доля крестьянскихъ хозяйствъ удовлетворяетъ нормальной продовольственной площади? Оказывается, что въ Германіи изъ 2,189,522 крестьянскихъ хозяйствъ 981,407, или 44,8%, не имѣютъ того минимума земли, который необходимъ для существованія семьи; почти половина крестьянства не можетъ существовать безъ постороннихъ заработковъ. Положеніе этого класса крестьянъ во всёхъ отношеніяхъ незавидное. Земли не хватаетъ для прокомленія семьи, но она въ то же время отнимаетъ у рабочихъ членовъ ея большую часть времени, такъ что постороннія работы не могутъ дать сколько нибудь значительнаго заработка. Такіе крестьяне живуть хуже парцеллярныхъ владёль-

<sup>\*)</sup> Freiherr von der Goltz, Handbuch der landw. Betriebslehre, crp. 108.

<sup>\*\*)</sup> *Ibid*, ctp. 107.

<sup>\*\*\*)</sup> Землевладъніе и сельское хозяйство, стр. 326.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Мы принимаемъ здёсь, что все мясо покупается, такъ какъ мясо, получаемое отъ убоя собственнаго скота, введено нами въ статью доходовъ отъ скота, на которую указываемъ нъсколько ниже.

цевъ, которые все свое рабочее время могуть продавать на сторону. Даже сельскіе рабочіе, не имъющіе ни клочка земли, кочующіе отъ одного землевладёльца къ другому, ведуть болье сносную жизнь, чъмъ эти нищіе, носящіе имя крестьянъ. Туть ведется борьба за кусокъ хльба, борьба, скашивающая изъ года въ годъ не мало самостоятельныхъ существованій. Это тоть классъ крестьянства, который доставляеть больше всего нищи ненасытнымъ аппетитамъ ростовщиковъ, спекулянтовъ, крупныхъ землевладёльцевъ и tutti quanti. Это пролетаріи in potentia, ждущіе только какого нибудь случая—неурожая, наденія скотины и т. п., чтобы перейти въ ряды безземельныхъ рабочихъ.

Что касается второго способа измѣренія земельной обезпеченности, то по Пабсту \*) средняя семья можеть воздѣлать:

при экстенсивномъ ховяйствъ . . . . 17-22 гектар.

- » интонсивномъ » . . . 7— 9 »
- » средней интенсивности хозяйства . 10—15 »

Примемъ для Германіи во среднемо третью норму, такъ какъ, по свидетельству анкеть, преобладающей системой земледелія въ германских государствахъ является улучшенное трехполье. Далве, такъ какъ хозяйствъ въ 15 гект. мы не можетъ выделить по переписи 1882 г., то ограничимся низшей цифрой—10 гект., т. е. примемъ, что средняя семья, имъющая 10 гект., тратитъ всю свою рабочую силу на собственную землю и ничего не можеть удблить для продажи на рабочемъ рынкв. Хозяйства, имвющія меньше 10 гект., не могуть занять есю наличную рабочую силу, всявдствіе чего накоторая часть ся поступасть въ резервную армію, изъ которой пополняются ряды наемныхъ рабочихъ. Съ другой стороны, за этой гранью начинаются хозяйства, ощущающія въ той или другой степени недостатовъ въ рабочихъ рукахъ и прибъгающія въ наемному труду. Съ 15 гектар, землевлаление получаетъ вапиталистическую окраску, которая становится все гуще и гуще, пока не доходить до 100 гектар., гдв хозяйство является вполна капиталистическимъ.

По переписи 1882 г. въ Германіи насчитывается 1,535,581 хозяйство, имѣющее отъ 2 до 10 гект., т. е. 70,1% всего числа крестьянскихъ хозяйствъ не удовлетворяеть нормѣ рабочей площади; почти ¾ крестьянства не могуть приложить всей своей рабочей силы въ собственномъ хозяйствъ, и нѣкоторая часть ея поступаеть въ распоряженіе крупныхъ землевладѣльцевъ. Если сюда прибавить 3,061,831 парцеллярныхъ хозяйствъ, живущихъ, масенымъ образомъ посредствомъ отдачи своей рабочей силы въ наемъ, то получится солидная цифра 4,597,412 семействъ, составляющихъ кадры, изъ которыхъ, помимо профессіональныхъ сельскихъ рабо-

<sup>\*)</sup> Von der Goltz, Hasb. com., 266.

чехъ, рекрутируется рабочая сила для крупнаго землевладенія. Наконецъ, крестьянскихъ хозяйствъ, обезпеченныхъ съ точки зрёнія продовольственной площади, по не обезпеченныхъ съ точки зрёнія рабочей площади (т. е. им'єющихъ отъ 5 до 10 гект.), насчитывается 554,174, т. е. 25,3%.

Для большей наглядности сведемъ всё цифры, касающіяся земельнаго обезпеченія крестьянь, въ одну табличку:

| •             | Разміръ хозяйства<br>въ гектарахъ. | Число врестьянски абсолютное. | жъ хозяйствъ<br>въ %%-хъ. |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Вообще        | 2-100                              | 2,189,522                     | 100                       |
| Необезпечения | ыхъ                                | •                             |                           |
| продовольст   | вен-                               | •                             |                           |
| ной площад    | ью. 2— 5                           | 981,407                       | 44,8                      |
| Необезпечения | AXP (                              | •                             | •                         |
| рабочей і     | INO-                               | •                             | •                         |
| щадью         | 2 — 10                             | 1,535,581                     | 70,1                      |
| Обезпеченны   | ХЪ                                 | ,                             |                           |
| продовольс    | TB.                                |                               | ,                         |
| плош., но     | HO .                               |                               |                           |
| обезп. рабоч  | ей: 5— 10                          | 554,174                       | 25,3                      |
| Обезпечены    | ТХЪ .                              |                               | ,                         |
| рабочей пло   | щ. 10—100                          | 653,641                       | 29,9                      |
|               | •                                  | •                             |                           |

Анализъ землевладенія показаль неудовлетворительное эконоинческое состояніе большей части німецкаго крестьянства. Мы придемъ къ тому же выводу, если обратимся къ доходности крестьянских хозяйствъ. Оффиціальныя анкеты обратили особенное вниманіе на определеніе доходности и вычисленіе «ренты», даваемой престыянскимъ хозяйствомъ. Изъ приводимыхъ въ этихъ обследованіяхь бюджетовь можно установить, въ какомъ количестве хозяйствъ расходъ превышаеть доходъ (къ расходу отнесены потребленіе семьи и хозяйственныя издержки, а къ доходу — стоимость полученныхъ въ козяйствъ продуктовъ), и какъ велика рента, опредъдяемая въ процентахъ въ пенности основного капитала. При вычисленіи ренты вышеупомянутыя анкеты поступають не вов одинаково. Баденская, относя къ издержкамъ производства вознагражденіе членовъ семьи за ихъ трудъ по высотв рыночной рабочей платы, включаеть сюда и предпринимательскую прибыль, какъ особое вознаграждение хозянна; подъ основнымъ капиталомъ она разуиветь землю вивств со строеніями, не отдыляя последнихь оть первой. Гессенская анкета не включаеть предпринимательской прибыли въ составъ издержекъ производства, а къ основному капеталу относить лишь землю, исключая строенія. Наконець, вюртембергская занимаеть средину между обънки предыдущими: предпринимательская прибыль не входить въ издержки производства, а основнымъ капиталомъ считается земля вмёстё со строеніями.

Имъя въ виду это различіе въ способахъ определенія ренты, обратимся кь результатамъ, даваемымъ анкетами. На основаніи 157 бюджетовъ мы составили слёдующую табличку:

|             | сло<br>дов | иг ээр<br>Таск<br>Танна<br>Татэйн | - ЗЯЙСТВ<br>ъ щихъ | ь, даю-<br>дефи- |           | •             | Средн. рен-<br>та 1 хозяй-<br>ства (изъ<br>остальныхъ) |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|
|             |            |                                   | вообще.            | въ ⁰/₀.          | вообще.   | въ ⁰/₀.       | въ <sup>0</sup> / <sub>0</sub> -хъ.                    |
| Баденъ      |            | 70                                | 18                 | 25,7             | 27        | 38,6          | 1,67                                                   |
| Гессенъ     |            | 68                                | . 19               | 27,9             | <b>22</b> | 3 <b>2,</b> 3 | 2,41                                                   |
| Вюртембергъ | • •        | 19                                | 4 .                | 21,0             | 12        | 63,2          | 2,16                                                   |
| •           |            | 157                               | 41                 | 26,1             | 61        | 38,8          |                                                        |

Больше четверти хозяйствъ даютъ дефицитъ; слѣдовательно, о «рентѣ» не можетъ быть рѣчи: не хватаетъ даже для содержанія семьи. Почти <sup>3</sup>/<sub>8</sub> всего числа хозяйствъ не даютъ ренты, т. е. хотя и сводятъ концы съ концами, но не имѣютъ излишковъ, такъ что достаточно простой случайности, чтобы хозяйство пошатнулось въ своемъ основаніи, и равновѣсіе въ бюджетѣ нарушилось. Наконецъ, въ болѣе состоятельныхъ хозяйствахъ, имѣющихъ нѣкоторый излишевъ, рента не превышаетъ 2¹/₂%—цефра, значительно уступающая той, которую приходится платить въ кредитныхъ учрежденіяхъ. Такъ какъ крестьянинъ, обыкновенно не имѣетъ наличныхъ капиталовъ, а земля во многихъ случаяхъ пріобрѣтена имъ посредствомъ купли, то ему невозможно обойтись безъ кредита.

Обывновенно, при нуждё въ деньгахъ, ему предупредительно предлагаетъ свои услуги ростовщикъ, и такъ какъ такой способъ пріобрётенія денегь доступнье, лишенъ формальностей и, главное, возможенъ тотчасъ же, въ моментъ нужды, то къ нему, главнымъ образомъ, и прибёгаютъ крестьяне. По обследованію Общества Соціальной Политики \*), ростовщичество сильно распространено во всей Германіи, особенно тамъ, гдё преобладаетъ мелкое землевладёніе \*\*). Проценты, взимаемые ростовщиками, нерёдко доходять до 170 \*\*\*); получая 2½% и платя 170%, крестьянинъ оказывается въ неоплатномъ долгу и при всёхъ усиліяхъ не можетъ выпутаться изъ когтей ростовщика; въ результать—продажа земли съ молотка.

Не лучше его положение и въ томъ случав, когда онъ обращается къ общественному кредиту. Не говоря уже о томъ, что кредитныя установления въ Германии слишкомъ мало приспособлены къ нуждамъ землевладъния вообще и крестьянъ въ частности. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Schriften des Vereins für Socialpolitik, XXXV.

<sup>\*\*)</sup> Ibid, предисл.

<sup>\*\*\*)</sup> *Тый.*, стр. 25 и др.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Cm. Maskovski. Erbrecht und Grundeigenthumsvertheilung in Deutschland, T. I, crp. 101 и сл. а также въ Schriften des Vereins für Socialpolitik, T. XXXVIII стр. 23 и сл. G. Marchet, Der Credit des Landwirthes (Landwirthschaftliche Jahrbücher, T. XII, стр. 350—369).

ни одно учрежденіе не можеть дать кредита меньше, чёмъ изъ  $3-4^{\circ}/_{\circ}$ , обыкновенно же банки взимають  $5-6^{\circ}/_{\circ}$ ; такой невысокій проценть не по карману крестьянину, чистый доходь котораго не превышаеть  $2^{1}/_{\circ}/_{\circ}$ . Удивительно ли, что, разъ сдёлавъ заемъ, крестьянинъ не можеть уплатить его и все сильнёе и сильнёе затягиваеть на себё петлю?

Мы не можемъ опредълить всю сумму долговъ (личныхъ и ипотечныхъ), лежащихъ на крестьянствъ, потому что крестьянинъ обыкновенно скрываетъ истиниую цифру своей задолженности. Но ипотечные долги можно опредълить по земельнымъ книгамъ; тъмъ не менъе болье или менъе удовлетворительная статистика крестьянской задолженности существуетъ лишь въ Пруссіи, Ваденъ, Гессенъ и Вюртембергъ. Следующая табличка, составленная нами на основании анкетъ (для Вадена, Вюртемберга и Гессена) и данныхъ, опубликованныхъ Мейтценомъ \*) (для Пруссіи), иллюстрируетъ задолженность крестьянскаго землевладънія:

|          | ·      | Число изсл'ядован-<br>ныхъ общинъ (ок-<br>руговъ). | °/, хозяйствъ не<br>имвющихъдолговъ | онней "\° | 1/4—1/2 | одолг. 1/2 долг. 1/2 долг. | Средняя вадол-<br>женность въ<br>°/ <sub>0</sub> цвиности<br>вемли. |
|----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Пруссія  | **)    | 42                                                 | ?                                   | 50,9      | 45,1    | 4,1                        | 27,9 - 24,                                                          |
| Баденъ   | ***)   | <b>37</b> .                                        | 32,9                                | 25,7      | 30,7    | 10,7                       | 38,9                                                                |
| Гессенъ  | ****)  | . 23                                               | 37,2                                | 41,5      | 10,7    | 10,9                       | 24,1                                                                |
| Вюртемб. | *****) | 6                                                  | 45,5                                | 47,9      | 7,4     | 0,9                        | 21,7                                                                |

Въ наихудшемъ положении находится Баденъ, гдѣ и средная задолженность наивысшая, и проценть хозяйствъ съ долгомъ, превышающимъ 1/1 цѣнности земли, наибольшій, и проценть не вмѣющихъ долга хозяйствъ наименьшій; въ наилучщемъ положеніи находятся Вюртембергъ, гдѣ средная задолженность низшая, хозяйствъ съ долгомъ, превышающимъ 1/2 цѣнности земли, совсѣмъ нѣтъ, почти половина хозяйствъ имѣетъ долгъ, не превышающій 1/2 цѣнности земли, а процентъ незадолженныхъ выше, чѣмъ въ другихъ государствахъ. Какую же оцѣнку можно дать задолженности въ приведенныхъ четырехъ государствахъ? Можно ли квалифицировать ее, какъ «внушающую опасенія», угрожающую существованію крестьянскаго хозяйства?

Для отвёта на этоть вопросъ необходимъ масштабъ, который указалъ бы, какой размеръ задолженности следуетъ считать опас-

<sup>\*)</sup> Landwirhschaftliche Jahrbücher, T. XIV, Erg. 2.

<sup>\*\*)</sup> Не считая хозяйствъ съ "чистымъ податнымъ доходомъ" до 30 тал.

<sup>\*\*\*)</sup> Вмъстъ съ парцеллярными хозяйствами-\*\*\*\*) Исключены хозяйства до 0,50 гектар.

нымъ. Безъ такого критерія одинъ и тотъ же долгь найдеть различныя оцінки, у разныхъ изслідователей. Масштабъ, о которомъ мы говоримъ, можно составить на основаніи крестьянскихъ бюджетовъ, показывающихъ, какую сумму крестьяне въ состояніи вышлачивать изъ своихъ излишковъ. Погашеніе долга вийсті съ платежемъ процентовъ должно падать на «ренту»; если положимъ, что вся рента будетъ поглощаться кредитными учрежденіями, и что посліднія будуть взимать въ общей сложности 6%, то преділъ, до котораго можеть доходить задолженность, будеть равняться:

въ Баденъ 27,8%, цвиности земли,

- » Геосенъ 40,1% »
- » Вюртемб. 36,0°/. »

Следовательно, въ Бадене изъ задолженныхъ хозяйствъ лишь четверть еще не дошла до опаснаго предела, а три четверти находятся въ сположени, внушающемъ опасения», ибо излишковъ ихъ не хватаетъ на удовлетворение обязательствъ; въ Гессене неиного более 1/10 части зедолженныхъ хозяйствъ, а въ Вюртемберге 3°/0 грозитъ продажа съ молотка. Для правильнаго понимания этого вывода нужно, однако, припомнить, что преимущество Гессена передъ Баденомъ относительно высоты ренты зависить въ значительной степени отъ способа ея определения: въ Гессене при вычислении ренты не принята во внимание предпринимательская прибыль и выражена она въ процентахъ не всего основного капитала, а одной только земли. Что касается Вюртемберга, то туть изследованию подверглась слишкомъ малая часть территоріи, чтобы позволительно было дёлать обобщенія.

Гораздолучшимъ показателемъ вкономическаго положенія крестьянъ могло бы служить движеніе задолженности, но и туть наши свіднія очень ограничены. Въ Пруссіи задолженность землевладінія вообще за пятильтіе 1886—1891 гг. возрасла на 678 мил. мар. или на 2—3%, цінности земли. Въ Саксоніи задолженность за періодъ 1884—1890 г. увеличилась на 37%, въ Бадень за тоть же промежутокъ она возрасла на 95 мил. \*). Рость крестьянской задолженности констатируется также въ Гессень \*\*), Вюртембергь \*\*\*) и Баваріи \*\*\*\*).

Объ ухудшении положения крестьянъ свидетельствуетъ также статистика эмиграціи. По вычисленію Герцога \*\*\*\*\*), число лицъ, иммигрировавшихъ въ Соединенные Штаты въ патилётіе 1879—



<sup>\*)</sup> Buchenberger, Agrarwesen und Agrarpolitik, II, 31—34. Для Бадена опубликованы болье новыя данныя, которыхь у насъ, къ сожальнію, нэть подъ руками.

<sup>\*\*)</sup> Анкета, т. I, стр. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Анкета стр. XIV.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Landwirthschaft in Bagern crp. 735 и сл.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Schmoller's Jahrbücher IX, H. 1.

| 1883 rr.,        | , p | acii]       | ред | (ВД3 | OLI | в по | государст               | вамъ следую п | цимъ образомъ: |
|------------------|-----|-------------|-----|------|-----|------|-------------------------|---------------|----------------|
| Германія         | : д | ала         | 3   | 6,2  | 4 % | ВО   | вго числа               | европейскихъ  | эмигрантовъ:   |
| Великобр         | BT  | <b>віна</b> | И   | И    | рла | ндія | 31,13%                  | *             | <b>»</b>       |
| Италія.          | •   | •           |     |      | •   |      | 4,48%                   | >             | ζ>             |
| Австрія.         | •   |             |     | . •  |     | •    | 3,45%                   | · >           | >              |
| Poccia .         | ÷   | •           |     |      | •   | . •  | $2,51^{\circ}/_{\circ}$ | >             | . *            |
| Венгрія          | ٠.  |             |     | •.   | •   |      | 1,53°/ <sub>°</sub>     | •             | >              |
| Фр <b>ан</b> ція |     |             | •   |      |     | •    | 0.99%                   | >             | <b>»</b>       |
| И т.             | Д.  |             |     |      | •   |      |                         |               |                |

Т. е. наибольшій проценть эмигрантовъ дала Германія. Далье, число лиць, эмигрировавшихь изъ Германія въ Соединенные Штаты, возрасло съ 1879 до 1883 г. на 48,8%. Среди эмигрантовъ были, конечно, представители разныхъ классовъ населенія, причемъ крестьяне составляли 9,4%, а сельскіе рабочіе 0,06%. Правда, по мижнію Герцога, «крестьянами называли себя, въроятно, и тъ, кто эселела стать крестьянами». Однако, Герцогъ ничемъ не подтверждаеть своихъ словъ. Какъ бы то ни было, число земледъльцевъ, покидающихъ родныя пенелища и ищущихъ счастья въ чужой странъ, растеть изъ года въ годъ: за 4 года оно увеличилось на 637%.

Для полноты картины скажемь ивсколько словъ о наловсёхъ анкетахъ высокія подати гахъ. фигурирують въ числь причинъ, вдіяющихъ неблагопріятнымъ образомъ на положение крестьянъ. Такъ, напримъръ., въ Баденъ налоги составляють 28% «ренты», въ Гессенв 53°/°, а въ бергъ всь изследованныя хозяйства въ совокупности дають дефицить въ 155,4 мар., а налоговъ уплачивають 2539,39 мар. Подати ложатся на вемлевладёльцевъ гораздо большей тяжестью, чёмъ на другіе влассы. Такъ, въ Баваріи съ одного и того же дохода капиталистъ уплачиваеть 3%, промышленникъ 5%, домавладълецъ 7%, а землевладълецъ 12,57%. Вольше всего жалобъ вызывають мъстные налоги, которые сплощь и рядомъ въ 2-3 раза превышають размірь государственных податей. Прусская податная реформа 1893 года, передавшая реальные налоги общинамъ, въ незначительной степени облегчила податное бремя крестьянъ. Изследование, произведенное въ 35000 сельскихъ общинъ, показало, что въ 1895-6 г. сравнительно съ 1894-5 г. \*) общинные реальные налоги остались безъ перемёны въ 10000 общинъ, увеличились на сумму, равную сумма отманенных государственных налоговъ, въ 1200 общиналъ, на 51 — 100% этой суммы — въ 4400 общ. и на 1-50% - въ 14000 общинъ. \*\*)

<sup>\*).</sup> Законъ 1893 года вступилъ въ силу съ 1895 г.

<sup>\*\*)</sup> Denkschrift, crp. 14.

M 11. OTREES I.

#### XI.

Какія же тенденціи замічаются въ крестьянсковъ хозяйствів послідняго временя? Произошли ли какія либо переміны въ крестьянскомъ землевладініи, а если да, то въ чемъ оні выразились: въ исчезновеніи ли крестьянства, сопровождаемомъ ростомъ пролетаріата и крупнаго землевладінія, или, наобороть, въ увеличеніи числа крестьянскихъ хозяйствъ?

Германская статистика еще более скудна для динамическаго изследованія крестьянскаго землевладёнія, чёмъ для статическаго. Результаты переписи земледёльческихъ хозяйствъ, произведенной въ 1895 году, еще не опубликованы, а данныя, относящіяся ко времени до 1882 г., не вполнё однородны съ данными переписи 1882 г., такъ какъ получены при помощи не тожественныхъ пріемовъ. Поэтому общей картины эволюціи крестьянскаго землевладёнія во всей Германіи нельзя получить. Немногія цифры, имёющіяся для нёкоторыхъ отдельныхъ частей Германіи, могутъ дать лишь слабый намекъ на совершающійся въ нёмецкомъ крестьянстве процессъ.

Въ Пруссіи (прежняго состава) крестьянство отъ 1816 до 1859 г. потеряло 1.761,641 морг., что составляеть 5,11% всей крестьячской площади; изъ нехъ 468,660 или 1,36% отощли въ пользу врупнаго землевладенія, а 1.292,981 или 3,75% въ пользу парцелмярнаго. Въ періодъ времени отъ 1865 до 1867 г. крестьянство потеряло 224,121 морг., изъ которыхъ дворянами ноглощено 13.797 морг. \*) Для поздивищаго времени у насъ ивтъ точныхъ данныхъ. Цифры 1878 г. \*\*) нельзя сравнивать съ цифрами 1882, такъ какъ первыя дають число владеній и получены на основаніи податныхъ списковъ, а вторыя—число хозяйствъ и получены путемъ переписи. Цифры 1882 г. нельзя также сравнивать съ цифрами 1867 и 1859 гг., такъ какъ последнія не дають числа хозяйствъ по классамъ землевладенія, а различають только «упряжеспособныя» и «неупряжеспособныя» - признакъ, потерявшій въ настоящее время всякое значение и сильно колеблющися по отдельнымъ местностямъ. Более поддаются сравнению данныя за 1858 и 1878 гг., но и тутъ цифры выражають не вполив однеродныя величины: въ 1858 году принимались въ счеть и участки чужеселовъ, на которыхъ не велось самостоятельнаго хозяйства, тогда какъ въ податные списки 1878 г. вошли только самостоятельныя хозяйства. Поэтому цифры 1858 г., особенно въ низшей и высшей группахъ, для сравненія съ цифрами 1878 г. должны



<sup>\*)</sup> Miaskovski, Erbrecht etc, I, 151-152, Sering, Die innere Kolonisation, 293-297. Meitzen, Der Boden etc. I, 488-510.

<sup>\*\*)</sup> Preussische Statistik, & 103.

быть инсколько уменьшены; сопоставление же среднихъ групъ бо-

# Воть распредаление владений въ процентахъ:

|              | •     |       |          | ٠           |       |    |     | 1858 1.    | 1878 s.                                            |
|--------------|-------|-------|----------|-------------|-------|----|-----|------------|----------------------------------------------------|
| <b>J</b> o 1 | ,25 r | ORT.  |          |             |       |    | • . | 48,9       | 28,0                                               |
| Отъ          | 1,25  | rekt. | до       | 7,5         | rebt. |    |     | 29,2) 49,3 | $\begin{array}{c} 39,3) \\ 30,3) \end{array} 69,6$ |
| *            | 7,5   | *     | <b>»</b> | 75          | >     |    |     | 20,1)      |                                                    |
|              |       |       |          |             |       |    |     | 0,8) 1,8   | $\frac{1,2)}{1,2}$ 2,4                             |
| BI           | яше • |       |          | <b>1</b> 50 | >     | ٠. | •   | 1.0)       | $1.2)$ $^{2,4}$                                    |
|              |       |       |          |             |       |    |     | 100,0      | 100,0                                              |

При всехъ недостаткахъ этой таблицы, несомивно то, что въ 20-летіе 1858—1878 гг. число крестьянскихъ хозяйствъ увеличилось; притомъ, такъ какъ цифры 1858 г. для сравненія съ цифрами 1878 г. должны быть уменьшаемы, то рость крестьянства въ действительности быль еще больше, чемъ показываеть таблица.

Что касается другихъ германскихъ государствъ, то болье или менье надежную картину эволюціи можно получить только для Вюртемберга при сравненіи переписей 1873 и 1882 г. Землевлатьніе распредълялось следующимъ образомъ (въ процентахъ).

|                    | 1873 ı. | *) | 1882 ı |
|--------------------|---------|----|--------|
| До 10 гект         | 91,5    |    | 91,7   |
| Отъ 10 до 100 гект |         |    | 8,3    |
| Выше 100 тект      |         |    | 0,0    |

Т. е. въ означенный періодъ времени не произошло почти никакихъ переменъ. Къ сожаленію, намъ пришлось взять слишкомъ большія группы, такъ какъ хозяйства до 2 гект., отъ 2 до 5 и пр. нельзя выдёлить изъ переписи 1873 г.

Въ виду недостаточности статистическихъ данныхъ, изъ которыхъ можно было бы судить объ эволюців землевладенія въ цёлыхъ территоріальныхъ единицахъ, намъ придется ограничиться цифровымъ и не цифровымъ матеріаломъ, относящимся къ небольшимъ районамъ. Много фактовъ подобнаго рода сгруппировалъ въ своемъ труде проф. Міасковскій, собиравшій ихъ въ теченіе многихъ лётъ. Со времени выхода его книги въ светъ накопилосъ еще много указаній по интересующему насъ вопросу. Такъ какъ эволюція крестьянскаго землевладенія имёнтъ первостепенную важность во многихъ отношеніяхъ, то считаемъ необходимымъ повнакомить читателя со всёми относящимися сюда фактами.

<sup>. \*)</sup> Данныя за 1873 г. взяты изъ Würthembergische Jahrbücher, 1881, Th. I, H. 1.

Начнемъ съ Пруссіи.

Въ Познани жалобы на упадокъ крестьянства раздаются изъ многихъ мъстъ. Въ бромбергскомъ округь съ 1875 г. замъчается сильное раздробление крестьянскихъ участковъ; число парцеллярныхъ хозяйствъ растетъ, а контингентъ состоятельнаго крестьянства уменьшается изъ года въ годъ. Во время преній въ познанскомъ провинціальномъ сеймі по поводу одного правительственнаго законопроекта, было констатировано, что въ некоторыхъ частяхъ провинціи раздробленіе крестьянскихъ владеній на мелкіе, несамостоятельные участки, а следовательно, уменьшение числа собственно крестьянских в хозяйствъ происходить въ опасных размерахъ, такъ что платежеспособность крестыянства тамъ положительно понязилась. \*) Этотъ отзывъ подтверждается также обследованиемъ Общества Соціальной Политикн \*\*) и имающимися статистическими данными. Въ періодъ 1859-1880 гг. число крестьянскихъ хозяйствъ уменьшилось въ Познани на 8,396 или 17,54%, а число парпеллярныхъ увеличилось на 10,856 или 32%; площадь крестыянскаго землевладенія уменьшилась на 104,505 моргеновъ или 3%, а площадь парцеллярных хозяйствь увеличилась на 225,007 морг. или 75% \*\*\*).

Въ Силезіи число крестьянских участковъ въ періодъ времени 1850—1880 гг. упало съ 45,799 до 40,876, а площадь ихъ— . съ 1,091,177 гект. до 896,372 \*\*\*\*). Въ частности, въ Опнельнскомъокруга было владаній (въ процентахъ) \*\*\*\*\*):

|          |      |       |                 | •   |      |     |   |    |   |   | 185 <b>8 i.</b> .            | 1879 <b>*</b> 1.          |
|----------|------|-------|-----------------|-----|------|-----|---|----|---|---|------------------------------|---------------------------|
|          |      |       |                 |     |      |     |   |    |   |   | 36,6                         | 43,5                      |
| Отъ      | 1,25 | rekt. | до              | 7,5 | гект | . • | • | •  |   | • | 44,5)                        | 41,2)                     |
| <b>»</b> | 7,5  | >     | <b>&gt;&gt;</b> | 75  | >    | •   | • | ٠. |   | • | $^{44,5)}_{19,7)}$ $^{64,2}$ | $\frac{41,2)}{14,5}$ 55,7 |
|          | 75   | >     | >               | 150 | . »  | ٠.  | • | •  | • |   | 0,3)                         | 0.2)                      |
|          |      | ВЫ    | ше              | 150 |      | •   | • | •  | • | • | (0,3) $(1,9)$ $(2,2)$        | 0,2) 0,3                  |

Т. е. относительное число парцеллярных владёній увеличилось, а крестьянских уменьшилось.

Аналегичное явленіе находимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ В. Пруссім \*\*\*\*\*\*). Такъ, въ деревнѣ Горловкенъ было хозяйствъ (въ процентахъ):

|                   |           |       |   |   |   | • |   | 1852 i. | • | 1882 r. |
|-------------------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| до 5 гект         | rap.      |       | • | • | • | • | • | 32,5    | • | 49,2    |
| о <b>т</b> ъ 5 до | 75        | rekt. | • | • | • | • | • | 65,1    | • | 47,5    |
| выше              | <b>75</b> | >     | • | • | • | • | • | 2,4     | • | 3,2     |

<sup>\*)</sup> Miaskovski, I, 139-140.

<sup>\*\*)</sup> Bäuerliche Zustände, III, 31-32.

<sup>\*\*\*)</sup> Landw. Jahrb. XII, Erg. 1, crp. 153-154.
\*\*\*\*) Sering, 85. Miaskovski I, 154.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Miaskovski, I, 140.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Bäuerl. Zustände, II, 320.

Т. е. число парцеллярныхъ и крупныхъ хозяйствъ увеличилось, а крестьянскихъ уменьшилось. Въ округъ Іоганнисбургъ было:

 Bb 1860 г.
 Bb 1882 г.

 крестьянскихъ хозяйствъ · · · · 50%
 34°/。

 парцеллярныхъ > · · · · 50%
 66%

Въ Зап. Пруссіи также возникли въ последнее время новыя парцеллярныя владенія, которыя большею частью получились посредствомъ раздробленія крестьянскихъ участковъ \*).

Не лучше обстоить дело въ Помераніи. Въ Ново-Штеттинскомъ округе отъ освобожденія до 1880 г. произошли следующія измененія: число обезпеченныхъ хозяйствъ упало съ 1888 до 1484, т. е. на 21%; число хозяйствъ, куждающихся въ постороннихъ заработкахъ, увеличилось съ 240 до 816, т. е. на 240%; вновь возникло мало обезпеченныхъ хозяйствъ 372. Следовательно, число парцеллярныхъ хозяйствъ увеличилось на 395% \*\*).

Объ упадкъ вреотъянства сообщають и изъ Рейнской провинціи. Въ 9 общинахъ Гауштадтскаго бургомистерства перешло въ руки ростовщиковъ 1051 гектаръ земли, что равняется 25,4% всей земельной площади, принадлежащей частнымъ лицамъ, а 1335 или 32,2% настолько обременены долгами, что ихъ переходъ въ руки ростовщиковъ неминуемъ въ ближайшемъ будущемъ \*\*\*).

Въ Гессенъ-Нассау дробленіе крестьянскихъ участковъ началось еще въ 50-хъ годахъ, а въ 1873, 1874 и 1876 гг. оно достигло громадныхъ разивровъ. Въ последнее время процессъ этотъ цесколько ослабелъ \*\*\*\*).

Въ Саксонской провинци дробление особенно усилилось въ 1877 г. Въ Деличскомъ округъ число крестьянскихъ хозайствъ отъ 1860 до 1880 г. уменьшилось съ 2,159 до 2,108, а парцеллярныхъ увеличилось съ 1317 до 1370. Въ Биттерфельдскомъ округъ число первыхъ отъ 1867 до 1881 г. уменьшилось съ 1,299 до 1,281, а число послъднихъ увеличилось съ 1,611 до 1,806 \*\*\*\*\*).

Упадокъ крестьянскаго землевладёнія заметенъ также въ нёкоторыхъ частяхъ Вюртемберга, особенно въ Шварцвальдё, гдё дробленіе участковъ продолжается съ самаго начала столётія \*\*\*\*\*\*).

То же совершается въ Басаріи. По обследованію, произведенному въ 1890 г. въ трехъ общинахъ, съ 1888 до 1890 г. прекратили свое существованіе 1,415 хозяйствъ; если сюда добавить и тъ участки, которые хотя и раздробились, но небольшими частями остались за прежними хозяевами, то получится еще большая цифра. Съ 1890 г. раздробилось 35 хозяйствъ изъ 117 (29,9%), причемъ

<sup>\*)</sup> Miaskovski, I, 141.

<sup>\*\*)</sup> Landw. Jahrb, XII, Erg, 1 crp., 136-137, Sering, 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Bänerl. Zust., I, 239. \*\*\*\*) *Miaskovski*, I, 133.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Landw. Jahrb. XII, Erg., I, crp. 269, 27

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Miaskovski. I, 136.

15 (12,8%) вовсе прекратили свое существованіе \*). Далве, изъШвабіи сеобщають, что въ послёдніе 10 лёть спекулянты скупали
крестьянскіе участки и перепродавали ихъ другимъ мелкими частями, недостаточными для веденія земледвльческаго хозяйства \*\*).
То же самое происходить въ другихъ частяхъ Баваріи, какъ, напримёръ, въ Средней и Нижней Франконіи. Изъ послёдняго района
сообщаютъ: «Земля все болёе и более низводится на степень «товара», переходящаго добровольнымъ или принудительнымъ путемъ въ другія руки, осуществляя такимъ образомъ идеалъ манчестерцевъ, — «мобилизацію» земельной собственности. Но вифстёсъ этимъ мобилизируется и крестьянинъ, т. е. становится поденщикомъ или сельскимъ пролетаріемъ, или же, поворачиваетъ спину
отечеству, которое ничего не дёлаеть и не умѣетъ сдёлать для
него, и вщетъ за океаномъ лучшую родину» \*\*\*).

Дробленіе крестьянских участковь издавна наблюдается также въ некоторых местностях Бадена, Саксоніи и Саксенъ-Веймара.

Наряду съ дробленіемъ крестьянскихъ участковъ происходитъ концентрація ихъ въ немногихъ рукахъ. Оба эти явленія представляють, въ сушности, двъ стороны одного и того же процессаэкспропріаціи крестьянь: упадокь крестьянскаго землевладінія сопровождается, съ одной стороны, ростомъ парцеллярныхъ хозяйствъ, совершающимся двумя путями: 1) посредствомъ обращения крестьянина изъ самостоятельнаго хозянна въ парцеллярнаго вследствіе потери имъ части земли и 2) посредствомъ пріобретенія клочковъ земли рабочими, надъющимися такимъ образомъ стать въ меньшую зависимость отъ работодателя \*\*\*\*); съ другой стороны, крестьянская земля переходить въ руки крупныхъ землевладельцевъ, скупающихъ крестьянскіе участки либо целикомъ, либо частями. Посредникомъ въ объихъ этихъ операціяхъ является спекулянть-ростовщикъ, какъ представитель капитала. Раскидывая свои съти въ средв крестьянской массы, онъ въ лучшемъ случав заставляетъ задолжавшагося земледельца для уплаты долга отчуждать одну часть земли за другой, сохраняя хотя бы тень самостоятельности, а въ худшемъ--уступить ростовщику или продать весь свой участокъ, обратившись въ пролетарія чиствишей воды.

Судя по имъющимся свъдъніямъ, концентрація совершается въеще большихъ размърахъ, чъмъ дробленіе.

О рость дворянскаго землевладения въ Пруссии въ первой половине столетия мы говорили выше; земельныя пріобретения помещиковъ совершались въ то время либо вследствие уступки крестьянами части земли въ виде выкупа, либо посредствомъ



<sup>\*)</sup> Schmoller's Jahrbücher XVIII, H. I, crp. 64, 65.

<sup>\*\*)</sup> Miaskovski I. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Bäuerl. Zust.. III, 177.

<sup>\*\*\*\*)</sup> На этотъ последний фактъ указываютъ всё корреспонденты анкеты Общества Соціальной Политики.

скупки крестьянских участковъ. Процессъ концентраціи продолжается и теперь. Такъ, въ засёданіи вестфальскаго провинціальнаго сейма отъ 24 апрёля 1880 г. было сообщено, что одно «рыцарское именіе», располагавшее въ 1865 г. 6,000 морг., теперь иментъ 14,000 морг., и что въ одной общине, имевшей въ 50-хъ гг. 12 владеній, теперь осталось 5, а остальныя 7 пріобретены сосёднимъ крупнымъ землевладёльцемъ \*).

Въ Бранденбурге въ одномъ округе (Prenzlau) 75%, а въ другомъ (Soldin) 60% всего числа исчезнувщихъ крестьянскихъ участковъ поглощены крупными землевладёльцами. \*\*) Аналогичныя известія получаются изъ Саксонской провинціи \*\*\*).

Въ 70-хъ гг. констатировано было въ прусской палать депутатовъ, что въ некоторыхъ частяхъ пров. Пруссіи мелкія и среднія владёнія исчезаютъ, а взамёнъ ихъ растеть число латифундій \*\*\*\*). Это подтверждается и другими источниками \*\*\*\*\*). Процессъ концентраціи продолжается и въ настоящее время \*).

Въ Силевіи мобилизація крестьянской собственности представляеть болье печальную картину, чёмъ въ другихъ частяхъ Пруссіи. Крестьянская земля скупается не только крупными землевладёльцами, но и сахаро-заводчиками. «Силезскіе магнаты соединяются съ бреславскими капиталистами, чтобы погубить крестьянское сословіе». На крайнемъ югі Силезіи собственники латифундій изъгода въ годъ скупають крестьянскую землю, поглощая всякій клочекъ, какой только остался въ рукахъ крестьянь \*\*).

Въ Шлезвигъ-Голштейнъ также замъчается въ послъднее время стремление со стороны дворянъ расширять свои владъния насчетъ крестъянской собственности; исчезновение крестъянства особенно замътно на востокъ \*\*\*).

Въ широкихъ размѣрахъ совершается концентрація земли въ Гессеню, гдѣ цѣлыя общины сдѣлались жертвой дворянскихъ аппетитовъ \*\*\*\*). Въ Баденю процессъ этотъ даетъ себя особенно сильно чувствовать въ Шварцвальдѣ, гдѣ населеніе съ большой непріязнью относится къ представителямъ крупнаго землевладѣнія. Буквы F. F., вырѣзанныя на пограничныхъ камняхъ, окаймляющихъ владѣнія одного магната, народъ читаетъ: «fort ist fort» (т. е. гибель крестьянамъ!) \*\*\*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Liebknecht, Zur Bodenfrage, 119.

<sup>\*\*)</sup> Landw. Jahrb. XII, Erg. 1 crp. 617. Sering, 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Miaskovski, I, 148. Bäuerl. Zustände, II, 120. \*\*\*\*) Miaskovski, I, 149.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Bäuerl. Zustände, II, 237, 287.

<sup>\*)</sup> Sering, 78.
\*\*) Ibid, 84—85. Miaskovski, I, 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Miaskovski, I, 148, \*\*\*\*\*) Miaskovski, I, 145.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Ibid, 146—147.

Даже въ *Баваріи*, этой странё «могучаго крестьянства», нерёдки случаи скупки крестьянскихъ участковъ крупными землевладёльцами и капиталистами. Извёстный фабрикантъ карандашей, Фаберъ, скупаетъ цёлыя общины, засаживая громадныя земельныя пространства липовыми деревьями \*).

Упадокъ крестьянства имъеть мьсто и въ Саксенъ-Веймарто. Такъ, въ Веймарскомъ округъ число владъній, превышающихъ 90 гектаровъ, увеличилось въ промежутокъ времени 1864—1879 гг. на 1,6%, а число владъній отъ 36 до 90 гект. уменьшилось на 13,3%. Въ частности классъ выше 90 гект. возросъ въ 7 районахъ и понизился въ 5, классъ 36—90 гект. увеличился въ 1 районъ и уменьшился въ 11 \*\*).

Аналогичныя известія получаются изъ Брауншвейга \*\*\*) и Мекленбурга. Последній можно считать классической страной экспропріаціи крестьянскаго сословія; впрочемъ, тамъ аппетиты дворянства были вполить удовлетворены еще при отмент крепостного права.

(Окончаніе сльдуеть).

Л. Закъ.

<sup>\*)</sup> Bäuerl. Zust. III, 159.

<sup>\*\*)</sup> *Ibid*, I, 88—91.

<sup>\*\*\*)</sup> Liebknecht, 119.

# Еще изъ міра отверженныхъ.

#### ۷T.

# На очной ставкъ.

Населеніе нерчинскихъ рудниковъ въ последнее время сильно таяло и независимо отъ манифеста, благодаря частымъ весеннимъ выборкамъ здоровыхъ арестантовъ на Сахалинъ и, главнымъ обра. зомъ, потому, что изъ Россіи временно почти прекратился притокъ свіжную партій (віроятно, также благодаря усиленному требованію ихъ на Сахалинъ). Населеніе Шелайскаго рудника редело не по днямъ, а по часамъ; не хватало здоровыхъ арестантовъ для исполненія даже техъ несложныхъ функцій, какія имелись въ его повседневной жизии. Особенный недостатокъ чувствовался въ мастеровыхъ всякаго рода. Въ гору наряжали совсемъ мало народа, и Монаховъ прекратиль действіе одной изъ шахть. Между темъ, изъ маленькихъ партій, время оть времени продолжавшихъ всетаки приходить изъ Россіи, въ Шедай не присыдали почему-то ни одного человека: арестанты объясняли это «варварской» славой браваго капитана и дурными отношеніями къ нему зав'ядующаго каторгой. Предполагалось, что Шестиглазый жить не можеть. «спать спокойно не можеть безь нашего брата», и что этимъ игнорированьемъ его тюрьмы ему можно насолить всего сильные. Говорили, что онъ то и дело посылаль «затребованія» новыхълюдей, и временами къ намъ присыдали, действительно будто на сифхи, двухъ-трехъ старичковъ, которыхъ давно уже следовало бы поселить въ богадельне, кривыхъ, хромыхъ, неспособныхъ ви къ какой работь и не знающихъ никакого ремесла. Лучезаровъ тогда рваль и металь и немедленно отсылаль новую «партію» обратно, отзываясь, что у него нътъ свободныхъ месть въ дазаретъ.

Съ уменьшениемъ числа сильныхъ и здоровыхъ элементовъ въ тюрьмѣ, на мѣста такъ наз. «домашнихъ» рабочихъ, камерныхъ старостъ, парашниковъ, больничныхъ и другихъ служителей, тяжести работъ которыхъ Лучезаровъ не върилъ, все больше и больше ставились слабосильные старички и завъдомые больные, сифилитики, чахоточные. Одинъ только гигантъ Юхоревъ сумълъ какъ-то и въ

это время сохранить за собою місто общаго старосты, позволявшее ему цільй день спать безъ просыпу или слоняться безъ діла по тюрьмі. Шестиглазый, очевидно, быль чрезвычайно къ нему расположень и, по разсказу самого Юхорева, говориль ему:

- На должности старосты непремінно должень быть такой человікь, какь ты,—съ хорошей глоткой и здоровымь кулакомь, чтобъ живо можно было унять недовольныхъ! Не допускай, чтобы въ тюрьмі слышалась воркотня на пищу или тяжесть работь. Чуть что, не докладывая мні, расправляйся самъ съ буянами.
- А по мив пускай, что хочеть, брешеть собачій сынъ!—прибавляль оть себя Юхоревь, передавая такія поученія браваго капитана: — я слушаю да молчу. Что мив мізшаеть вытянуться по солдатски да гаркнуть: «Слушаю-съ, господинь начальникъ!» Душа изъ него вонъ.

И Юхоревъ продолжалъ быть тюремнымъ царькомъ, все больше и больше забирая въ свои руки власть надъ артелью. Это была вообще деспотическая натура. Ради соблюденія одной формы ходелъ онъ иногда по камерамъ и спрашивалъ: «Ребята, желаете-ли того-то и того-то?» Но изъ самаго тона, какимъ онъ задавалъ вопросъ, сейчасъ же было видно, что ему самому кажется желательнымъ, и ответъ шпанки всегда былъ обезпеченъ. Случалось, что за глаза Юхорева не одобряли, поговаривали даже, что онъ заважничаль, и что нашлось бы, моль, изъ кого и другого старосту выбрать, но говорилось это несерьезно, такъ какъ отдично вск понимали, что никто другой въ тюрьме не въ состояни тягаться съ Юхоревымъ ни въ умъ, ни во внутренней силъ, ни даже во вившней представительности. Стоило только появиться въ толив арестантовъ могучей фигурв Юхорева, какъ всв они начинали казаться передъ нимъ мелкими мухами, самой заурядной шпанкой. Существовала также преувеличенная уверенность въ томъ, что общій староста пользуется огромнымъ вліяніемъ на эконома, обдуваеть его въ пользу артели и вообще держить въ ежевыхъ рукавицахъ. Мив самому, двиствительно, приходилось въ кухий, какъ Юхоревъ въ глаза называлъ эконома шепедявымъ чортомъ, и тотъ только добродушно ежился да отшучивался. Но «шепелявый чорть», съ своей стороны, производиль впечатление слишкомъ скупой и пронырливой бестів, чтобы могъ въ чемъ-нибудь уступить самому хитрому и ловкому арестанту; восхищение кобылки умомъ своего старосты было чисто платоническимъ, никакихъ видимыхъ благотворныхъ для себя плодовъ отъ его побъдоносной политики тюрьма не видела; напротивъ, баланда въ котле становилась съ каждымъ мъсяцемъ все водянистве и безвкусиве, мяса все меньше и меньше; сало для каши то подъ темъ, то подъ другимъ предлогомъ не выдавалось цълыми недълями. Все это кобылка отлично видела и чувствовала, но личность Юхорева была слишкомъ обавтельна и слишкомъ подавляла всёхъ, чтобы раздались, наконецъ, противъ него громкіе протесты.

Между тымь, самь Юхоревь, оть природы жилистый и сухощавый, начиналь лосниться оть жира и избытка здоровья; онь не пиль чаю безь молока, куриль только хорошій табакь, аль много мяса и даже бываль иногда пьянь, доставая спирть оть фельдшера Землянскаго, съ которымь вель большую дружбу. Онь самь похвалялся арестантамь посль одного изь тюремныхь обысковь, что еслибы пошарили хорошенько вь его бушлать, то нашли бы тамь цалыхь двадцать пять рублей. Откуда у него явились такія деньги? Откуда онь браль молоко, мясо? Кобылка старалась не думать о подобныхь щекотливыхь вопросахь, продолжая молчаливо в безропотно питаться помоями.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней Башуровъ и Штейнгартъ гуляли, по обыкновенію, со мной въ корридорів, какъ вдругъ Юхоревъ крикнуль съ порога своей камеры:

- Валерьянъ, завтракъ поданъ, иди, дружище!
- Какой такой завтракъ?—съ недоумениемъ обратились мы съ Дмитриемъ къ товарищу.

Валерьянъ сконфузился.

- Да знаете, тамъ... Юхоревъ часто потчуетъ... Неловко какъто бываетъ отказываться.
  - --- Чамъ онъ потчуеть?
  - Ну, разнымъ тамъ, картошкой, иногда мясомъ...
- Да вы разва не знасте, откуда онъ беретъ все это? Вадь онъ у артели крадетъ, и если мы станемъ участвовать въ его пирушкахъ, то какъ начнутъ глядеть на насъ арестанты? Юхореву проститъ, а намъ натъ.
- O! да они въдь всъ участвуютъ... У насъ чуть не вся канера ъстъ картошку!
- Вотъ именно: «чуть не вся»... Какому-нибудь Карпушкв, навврное, ничего не дають? Ваша камера имветь завтраки только потому, что въ ней случайно скопились Иваны, а другія сидять голодныя.
- Мелочной вы ригористъ, Иванъ Николаевичъ! Несчастная какая-нибудь картофелина или луковица... Больше я, обыкновенно, ничего не беру... Въдь обидишь отказомъ!

Пітейнгарть різко сталь, однако, на мою сторону, и смушенный Башуровь оть завтрака на этоть разъ отказался. Но прошло нісколько неділь, и я опять иміль случай убідиться, что по безхарактерности или излишней деликатности Валерьянь возобновиль участіе въ юхоревских пирушкахь. Затівать по этому поводу новыя пренія я не счель возможнымь, зная огромное самолюбіе Валерьяна, и предпочель махнуть рукою, сказавъ себі мысленно, что онь самь уже верослый человікь, и что, въ конці концовь, каждый отвінаеть за свой личный только образь дійствій... Но мий сильно,

по прежнему, не нравилось, что дружба его съ Юхоревымъ расла, казалось, не по днямъ, а по часамъ и что онъ продолжаль ветупать въ фамильярную и, во всякомъ случав, ненужную близость и съ пругими также арестантами. Они позволяди себъ хлопать его по плечу, называли просто по ниени, отпускали на его счетъ грубоватыя шутки. Я и самъ никогда не держался съ арестантами недотрогой: напротивъ, многіе изъ нихъ называли меня даже «волынщикомъ»... Но, затъвая всв подобныя волынки (съ Чиркомъ, Ногайцевымъ, Сохатымъ и др.), я старался никогда не переходить въ нихъ за извъстный предълъ сдержанности и чувства собственнаго достоинства. Штейнгарть не меньше моего быль въ этомъ отношеніи осторожень. Но теперь, когда легкомысленный товарищь сталь практиковать совершенно новую политику отношеній, мы оба инстинктивно сжались и сделались въ обращении съ арестантами более прежняго замкнуты и сухи. Наблюдательная кобылка скоро заметила это обстоятельство и нередко стала подчеркивать въ нашемъ присутстви (и серьезно, и въ шутку), что вотъ-молъ Валерыянъ Башуровъ-простой человекъ, душа-человекъ, не то что мы двое-гордые люди, гнушающеся темнымъ людомъ...

Но, какъ и предсказываль Штейнгарть, Валерьянъ не смогь надолго остаться въ одномъ и томъ же настроеніи, и у него тамъ и сямъ стали случаться резкія стычки съ пріятелями-арестантами. Объ одной такой стычев, съ любимым в его «ученикомъ», Быковымъ, заговорили во всей тюрьму. Этотъ Быковъбыль замутная въсвоемь родв фигура, и я долженъ сказать о немъ несколько словъ. Ближайшій другь Юхорева, онь быль обязань своей замітностью не какимъ либо внутреннимъ качествамъ, а почти исключительно физической вившности. Туповатый и недалекій малый, онъ быль чуть не целой головой выше Юхорева и Сохатаго и при этомъ сухъ и тощъ, какъ спичка; смертельно-бледное лицо на огромномъ четырехугольномъ черепъ, глубоко впавшіе каріе глаза и чуть замітная желгая бородка, длинныя, костистыя руки, отличавшіяся феноменальной силой, -- таковъ быль обликъ этого огромнаго живого скелета, въ дополнение ко всему имъвшаго грубый, неприятный голосъ съ отрывистымъ смехомъ... Пришелъ Быковъ въ каторгу за насиліе надъ женщиной, но самъ онъ находиль свое осужденіе возмутительно-жестокимъ и несправедливымъ деломъ.

- Xa! законъ!—говориль онъ своимъ жесткимъ, сердитымъ басомъ:—какой туть можеть быть законъ? За какую-нибудь шляющую старушонку посыдать человъка въ каторгу...
  - Но вы точно обидели ее? Вы этого не отрицаете, Быковъ?
- Какая туть можеть быть обида? Ну, кабы дёвка молодая, аль мужняя жена, тогда бы другое дёло. А то—вдова-старушенка и съ лица-то прамо вёдьма-вёдьмой!
  - Все равно-женщина...
  - Э, да вы, Миколанчъ, извёстно, всегда за это поганое со-

словів стояте! А вы послукайте, какъ было діло-то... На прінскіз я жилъ, и старушонка эта тамъ же гді-то по-близу жила. Вотъ и встрітили мы ее, нісколько парней, вълісу... Праздничнымъ было діломъ—ну, и выпимши всі здорово. Нешто въ трезвую башку взбрела бъ такая глупость? Нешто денегъ у насъ не было, альохочихъ дівокъ не хватило? Ну, а она, відыма, закуражилась... Другая бъ еще за честь почла... Хо-хо-хо, съ молодыми-то парнями погулять... А она рыло прочь! Ну... ну и пришлось насильствомъ.

- Какъ же она потомъ доказала на васъ?
- Свидьтели нашлись. Двое изъ нашей же кампаніи непьяныхъ было... Еще отговаривали насъ... Ну, а потомъ, какъ сволочь то эта заявила и сосладась на нихъ, они и не стали запираться, указали на меня съ товарищами. И вотъ восемь льтъ каторги, какъ пить дать, готово! Ну, какой же это законъ? Не законъ это, а прамо сказать—разбой!

Изъ внутреннихъ качествъ Быкова, кромѣ упомянутой уже недалекости, выдавались еще чисто-ослиное упорство и болѣзненно
развитое самодюбіе, способность видѣть обиду даже тамъ, гдѣ ен
совсѣмъ не было. Мня себя очень неглупымъ человѣкомъ, онъ не
допускалъ ни малѣйшаго возраженія въ спорахъ и сейчасъ-же начиналъ фыркать. Разъ лѣтомъ, любуясь со двора тюрьмы на красиво разливавшійся по сопкамъ цвѣтъ богульника, я спросиль прокодившаго мимо Быкова, какого онъ представляется ему цвѣта.

- Ну, да анаго, вестимо, алаго, категорически заявиль онъ.
- А мив кажется, лиловаго цвыта,—высказаль я свое мивніе:—алый совсимь не такой...

Быковъ сейчасъ-же обиделся,

— Еловый?.. Я не знаю, какой такой словый свётъ... Зачёмъ и спращиваете, коли сами все знаете? Мы въ попы вёдь не мѣтимъ... Хо-хо! словый свётъ!

И надувшись, отошель прочь. \*)

Вотъ съ этимъ-то человекомъ у Валерьяна Башурова и произошло вскоре резкое столкновение. При установившейся раньше фамильярности отношений немудрено, что въ отвётъ на какую-то грубость Валерьяна (въ роде «отойдите прочь, не мешайте меё!») Быковъ самъ послалъ учителя въ какія-то не очень двусмысленныя места... Не ожидавшій ничего подобнаго Вашуровъ вскипель гиевомъ и подобжаль къ Быкову, требуя, чтобы тотъ немедленно передъ нимъ извинился. Быковъ вмёсто извиненія закатился самымъ обиднымъ

 $\Pi$ рим. авт.



<sup>\*)</sup> Кстати сказать, я и до сихъ поръ не въ состояніи опредвлить этотъ цвётъ. Мит указывали, что въ I ч. "Міра отверженныхъ" встртвится такія курьезно противортащія одно другому выраженія, какъ "лиловый" и "кровавый" прётъ богульника... Но я думаю, что это вовсе не противортие: лиловатый обыкновенно, прётъ этотъ иногда (особенно когда задумаешься) дъйствительно принимаетъ кровавый оттъновъ.

хохотомъ и къ первой грубости прибавиль еще несколько площадныхъ словъ. Вліятельные арестанты въ роді Юхорева поспішили удалиться изъ камеры, точно и не слышавъ ссоры; оставшанся шпанка хранила безмолвный нейтралитеть. Чуть не плача отъ безсильной злости, прибіжаль Валерьянъ къ намъ съ Штейнгартомъ жаловаться.

Мы могли лищь пожать плечами и порекомендовать ему на будущее время быть осторожнее.

- Я васъ всегда предупреждаль, Башуровь, высказаль я свое минне: такъ какъ на площадную брань мы не можемъ отвичать арестантамъ такой же бранью, то намъ вообще не слидуетъ входить въ черезчуръ близкія съ ними отношенія.
- Ахъ, право же, этотъ Быковъ исключение! Это такая гадина, такой оселъ...
- Ну, дълать всетаки нечего, ръшиль Дмитрій, не полъвешь же ты драться съ нимъ.

Въ душт я чувствовалъ большое раздражение противъ Валерьяна, обвиняя скорте его, нежели Быкова, съ котораго и спрашивать многаго нельзя было; тттъ не менте, оффиціально и я счелъ нужнымъ нтеколько надуться на этого последняго, суше обыкновеннаго отвтива на его заговарявания при встртивать. Вообще, после этого случая мы съ Дмитріемъ еще больше насторожились; стоило кому либо изъ насъ троихъ заговорить въ присутстви кобылки чтонибудь лишнее или, какъ другимъ казалось, прямо нетактичное, какъ уже слышалось предостереженіе.

Проученный столкновеніемъ съ Быковымъ и цёлымъ рядомъ другихъ болье мелкихъ стычевъ съ сожителями, самъ Валерьянъ сталъ подоврительно относиться ко всёмъ арестантамъ, съ которыми раньше допустиль излишнюю близость. Онъ все чаще сталь грубо обрывать фамильярное обращение съ собою и получать въ ответь, разумвется, такія же грубости. Популярность Башурова такъ жебыстро начала падать въ тюрьме, какъ раньше быстро создалась. Въ конце концовъ, и съ Юхоревымъ у него началось неизбежное охлаждение. На бъду свою Валерьянъ былъ черезчуръ откровененъ и неостороженъ въ громкомъ высказываніи своихъ мыслей о людяхъ: того онъ называль за глаза дуракомъ, другого скотиной. Прежде, когда онъ держалъ себя съ сожителями на равной ногь, всветиръзкости ему прощались, и самыя нелестныя замічанія его объ артельныхъ порядкахъ обращались въ шутку; но теперь, когда, подъ вліяніемъ обиженнаго самолюбіи онъ попробоваль круго измінить первоначальное поведеніе, оставляя, однако, за собой право разыгрывать роль цензора нравовъ, арестанты не захотели признавать за нимъ этого права. Воть на какой почва произошла первая его ссора съ Юхоревымъ, недвли двъ спуста послъ объявленія въ тюрьмъ манифеста. Прида разъ утромъ въ кухню за кипяткомъ и увидавъ кухонниковъ, сидящими за какимъ-то завтракомъ, онъ сказалъ, смъясь:

— Хорошо вамъ жить, господа, съ теперешнимъ сгаростой!—

Кормить онъ васъ, точно на убой.

Слова эти были приняты, повидимому, за шутку, но когда Валерьянъ ушелъ, въ кухит разыгралось цтлое драматическое представленіе. Явившемуся туда Юхореву сообщили, будто Башуровъ говорилъ о составившейся въ кухит нодъ его предводительствомъ шайкъ. Какъ взбишенный левъ, прибъжалъ Юхоревъ въ камеру и торжественно заявилъ Валерьяну:

— Я этого не ожидаль оть вась, Башуровь. Мы жили до сихъ поръ дружно, а теперь я вижу, что вы камень за пазухой держите. Только вамъ следовало бы доказать сначала, что я атаманъ какой-

то тамъ шайки, обворовывающей артель!

Валерьянъ пробовалъ оправдаться.

- Я пошутиль, меня неверно поняли...
- Ну, такъ не шутатъ у насъ, внушительно возразилъ Юхоревъ и прибавилъ: впрочемъ, мий хорошо извёстно, откуда все это идетъ, и кто васъ настраиваетъ противъ меня. Слишкомъ ужъ высоко носъ загибаете, господа!
- Что вы такое разумъете? Кто меня настраиваеть и кто носъ загибаеть?—спрашиваль Валерьянъ.
- Да ужъ знаемъ мы, кто!—сказалъ, какъ отрезалъ, Юхоревъ и выбежалъ вонъ изъ камеры.

Узнавъ объ этомъ разговорѣ, я ни минуты не сомнѣвался вътомъ, что разумѣлъ онъ Штейнгарта и, главнымъ образомъ, меня. Еще до прибытія новичковъ, я былъ по отношенію къ нему всегда крайне сдержанъ, какъ бы инстинктомъ чуя, что это человѣкъ выдающейся силы, лишенной, однако, всякаго моральнаго элемента, и что поэтому благоразумно стоять отъ него подальще; съ началомъ же дружбы Юхорева съ Валерьяномъ и (также, быть можетъ, безсознательно) сталъ съ нимъ не только сдержаннымъ, но даже и холоднымъ. И я чувствовалъ, что эта вибрація моихъ отношеній не оставалась незамѣченной умнымъ арестантомъ. Онъ былъ по прежнему безукоризненно вѣжливъ со мной и Штейнгартомъ, но въ вѣжливости этой уже чуялась затаенная вражда. Его, очевидно, глубоко задѣвало и оскорбляло, что съ нашей стороны онъ не встръчалъ того же товарищескаго довѣрія и желанія сблизиться, какъ со стороны экспансивнаго Валерьяна.

Друзья Юхорева несколько дней подрядъ находились въ сильной ажитаціи и все время о чемъ-то сов'ящались съ нимъ, расхаживая въ свободные отъ работы часы по тюремному двору. Въ кухн'я появленіе каждаго изъ насъ троихъ встр'ячалось гробовымъ, холоднымъ молчаніемъ. Главный поваръ, татаринъ Азіадиновъ, отнестійся вначаль со см'яхомъ къ шуткъ Башурова, теперь больше вставь дулся и даже не отвычаль на вопросы. Когда насту-

пиль ближайшій постный день, въ который готовилась баланда изъ нашего мяса, оказалось, что Юхоревъ, Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ и еще два-три человіка сварили себі отдільную постную баланду, а при субботней раздачі по камерамъ нашей махорки они же отказались отъ своихъ порцій. Это быль явный протестъ. Борьба принимала острый и довольно непріятный характеръ...

Хивопокъ Огурцовъ, совсвиъ еще молодой и необыкновенно смешливый парень, до техъ поръ очень дружившій со мной, теперь, когда я показывался въ кухнѣ, конфузливо отворачивался, точно не замѣчая меня. Но разъ, подъ вечеръ, когда я завариваль себѣ передъ самой повёркой чай, онъ незамѣтно для другихъ арестантовъ приблизился ко мнѣ и быстро вложилъ въ руку записку. Вернувшись въ камеру, я прочелъ слѣдующія безграмотныя строки: «иванъ мекалаечъ шайка Наша говорять что у васъ тожи своя шайка что вы вней отоманъ что вы тесните тюрму сводитѣ напраслену на иванофъ А я видитъ бохъ люблю васъ да боюсъ того гледи побють юхорефъ говорить, что вы купили меня табакомъ вашъ верный лечарда Огурцофъ».

Я долженъ разсказать здёсь исторію этого Огурцова-она небезъинтересна. Онъ явился вместь со мною въ Шелай совсемъ почти мальчикомъ, безусымъ бутузомъ съ свеже-округленными щеками и атлетическимъ сложеніемъ, но главное-съ такой наивной и неиспорченной душою, что просто жаль было смотреть на него, облеченнаго въ сврую куртку съ двумя черными каторжными тузами на спинв. Не даромъ кобылка называла его травой-онъ и точно быль травой безь всякаго собственнаго цвета и запаха, белой доской, на которой жизнь могла написать, что хотела. Имел въ плечахъ чуть не косую сажень, круглое толстое лицо котораго. какъ острили арестанты, въ три дня было кругомъ не объехать, и огромный кулакъ, тажелый, словно пудовая гиря, восемнадцатильтній Огурцовъ быль безобидень и незлобивь, какъ голубь, въ отвёть на всякую брань умель только хихикать и хвататься за животь, и какъ-то съ трудомъдаже върилось, что этотъ юный и недалекій геркулесъ пришель въ каторгу за убійство человека. Онъ совершиль, впрочемъ, это убійство, безъ всякаго желанія и намеренія, почти случайно. Товарищи зазвали однажды Огурцова въ кабакъ, и когда онь отказался тамь оть питья водки, сидевшій вь кабаке пьяный; какъ стелька, фельдфебель предложиль честной компаніи насильно влить ему въ роть стаканъ спирта. Защищаясь отъ этого остроум-· наго предложенія, Огурцовъ хоталь, по его словамъ, «смавать» пьянаго солдата по рожв, но такъ неосторожно угодилъ кулакомъ по виску, что у несчастного раскололся черепъ, и духъ вылеталь моментально.

Со мной Огурцовъ сдружился съ первыхъ же дней общаго пребыванія въ тюрьмі и, хотя не жилъ въ одной камері, учился урывками грамоті, которая давалась ему очень туго; онъ съ большой охотой вель также «ученые» разговоры, подобно Киф Мокіевичу допрашивая меня, напр., о томъ, почему у челов ка только двъ ноги или почему собака уме коровы. При этомъ, о какой бы важной матеріи ни заходила бес да, онъ то и дъло закрывалъ почемуто одной рукой ротъ, а другой держался за животь, присъдалъ и закатывался тоненькими смъшками: это было обычнымъ выраженіемъ его удивленія... Кобылку Огурцовъ цънилъ, подобно Лунькову, очень низко, какъ въ нравственномъ, такъ и въ умственномъ отношеніи, возмущался всёми арестантскими обычаями и порядками и держался въ сторон воть общей тюремной жизни.

Однажды понадобился на кухию новый хибоопекъ. Дучезаровъ окинулъ глазами строй арестантовъ и облюбовалъ почему-то Огурцова. Последній быль въ страшномъ огорченіи. Его богатырское телосложеніе требовало свёжаго воздуха и здоровой работы, а душная и жаркая атмосфера кухии только распаривала человека, разслабляла мускулы, наполняла лёнью и жиромъ. Онъ готовъ былъ кричать отъ страшныхъ головныхъ болей, которыми началъ страдать, но на всё просьбы отослать его въ рудникъ бравый капитанъ отвёчаль одно:

— Ввдоръ, братецъ, вздоръ! привывнешь. Хлёбопекъ тоже долженъ быть сильнымъ человёкомъ. Да и фамилія твоя не даромъ Огурцовъ: ты здоровъ и свёжъ, какъ молодой огурецъ. Хлёбопекъ такимъ и долженъ быть.

И Огурцовъ, дъйствительно, привыкъ къ кухив. Онъ страшно обленился и зажирёль; румяные, нежные тона быстро исчезли съ его лица и уступили место ярко-белому, озверовному цвету нездоровой одугловатости. Онъ уже не рвался ботыше на тяжелую работу и вполив доволенъ былъ своимъ новымъ положениемъ; а такъ какъ кухня всегда была центромъ разныхъ арестантскихъ мошенничествъ, Огурцовъ же былъ «травой», малымъ безъ всякихъ умственныхъ и нравственныхъ устоевъ, то не прошло и году, какъ въ номъ стали появляться самыя несимпатичныя черты и свойства. За ошкуромъ его зазвенели деньги, за чаемъ стало являться всегда молоко... Сначала объектомъ эксплуатаціи быль, какъ и у Юхорева, «шепелявый дьяволь», но съ теченіемъ времени полетели клочья и съ бараныто стада каторжной кобылки. На моихъ глазахъ развращался и портился Огурцовъ, быстро грубъя даже во вившнемъ обращенін съ людіми; подобно всёмъ Иванамъ, въ стычкахъ съ медкой шпанкой онъ началъ употреблять бранные окрики и показывать свои здоровые кулаки; а когда я пробоваль, по старой памяти, въ качестве учителя, читать ему наставленія, то онь, по старому же обыкновенію, хватался руками за животь и хихикаль густымь, какь у перепившагося дьякона, басомъ, но въ душу ему слова мон, очевидно, уже не западали. После каждой изътакихъ беседъ я получаль только записку съ подробнымъ перечисленіемъ всёхъ мошенническихъ проделокъ товарищей по кухив. Въ то время, о кото-№ 11: Отдел То

ромъ и началъ разсказывать, зажирѣвшій и ошпанѣвшій Огурцовъ сохраняль уже только тынь моего былого расположенія къ себь, хотя самъ онъ и продолжаль въ своихъ запискахъ-доносахъ подписываться моимъ «вырнымъ личардой».

Тяжела была моральная атмосфера кухни, этого тюремнаго клуба, въ которомъ полновластно царилъ Юхоревъ. Но онъ же царилъ и надъ больницей, благодаря своей закадычной дружбъ съ фельдшеромъ Землянскимъ. Едва послъдній вбъгалъ въ больницу, всегда пьяный, съ налитыми кровью мошенническими глазами на черномъ, какъ у цыгана, лицъ, какъ туда же спъщилъ и общій староста. Казеннаго больничнаго спирта едва хватало и для одного Землянскаго, но за деньги онъ приносилъ вино подъ видомъ лъкарства съ воли, и я неръдко видалъ Юхорева, Быкова и другихъ арестантскихъ Ивановъ изрядно навеселъ. Въ больницъ юхаревскимъ агентомъ былъ лазаретный служитель Мишка Биркинъ, по прозванью Зърздочетъ, юркій, живой, необыкновенно легкомысленный, весельчакъ и щеголь изъ бывшихъ солдатъ. Биркинъ льнулъ, между прочимъ, и ко мнъ, десять разъ на день забъгая на минуту въ мою камеру и задавая мнъ какой либо ученый вопросъ:

— A скажите, Иванъ Николаевичъ, есть ли гдъ нибудь конецъ звъздамъ на небъ?

## Или:

- Всяможно ли, Иванъ Николаевичъ, прокопать землю наскрозь? Вопросами о мірозданіи, о звёздахъ и пр. онъ наиболёе, повидимому, интересовался, за что и получиль отъ арестантовъ насмёшливое прозвище Звёздочета; но когда онъ задаваль любой изъ подобныхъ вопросовъ, я хорошо видёлъ, что и онъ, подобно Огурцову, очень мало въ сущности имъ интересуется и въ то самое время, какъ, слушая мой отвётъ, глубокомысленно глядить прямо въ мои глаза, мысли его несутся уже далеко, далеко, и съ губъ срывается фраза о чемъ либо совершенно постороннемъ и астрономіи, и геологіи:
- А знаете, какую сегодня пулю отмочиль Землянскій? Воть что, говорить, Мишка: если придуть сегодня больные, гони ихъ въ шею! Нёть у меня лекарствъ, а отъ работы освобождать я боюсь!

И Мишка, еще не кончивъ своего сообщенія, уже стрълой убъгалъ изъ камеры. Въчно онъ куда-то торопился, въчно о чемъ-то заботился, и румяное лицо его съ взъерошенными усами всегда казалось чемъ нибудь встревоженнымъ и взволнованнымъ. За эту свою непосъдливость и суетливость Биркинъ носилъ также названіе Собачьей Почты.

Не смотря на то, что Юхоревъ не только походя ругалъ Мишку самой увъсистой и циничной бранью, но неръдко и колотиль основательнымъ образомъ, Мишка буквально благоговълъ передъ нимъ, питая какую-то чисто-собачью привязанность, вполит безкорыстную и самоотверженную.

Въ тюрьмъ такую же роль преданной собаки, по отношению къ Юхореву, играль Шматовъ, онъ же и Гнусъ, который, благодаря страшной астыв, быль совершенно освобождень врачомь оть работь н имель массу свободнаго времени для всякаго рода волыновь, интригь в сплетень. Несколько разъ пытался Шестиглазый засадить его всетаки въ мастерскую въ качествъ починщика старой арестантской лопоти, но проходило два - три дня, и Шматовъ опять отбивался отъ работы и, дыша, какъ паровикъ, по прежнему начиналъ праздно слоняться по тюрьив, разнося по камерамъ, по кухив и больниць всякаго рода тюремныя новости и «бумо». Другимъ такимъ же вестникомъ былъ сапожникъ Звонаренко (Кожаный Гвоздь), тоже чахоточный человъкъ, крикливый и необыкновенно злой на языкь; но этоть быль характера самостоятельнаго: непримиримый обличитель всякаго рода неправды и нарушенія артельных интересовъ (хотя, конечно, готовый при случав и самъ погрвть около артели руки), онъ во все соваль свой нось, вездё находиль «неправильность поступковъ и, расхаживая по тюрьме, громко кричаль объ этомъ своимъ тонкимъ, бабымъ голосомъ, безпрестанно кашляя и хватаясь руками за впалую грудь. Въ награду за свою любовь къ «правдв» Звонаренко нередко получалъ жестокіе побок отъ тюремныхъ воротилъ. Передъ нами же онъ всегда льстиво лисилъ и заискивалъ.

Но воть явилась, наконецъ, долго жданная новая партія въ шестьдесять четыре человіка. Вь тюрьмі поднялась певообразимая бытотня и возня; не только Шестиглазый, но и всы надвиратели чего-то ликовали и торжествовали. Освободили для новичковъ четыре крайнихъ камеры, выгнавъ оттуда старыхъ арестантовъ и разместивъ по остальнымъ шести номерамъ. Смешивать всехъ вместв почему-то не торопились, и въ теченіе нівскольких дней ногая партія жила совершенно отдільной жизнью въ отдільномъ корийдорв, инви даже своего особаго старосту. Мив также предстоямо оставить насиженное гивадо и перейти въ другую камеру. Пілейнгарть настаиваль, чтобы я воспользовался этимъ случаемъ и записался на иткоторое время въ больницу, чтобы тамъ на болве питательной пища поправить свое довольно разстроенное здоровье. Не сладка была, впрочемъ, перспектива и лежанья въ тесномъ, душномъ лазареть, совершенно переполненномъ больными, среди которыхъ были и тифозные изъ только что пришедшей партін; смерти одного изъ нихъ ожидали съ минуты на минуту. Особенно покоробило насъ, когда мы узнали отъ Биркина, что бълье эгого больного, испачканное экскрементами, воть уже третьи сутки лежить здась же, въ дазаретномъ чудана. Возмущенный Штейнгарть тотчасъ же побъжаль сказать фельдшеру, что бёлье необходимо немедленно убрать. Землянскій, давно уже косившійся на то, что арестанть свободно заходить въ аптеку и распоряжается въ ней по своему усмотрвнію, отвічаль очень грубо:

- А воть когда накопится больше, тогда велю убрать! Дмитрій венымиль:
- Сейчасъ-же извольте очистить чуланъ. Если вы будете распространить здёсь заразу, я на васъ врачу пожалуюсь.

И, хлопнувъ дверью, вышелъ вонъ. Тотчасъ-же послѣ этой стычки, но еще не зная о ней, пришелъ и я просить Землянскаго записать меня въ лазаретъ. Онъ рвалъ и металъ въ аптекѣ, билъ въ безсильномъ бѣшенствѣ стклянки и бросалъ на полъ вату и бумагу.

- -- Мъста истъ въ лазарете!---коротко отрезалъ онъ мив.
- Неправда, Штейнгарть говорить, что есть.

Черные, воровскіе глаза Землянскаго забѣгали въ разныя отороны, сверкая злымъ огонькомъ. Онъ какъ-будто обдумывалъ планъборьбы.

— Ну, есть. Да какан вамъ будетъ польза отъ этого мъста?— сказалъ онъ наконецъ, стараясь быть хладнокровнымъ:—вамъ нужна улучшенная пища, хлъбъ и молоко, а между тъмъ третьи порціи всь въ разборъ. Ложитесь, пожалуй, если хотите, на койку, только станете получать почти ту же пищу, что и въ тюрьмъ. Начальникъ и то сердится, что я больше, чъмъ следуетъ, третьихъ порцій назначаю.

И, доставъ изъ шкафа какіе-то отчеты, онъ быстро началъ перечислять мив всв имвющіяся въ его распоряженія денежныя средства, «вторыя» и «третьи» порціи и т. д. Эти порціи, о которыхъ постоянно толковали и фельдшеръ, и староста, и больничные повара, служили всегда камнемъ преткновенія для моего пониманія; даже самъ Штейнгартъ не сововмъ исно понималъ порядокъ ихъ назначенія, а потому я предпочелъ просто спросить Землянскаго строгимъ голосомъ:

- Такъ, значитъ, вы начальника боитесь—назначить мив молочную порцію?
- Да, начальника... Воть странное дёло! Штейнгарть тоже пристаеть ко мий насчеть бёлья... А что-жъ мий дёлать, если и его тоже начальникъ велить держать въ чуланий?

Я молча поклонился и, отправившись къ воротамъ, попросияъ дежурнаго доложить начальнику о моемъ желаніи видёть его по важному дёлу. Лучезаровъ, какъ всегда, тотчасъ же вызваль меня въ контору. Когда я сообщиль ему, что фельдшеръ ссылается на его авторитетъ, отказываясь убирать экскременты тифозныхъ и принять меня въ больницу, онъ пришелъ въ страшное бъщенство и объщалъ сію же минуту нарядить слёдствіе. Дъйствительно, черезъ часъ времени въ тюрьму явился изъ конторы письмоводитель и сталъ по одиночкъ допрашивать въ дежурной комнатъ меня, Юхорева и нъкоторыхъ больныхъ, лежавшихъ въ лазаретъ. Между прочимъ, письмоводитель задалъ миъ вопросъ:

— Не слыхали-ль вы чего нибудь о томъ, что Землянскій при-

носить въ тюрьму водку или продаеть Юхореву казенный аптечный спирть?

Изъ этого вопроса очевидно было, что у Шестиглазаго уже имѣмись на этоть счеть какія-то свёдёнія. Я отвёчаль, конечно, что
не слыхаль ничего. Что говорили Юхоревь и другіе допрошенные
арестанты, я не знаю, но о фельдшерё большинство отозвалось,
что онь ведеть свое дёло отлично, и никакихъ претензій къ нему
арестанты не имѣють. Такимъ образомъ, моя жалоба осталась голословной, и «слёдствіе» не привело ровно им къ какимъ благотворнымъ результатамъ.

А между темъ, въ тюрьме началось сильное волненіе. Юхоревъ произнесъ въ кухит противъ меня съ товарищами целую речь.

— Веть они, хваленые-то благодетели!—гремель онь, нотрясая своей могучей головою:—мы да мы!.. Мы за народъ стоимъ, мы доносчиковъ ненавидимъ... А кто-же, скажите, о спирте донесъ? Почему письмоводитель такъ сразу и выпалилъмите: «А правда-ль, Юхоревъ, что ты у Землянскаго спирть покупаешь?» Ведь ни одинъчестный арестантъ не возьметь во вниманіе доносами заниматься... Ахъ вы, фискалишки паршивые, бумагомараки! Знаю я теперь настоящую цену вамъ.

Валерынъ первый прибежаль сообщить мив о происходящемъ на кухив. Обвинение въ фискальствъ, исходившее даже изъ такихъ усть, признаюсь, какъ ножомъ ръзнуло меня по сердцу. Дмитрій быль гда-то выв тюрьмы у своихъ многочисленныхъ паціентовъ, и посовътоваться было не съ къмъ. А душа такъ набольда за послъдніе дни, нервы такъ расходились, что, подъ вліяніемъ горькаго чувства обиды, я потеряль голову и предприняль большую глупость, которая могла кончиться самымъ непріятнымъ для всёхъ насъ образомъ. Вместо того, чтобы пойти на кухню и, властнымъ тономъ сказавъ ораторствовавшему тамъ Юхореву, что онъ не смветъ распускать про меня небылицы, удалиться тотчасъ, не вступая съ нимъ въ полемику, - вивсто этого я обощелъ, въ пылу негодованія. все шесть камерь, где жили старые арестанты, и пригласиль ихъ въ свой номеръ на сходку «по очень важному делу». Кобылка, очевидно, сразу догадалась, о какомъ щекотливомъ дёле ніла речь, потому что большинство ся не шевельнулось даже сь ивста, и на сходку изъ семидесяти человъкъ собралось не больше пятнадцатидвадцати... Среди нихъ было очень мало безусловно сочуствовавшихъ мив лицъ, но за то всв друзья Юкорева, Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ, Биркинъ и во главъ ихъ самъ онъ были на виду. Съ неостывшимъ еще чувствомъ возмущения заявявъ собравшейся публикв, что Юхоревъ громогласно обозваль меня въ кухив фискаломъ, я спрашивалъ, какой поводъ далъ я арестантамъ за несколько дёть жизни въ ихъ среде думать про меня подобныя вещи. Не успъть я кончить свою маленькую рычь, какъ Шматовъ, стоявшій на нарахъ, крикливо загнусавилъ:



- Они думають, что купили насъ своимъ табакомъ да мясомъ! Мы рта не смъй разинуть!
- Ха! купили!—пронически поддакнуль ему верзила Быковъ. Фыркнуло и еще насколько человакъ.
- А я скажу воть—что, продолжаль шипъть Гнусъ:—перестану я вовсе курить, помру я съ голоду на шестиглазовскомъ брульонъ, да останусь за то вольнымъ человъкомъ... Воть что!
- Молчи, гнусина провлятая!—вдругъ притопнулъ на него Юхоревъ, любившій обстоятельность и желавшій соблюсти цивилизованныя формы преній со мною. И онъ смёло выступиль впередъ:— Дай прежде людямъ слово сказать.
- A я говорю: помру лучше!..—прошипълъ еще разъ Шматовъ, патетически ударяя себя кулакомъ въ грудь.
- Ты еще станешь мѣшать мнѣ!—внѣ себи закричаль Юхоревъ и сдѣлаль гнѣвное движеніе, намѣреваясь схватить Гнуса за шиворотъ. Гнусъ юркнуль куда-то въ уголъ и замолчаль.
- Теперь я, старики, говорить буду, началь Юхоревь и признаюсь, онъ быль живописень въ эту минуту, гордо выпрямившись во весь свой огромный рость: побледевышее отъ волиенія смуглое лицо, точно изваянное изъ бронзы, казалось страшнымъ и величавымъ; свирепые сёрые глаза загорелись враждою... Железная рука вытанулась впередь и въ этомъ неподвижномъ положеніи онъ живо напомниль мнё (рискую показаться смёшнымъ, но этотакъ) грозную статую Антокольскаго «Петръ Великій»... Противъволи я почти залюбовался своимъ противникомъ.
- Я буду теперь говорить, старики. Жалуется Иванъ Никомаевичь, что я его фискаломъ обозвалъ. Это точно, обозвалъ. Ну, а какъ было не подумать этого и не высказать? Въжитъ Иванъ Николаевичъ къ начальнику на фельдшера доказывать: А нашакобылка вообще къ жалобамъ прибёгать не любитъ.
- Неправда, на своего только брата!—негодуя, прервалъ я:— Землянскій не свой брать-арестанть, онъ—то же начальство.
- Позвольте, Иванъ Николаевичъ, вѣжливо отстранилъ меня Юхоревъ:—я теперь говорю... Для насъ Землянскій не начальство, « а почти, можно сказать, свой брать! Не знаемъ, какъ вы, а мы вполнъ довольны этимъ фершаломъ.
  - Душа-человъкъ для насъ, арестантовъ! загнусавилъ Шматовъ.
  - Чего и говорить, поддержаль Быковъ.
- Про этого фельдшера вы ничего дурногоне скажете?—оглянулся я кругомъ, снова до глубины души возмущаясь, и замътилъ, какъ нъкоторые изъ арестантовъ скосили глаза, чтобы избъгнутьмоего взгляда.
- Разныя у насъ съ вами требованія отъ фершала, —заговориль опать Юхоревъ: —въ этомъ и все дёло. Вы нашихъ арестантскихъ нравовъ не знаете. Не о томъ однако ръчь. Очень, конечно, пріятно слышать, что вы не доносили Шестиглазому о моемъ

пьянствів, но я все таки виновнымь себя вы поклепів не признаю. Является по вашему зову вы тюрьму письмоводитель и вдругь, допросивы сначала вась, начинаеть всёхы спрашивать о спиртів. Ясное діло, на кого туть подумать! А воть, что скажуть ребята, ежели я объясню имы другую штуку. Этоть же самый Иваны Николаевичь, который такы возмущены монми словами обы его фискальствів, самы пустиль по тюрьмів бумо, что Юхоревь, моль, когда ходить кы начальнику сы просьбой, обсказываеть ему разныя ябеды на арестантовы.

- Я пустиль про вась такое бумо?! Вы въ своемъ умѣ, Юхоревъ?
- Не безпокойтесь. Вы сказали Огурцову, что я просиль начальника убрать его съ кухни, какъ лениваго и супротивнаго мне человека.

На минутуя почувствоваль себя ошеломленнымъ, подавленнымъ. Смутно я припомнилъ, что, дъйствительно, въдь было нъчто подобное! Чуть-ли еще не за полгода до этого времени Лучезаровъ въ одной изъ бесёдъ со мной у себя на квартиръ сказалъ:

- Въ тюрьмѣ, кажется, и осталось только два настоящихъ богатыря—Юхоревъ да Огурцовъ. Ихъ следовало бы, собственно, въ рудникъ отправить, да и на этихъ мѣстахъ они оба тоже нужны. А кстати, какого вы о нихъ мнѣнія?
  - . Ничего, добрые, кажется, малые, отвечаль я уклончиво.
- Въ Юхорева, откровенно скажу вамъ, я просто влюбленъ: этакій молодчинища на видъ! Да и уменъ тоже бестія. Но воть на Огурцова онъ все мив жалуется, говоритъ: очень ленивъ и затеваеть свары на кухив.

Признаюсь, эти слова въ то время непріятно поразили меня: до тёхъ поръ я не думаль, чтобы Юхоревь въ борьбе съ противниками не прочь быль прибёгнуть и къ наушничеству. Какъ разъ въ тоть же день Огурцовъ подошель ко мий и началь жаловаться на то, что въ послёднее время Шестиглазый все что-то къ нему придирается бранить за лёность и грозить карцеромъ. Парень казался такъ искренно огорченнымъ и недоумёвающимъ, что я потуствоваль все былое расположеніе къ нему и для чего-то сказаль:

— Я бы могь назвать вамъ человека, который вредить вамъ, да боюсь, вы разболтаете...

Огурцовъ закрестился объими руками и сталь божиться, что будеть нъмъ, какъ могила.

Какой смыслъ, какая цёль была говорить ему о моемъ разговорё съ Лучезаровымъ? Разумбется, это было въ высшей степени глупо, но бываютъ иногда въ жизни такія сумасшедшія минуты, и я назвалъ Огурцову Юхорева. Назвалъ—и сейчасъ же понялъ, какую непростительную безтакность сдёлалъ, но вернуть сказанное было уже невозможно. Тщетно старался я, по возможности, смягчить вину Юхорева, придать ей характеръ шутки, допустить ложь со стороны браваго капитана,—Огурцовъ твердилъ одно:

— Нётъ, это не ложь... Такъ вотъ, гдё сука-то кроется! Я такъ вёдь и думалъ... Ну, укараулю жъ и я его, мерзавца, не прощу!

Мей оставалось заставить Огурцова еще разъ возвести глаза къ небу и подтвердить торжественной клятвой, что онъ будеть молчать и имени моего инкогда не коснется въ своихъ стычкахъ съ Юхоревымъ, и я ушелъ, продолжая проклинать въ душъ свою откровенность. Такъ прошло полгода, и я забылъ совсемъ объ втой исторіи, считая ее навеки похороненной.

— Огурцова, Огурцова сюда, на очную ставку!—съ декимъ торжествомъ заголосили Быковъ, Шматовъ и другіе благожелатели Юхорева.

Кто-то побѣжаль въ кукию за Огурцовымъ. Я обдумываль планъ своихъ дѣйствій. Дѣло запутывалось самымъ отвратительнымъ обравомъ. Конечно, я могь бы разсказать теперь же, при всей сходкѣ, то, что сообщилъ нѣкогда Огурцову, но нѣкоторыя съ быстротой молніи мелькнувшія въ головѣ соображенія подсказывали, что лучше не дѣлать этого. Въ самомъ дѣлѣ, какія я могъ привести доказательства? Не сказаль ли бы миѣ Юхоревъ съ товарищами: «А! такъ ты самъ разговариваешь съ начальствомъ объ арестантахъ? Какъ же ты послѣ этого не фискалъ?» А что сказалъ бы самъ Лучезаровъ, еслибы узналъ когда-нибудь, что я передалъ кобылкѣ конфиденціально брошенную имъ мнѣ фразу? Я ждалъ поэтому прихода Огурцова съ величайшимъ волненіемъ.

Огурцовъ не скоро явился на зовъ. Вошелъ онъ въ камеру неохотной, грузной походкой, флегматичный, зацывшій жиромъ, въ бъломъ кухонномъ фартукі и съ высоко засученными рукавами. Я поглядълъ ему въ глаза и поспъшилъ спросить:

— Огурцовъ, развъ я говорилъ вамъ когда-нибудь, что Юхоревъ жаловался на васъ начальнику?

Минута молчанія, последовавшая за этимъ вопросомъ, была для меня тягостной минутой.

- А зачёмъ вамъ говорить мив, когда я самъ это хорошо знаю?—медлительно пробасилъ наконецъ Огурцовъ, окинувъ своего врага съ ногъ до головы ненавистнымъ взглядомъ.
  - У меня отлегло отъ сердца: не выдаль меня Огурцовъ!...
- Что ты знаешь, волчій роть?—подскочиль къ нему Юхоревъ съ стиснутыми кулаками.
- Самъ сучій ротъ! отвічаль молодой геркулесь, въ свою очередь приближансь къ лицу противника:—аль ты не знаешь, что у меня тоже кулакъ здоровый? Одному этакому живо брюшину выпущу.
- Да развѣ жъ ты не сказывалъ Мишкѣ Биркину про Ивана Николаевича? съъхалъ Юхоревъ на более удобную для себя позицію, сразу понижая тонъ.
  - Ничего не сказывалъ.

- Мишка! Эй, Собачья Почта, заревыть Юхоревъ, оглядываясь по всемъ сторонамъ, какъ разъяренный тигръ, ищущій добычи.
- Эге—откликнулся юркій Мишка, норовившій уже, было, шмыгнуть за дверь.
  - Что тебѣ сказываль Огурцовъ?
- Да что ты, молъ... на мъсто его другого хлъбопека хочешь просить у начальника.
- Не про то, сволочь, спрашивають тебя! Это-то я самому Огурцову въ глаза говорилъ... А что сказывалъ ему Николанчъ?
- Ты, можеть, звёзды тогда на потолке считаль, когда я тебё сказываль это?—спросиль и Огурцовь, тоже подступая къ Мишке;— а то, можеть, хочешь, чтобъ я ребра тебё хорошенько посчиталь?

Несчастный Звіздочеть завертілся между двухъ огней: для меня было очевидно, что Огурцовь не сберегъ-таки довіренной ему мною тайны и двіствительно что-то сболтнуль Биркину, но что теперь онъ готовъ пустить въ ходь свои дюжіе кулаки, лишь-бы только хоть какъ-нибудь оправить себя въ моихъ глазахъ, и перспектива отвідать этихъ знаменитыхъ кулаковъ мало улыбалась его легкомысленному конфиденту.

- Такъ называль онъ тебѣ Миколанча, аль нѣтъ?—бѣсился передъ Биркинымъ не менъе грозный Юхоревъ.
- Да давно въдь было эго, Юхоревъ... запамятовалъ я!—весь врасный, какъ ракъ, взиолидся трусливый Мишка.

Стальная рука Юхорева схватила его во мгновеніе ока за шивороть, приподняла, встряхнула раза два и вышвырнула за дверь камеры. Кобылка разразилась хохотомъ, а Юхоревъ неистовой бранью. Быстрыми шагами подошель онъ затемъ ко мив и, протягивая руку, сказаль:

— Ну, помиримтесь въ такомъ случав, Николанчъ. Я повврилъ этой сволочи, Собачьей Почтв, которой одно надо—порядочныхъ людей стравливать. Теперь я вполив вврю вамъ и прошу прощенья за поклепъ.

## VII.

## Герои новой партіи.—Открытіе Прони.

Горькое чувство обиды, приниженнаго самолюбія, попранной въ грязь любви къ этому несчастному, темному люду, искренней готовности отстанвать всегда и во всемь его интересы долгое время послѣ описанной исторіи волновали меня. Миѣ трудно было примириться съ мыслью, что меня поставили на очную ставку съ какимъ нибудь Огурцовымъ или Мишкой Звѣздочетомъ, одинъ минутный капризъ, одно слово которыхъ могли поставить меня въ самое позорное положеніе! На одну чашку вѣсовъ положили мое человѣческое достоинство, на другую авторитетъ Юхорева и за-

ставили меня съ сердечнымъ замираніемъ ждать, которая изъ этихъ двухъ чашекъ перетянеть въ глазахъ судей-зрителей, и кому изъ насъ они вынесуть обвинительный или оправдательный приговоръ! Сзывая сходку, я; очевидно, разсчитывалъ въ глубинѣ души, что кобылка, какъ одинъ человъкъ, подымется на мою защиту и выскажетъ Юхореву рѣзкое неодобреніе за взведенное на меня обвиненіе. Ничего подобнаго не случилось, однако. Ни одинъ голосъ не возвысился въ мою пользу; единственное, чего я дождался, это—что. Огурцовъ не рѣшился открыто предать меня. Но и туть пришла мнѣ на помощь его мстительная ненависть къ Юхореву! не будь этой послѣдней, считай и онъ нужнымъ заискивать передъ общимъ старостой, развѣ тогда поступилъ бы такъ благородно этотъ чисто-кровный представитель шпанки? Кто поручился бы въ этомъ?..

Въ тотъ же день Чирокъ, не присутствовавшій на сходкѣ, го-ворилъ мнѣ таинственно въ банѣ, гдѣ онъ стиралъ бѣлье и куда я случайно зашелъ:

- Хорошо мы внаемъ, Миколаичъ, что Юхоревъ глотъ. И то знаемъ, что онъ все, обязательно все, что въ тюрьмѣ дѣлается, Шестиглазому переводитъ. А только никакъ нельзя намъ было встать за тебя.
  - Почему же нельзя?
- Эхъ, ровно дитя ты малое, право! Не знаешь развѣ арестантскихъ порядковъ? Въдь намъ житья не станеть отъ Ивановъ: скажутъ, махоркой да мясомъ купили они васъ, продажныя души!...

Съ выраженіемъ подобнаго же тайнаго сочувствія подходили ко мив и многіе другіе арестанты, какъ изъ старой, такъ и изъ новой партіи. Изъ этой последней несколько человекъ присутствовали даже на сходке. Новички, еще полные ужасныхъ впечатленій этапнаго пути, а также слуховъ объ омерзительномъ пищевомъ режимъ другихъ рудниковъ, повидимому, совершенно искренно недоумъвали: какъ возможна такая черствая неблагодарность по отношенію къ людямъ, которымъ тюрьма столькимъ обязана?

— Помилуйте, да за такихъ людей надо вёчно Бога молить, а не то чтобы что... Сколько лётъ впереди всяческихъ стязаній да постовъ предвидится; отъ цынги одной, какъ собаки, подохнемъ безъ табачишку... А вы намъ помогу оказываете, заступниками въ кажинной бёдъ являетесь! Достаточно мы еще въ дорогѣ наслышаны; всюду вёдь слухъ-то пошелъ: не люди, а прямо анделы небесные! Ну, да не печальтесь, господа. Наша партія все по новому передвлаеть. Мы этимъ глотамъ вашимъ, Юхоревымъ-то разнымъ, почирикать много не дадимъ... Набаловали вы ихъ шибко! Ужъ такъ набаловали! Отъ насъ, ужъ повѣрьте, такой неблагодарности не дождетесь.

Такимъ искательнымъ языкомъ говорило вначалѣ большинство новоприбывшихъ. Отъ средняго типа старой партіи такого языка я давно уже не слыхалъ. Старые шелайскіе арестанты, «набалован-

ные» ли нашимъ деликатнымъ обращениемъ, «просвещение» ли шестиглазовскимъ суровымъ режимомъ, держались более горделиво и независимо, были въ высшей степени амбиціозны и чутки насчетъ охраны своего человеческаго достоинства въ отношеніяхъ съ нами. И какъ только новую партію смішали со старой, разбивъ по всёмъ девяти камерамъ, такъ этотъ независимый духъ сообщился сейчасъ же и большинству вновь пришедшихъ. До техъ поръзабитая и приниженная шпана очень быстро превратилась въ гордую «Испанію»...

Въ новой камеръ, куда переведены были мы съ Штейнгартомъ, очутилось съ нами шестеро новичковъ. Одинъ изъ нихъ, Струйскій по фамиліи, сынъ молкаго чиновника, гдё-то когда-то учился и пришель въ каторгу за фальшивыя кредитки. Въ обращении съ нами онъ старался блеснуть книжными оборотами рачи, ужимочками и манерами якобы светскаго пошиба, но за этой вижшией полированностью скрывалось самое неосвётимое невёжество и мелкая душонка. Заветнейшія помышленія этого человека вертелись около самой грубой и первобытной клубнички, и скоро даже среди арестантовъ онъ получилъ циничную кличку «любителя». Струйскій тотчасъ же внесь въ камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы съ Дмитріемъ должны были то и двло ежиться, выслушивая эти безконечные скабрезные анекдоты, это грязное и извращенное остроуміе. Какъ разъ передъ появленіемъ «любителя» въ нашей камерь составился въ этомъ отношеніи превосходній пій подборь обитателей. Въ одну изъ благодушныхъ минуть общей веселости и размягченія сердець мы съ Дмитріемъ, скоръе въ шутку, нежели серьезно, предложили своимъ сожителямъ никогда не произносить, находясь въ камеръ, ни одного площадного слова, подъ угрозой немедленной постановки банокъ провинившемуся. Камера приняма предложение съ восторгомъ... Къ чести Лунькова, Сохатаго, Ногайцева, поэта Владимірова, Железнаго Кота и некоторыхъ другихъ надо сказать, что все они и безъ того отличались больщой воздержностью на языкъ и прибъгали въ циничной ругани лишь въ самыхъ исключительныхъ случанхъ. Предложение было поэтому направлено, главнымъ образомъ, противъ Чирка. Онъ тотчасъ же зачесался по всемъ направленіямъ тела, что было у него всегда признакомъ большого волненія, и заговориль жалобно:

— И хитрые жъ вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я безъ этого слова жить не могу... Вамъ-то легко отвыкнуть, а миз, значитъ, кажный день банокъ придется отвъдывать? Нэтъ, я не согласенъ!

И съ языка его тугъ же сорвалось запретное выражение... Тогда Сохатый, Луньковъ, Ногайцевъ, Жельзный Котъ, Медвъжье Ушко и другіе кинулись на него всей оравой и отрубили такія здоровыя «банки», что здополучный Чирокъ оральне своимъ голо-



сожь и клядся и божился, что станеть впередь остерегаться... И точно, котя ему и чаще другихъ приходилось получать банки, но онъ изчаль съ этихъ поръ, насколько могъ, «остерегаться», и камера наша сдълзлась прямо образцовой по сдержанности на языкъ. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившимъ къ намъ обитателямъ чужихъ камеръ...

И воть, вся эта воздержность пошла прахомъ съ появленіемъ шестерыхъ новичковъ, ни образъ мыслей, ни характеръ которыхъ, ни внутренняя ценность решительно никому не были известны. Аборигены тюрьмы, не успъвшіе еще сблизиться съ новыми товарищами, не только не останавливали ихъ, но и сами начали опять мало-по-малу заражаться дурнымъ примеромъ: опять загремела кругомъ кабацкая брань, опять нравственная атмосфера сделалась душной и нестершино-смрадной. Что насается «любителя» Струйскаго, то онъ, казалось, и не замічаль того, что мы съ Диитріемъ чувствуемъ себя въ его обществі отвратительно, и продолжаль то и дело вступать съ нами въ беседы, причемъ держался самымъ галантнымъ и утонченно въждивымъ, на его взглядъ, образомъ. Но разъ, вечеромъ, когда, только что разсказавъ громогласно одинъ изъ своихъ безчисленныхъ сальныхъ анекдотовъ, онъ подошель съ самымъ развязнымъ видомъ къ нашимъ нарамъ и задаль Штейнгарту какой-то вопрось, последній поднялся въ страшномъ негодованіи и крикнуль ему:

— Прочь отъ меня, негодяй! Не смейте никогда больше со мной разговаривать!

Струйскій, не ожидавшій подобнаго афронта, опішиль. Онъ побліднівль и, весь какъ-то съежившись, приняль вдругь самый плачевный видъ.

— Дмитрій Петровичь, да что же я вамъ сділаль?—забормоталь онъ.

Штейнгартъ повернулся къ нему спиной.

- Я тебв, Струйскій, скажу воть что, заговориль тогда Чирокь, Митрій Петровичь и Ивань Миколанчь не любять этихъ самыхъ словъ. Не выносить, значить, душа, да и все туть! А ты такое, брать, мелешь, что ужъ чего мой пермяцкій языкъ любить срамо словить, а и мив, скажу тебв, подчась муторно становится...
- Дуракъ ты этакій, вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновенію, иронизируя, ты долженъ понимать, въ какую тюрьму попаль и съ какими людьми обращенье имфешь. Ты думаль, туть каторга, а на деле туть ниверситеть, и ты студентомъ долженъ понимать себя, воть что!
- У насъ банки отећкали до васъ кажному, кто только мать выругаетъ! съ гордостью добавилъ Луньковъ.
- А відь что-жь, ребята, самое это разлюбезное діло!—сорвался вдругь съ наръ плечистый мужчина съ непріятнымъ выраженіемъ краснаго, какъ морковь, угреватаго лица и маленькими

рыжими усиками, Карасевъ по фамиліи:—Я самъ смерть не люблю этой нашей дурной привычки... Давайте, братцы, и мы въ это согласіе вступимъ. Банки тому, сукиному сыну, кто хоть разъ помянетъ мать аль отца нехорошимъ словомъ.

И за этимъ энергичнымъ выкрикомъ онъ сдёлалъ въ воздухѣ энергичное движеніе кулакомъ.

— Что, брать Струйскій, завариль кашу?—захохоталь другой арестанть, спокойно лежавшій на нарахъ. Онъ давно уже производиль на меня непріятное впечатлівніе своими наглыми світлосіврыми глазами, постоянно оскаленными, какъ у волка, більми, какъ снівгь, зубами и всімь своимь лицомь, тоже осліпительно-більмы и прекрасно упитаннымь. Рядомъ съ этимъ антипатичнымъ, развизнымь блондиномъ, фамилія котораго была Тропинъ, лежаль худощавый брюнеть съ длинными усами и прямымъ, острымъ носомъ; темные глаза его въ глубокихъ впадинахъ смотріли произительнымъ, мрачнымъ и почти дикимъ взглядомъ. Этоть не пророниль пока ни одного слова.

Струйскій по прежнему стояль возлів нашихь нарь, повісивь голову и имін самый виноватый видь.

— Я что же... Я, какъ всв, господа, —продолжаль онъ оправдываться: —противъ общества и никогда не пойду. Я даже очень буду радъ... Конечно, глупая привычка наша всему причиной... Къ тому же иные настоящіе господа очень даже сами одобряють крвпкое слово... Приходилось мий и порядочное общество тоже видёть... Но ежели вашъ характеръ иного рода, такъ простите великодушно, и не зналъ въдь...

Несчастный «дюбитель» имель очень комичный видь въ своей растерянности.

- Больше, значить, не будете?—сурово спросиль его Динтрій, поворачиваясь въ нему и противъ воли улыбаясь виёстё со мною.
- Прямо языкъ себь позволю отрёзать! —обрадовался Струйскій, —прямо воть принесу ножикъ, подамъ въ руки и скажу: режьте, заслужиль!
- Ну, надо, значить, въ другую камеру проситься, съ барами намъ не житье!—гивно произнесь вдругь худощавый, мрачный брюнеть, поднявшись съ наръ. И, громко бряцая кандалами и стуча сапогами, онъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по камерѣ, крутя одной рукой усы и изподлобья бросая въ нашъ уголъ злые, пронизывающие взгляды.
- Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрильбицкій, славно, брать, отбриль!—залился веселымъ смихсмъ Тропинъ, перевалившись съ одного бока на другой и скаля свои острые, билые зубы.
- Дичь вы необразованная, еловая дичь!—ядовито бросиль въ сторону ихъ обоихъ Карасевъ, тоть мужчина съ непріятнымъ красныть лицомъ, который вызвался вступить въ «согласіе».

Я давно уже замічаль, что въ этомъ человікі, работаль ли

онъ, отдыхаль ли, разговариваль ли съ камъ, вачно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что то. Въчно онъ на что-нибудь ворчалъ, проклиналъ то начальство, то арестантовъ, то самого себя. Когда же не было повода къ чему либо придраться, онъ упорно молчаль по целымъ часамъ, угрюмо насупившись, съ налитыми кровью глазами безъ ресниць, съ подозрительно насторожившимся видомъ, точно зорко выжидая и выслеживая, где бы и въ чемъ бы уловить хоть тень обилы себв и оскорбленія. Очевидно, это быль человикь изъ породы техъ самогрызуновъ, недалекихъ, безпричинно злобныхъ и сварливыхъ, которые умеють делать несчастными и себя самихъ, и всехъ окружающихъ ихъ людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечія, то въ нихъ было что-то неестественное, слащаво сантиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью съ сожителями... Такъ, въ настоящую минуту онъ всталь ни съ того, ни съ сего на защиту благопристойности и съ гивномъ обрушился на двухъ товарищей, заявившихъ себя ся противниками.

— Ты, что-ль, образованный-то?—захохоталь пуще прежняго Тропинъ, приподнимая на локтъ свое нахальное лицо:—я, по крайности, грамотный, а ты-то до сегодня въдь полагаль, что книжку замъсто сахару съ чаемъ прикусывають! Недаромъ и фамилія-то твоя Карасевъ: караси въдь всъхъ рыбъ глупъе, братцы.

Кровь такъ и ударила въ лицо Карасеву.

- А твоя какая фамилія?—весь дрожа отъ злости и тщетно ломая голову, какой бы сокрушительный отвётъ придумать, спросиль онъ, подступая кошачьими шагами къ нарамъ противника:— ты кто такой будешь? Тропинъ?
- Ну, Тропинъ. А все жъ не Карасевъ. Завтра, захочу, Скатертевымъ буду, а все жъ не Карасевымъ!

Карасевъ, видимо, быль окончательно ошеломленъ этимъ непонятнымъ для него остроуміемъ и нѣсколько игновеній стоялъ, какъ очумѣлый, не зная что возразить. И вдругъ, подумавъ, раскатился самой отборной, трехъэтажной кабацкой руганью! Кобылка, какъ одинъ человѣкъ, покатилась со смѣху, не выдержалъ даже и мрачный Стрѣльбицкій, все время шагавшій по камерѣ.

— Ай да монахъ! Только что въ монахи поступить собирался... Ну, и удружилъ же! Молодчага!

Карасевъ окончательно потерялся.

— А чего-жъ онъ говорить мив глупости-то?—обращаясь къ камерв, заговориль онъ охрипшимъ голосомъ:—я въдь и самъ могу ему наговорить глупостей...

И долго еще въ такомъ родѣ шла между новичками перебранка, пока всѣ не улеглись, наконецъ, спать. Не помню уже въ какой связи, поздно вечеромъ, Стрѣльбицкій разсказалъ Тропину, лежа съ нимъ рядомъ на парахъ, одну страшную исторію изъ своего да-

мекаго прошлаго. Начала этой исторіи я не слышаль: должно быть, Стрельбицкій поветствоваль о своихъ разбойничьихъ похожденіяхъ гдё-то на югё Россіи. Шайка ихъ была переловлена, и озлобленные крестьяне хохлы посадили троихъ главарей ея, въ томъ числё и Стрельбицкаго, въ холодный погребъ.

- Ну, вотъ посадили. И помни, въ однихъ рубахахъ, со связанными руками, ногами! Глядимъ вокругъ—темно, ледъ. Холодно страсть. «Что-жъ, братцы, видно, помирать надо», —говоримъ промежъ себя. Помирать—такъ помирать! Стараемся уснуть, жмемся другъ къ другу; зубъ на вубъ не попадаетъ. Вдругъ ночью огни. Много народу, слышимъ, идегъ. «Бить ихъ мерзавцевъ!» Ну, бъда пришла. Ввалилась орава. Лупили, я тебъ скажу, такъ, что еле живыхъ оставили. Однако на смерть не убили. А что жъ, ты думаешь, сдълали? Привъсили за веревку, которой руки за спиной были скручены, къ балкъ, вылили на каждаго по ведру воды и ушли. Заледенъли мы всъ... Ну, вотъ какъ сосульки бываютъ зимой, съ крышъ висятъ. И такъ, братецъ ты мой, кажинный день по часу, по два стали мы висътъ: выльютъ на насъ по ведру воды и привяжутъ. А разъ, помню, цълыя сутки такъ продержали.
  - Да какъ же вы не померли? Въдь это насмоку какую, брать, ехватить было можно!
- Тутъ ужъ не до насмоки. Всв трое голосу сововиъ лишились, а одинъ въ горячке и померъ скоро. Другой товарищъ безъ голосу на всю жизнь остался, а у меня после отошло.
  - Ну, и долго-ль такъ держали васъ въ погребу?
  - Да почти шесть недвль.
  - Ну, врешь?!
- Ничего не вру. Ты, брать, не знаешь еще атихъ хохловъ! Такихъ другихъ варваровъ свёть не создавалъ.

Но, возмущаясь варварствомъ палачей-хохловъ, собеседники и не думали, повидимому, вспомнить о варварствахъ самого разсказчика, которыми была вызвана эта свиреная расправа. Я давно уже привыкъ къ такому одностороннему гуманизму своихъ сожителей; тымъ не меные, услышанный разсказъ, въ которомъ чунлась правда, обратилъ мое внимание на Стрельбицкаго: у человека, прошедшаго такую школу,-невольно думалось мив, скопилось въ душъ много мрака и ненависти, и долженъ быть гордый, непреклоиносильный характеръ... Что касается Струйскаго, то на него описанная исторія повліяла почему-то самымъ благотворнымъ образомъ: онъ не только пересталь срамословить, но и вообще какъ-то затихъ и совершенно ступевался въ камеръ. Его прежнюю роль взялъ на себя Тропинъ, которому, видимо, страшно нравилось доставлять мев и Штейнгарту возможно больше непріятностей. Струйскій, бывало, только разсказываль грязные анекдоты, онъ же теперь старался размазывать ихъ, всячески изукрашивать, варіировать и смаковать. И оборвать такого человека, подобно тому, какъ Дмитрій оборваль Струйскаго, было немыслимо: это значило бы пойта на крупный скандаль, въ которомъ несомнённо приняль бы участіє и озлобленный товарищъ Тропина—Стрёльбицкій. Оба они еще съ первыхъ же дней свели дружбу съ Юхоревымъ и все свободное отъ работы время неразлучно гуляли вмёстё по тюремному двору.

Въ тотъ самый день, какъ произопло примирение мое съ Юхоревымъ, последний прибежалъ и торжественно заявилъ:

— Иванъ Николаевичъ! Мы съ товарищами по прежнему будемъ брать у васъ табакъ и пользоваться вашимъ мясомъ. Миръ такъ ужъ, значитъ, миръ въ полной формъ!

Это было сказано такимъ тономъ, точно мив сообщалась огромная радость, и двлалось великое одолженіе... Однако, я тогда же
почувствоваль, что миръ этотъ былъ довольно неискрененъ и непроченъ, такъ какъ вызванъ былъ, главнымъ образомъ, необходимостью для Юхорева самому выпутаться какимъ-либо искуснымъ
маневромъ изъ неловкаго, двусмысленнаго положенія, въ какое онъ
попалъ на сходкв. Вся клика, двёствительно, по прежнему стала
принимать нашу махорку и всть въ постные дни скоромную пищу,
но въ отношеніяхъ ея съ нами не переставала чувствоваться напряженность и натянутость. Изъ новой партіи тотчасъ же выдълились элементы, которые быстро съ ней снюхались и заключили
оборонительный и наступательный союзъ: глазарями ихъ были
Тропинъ и Стрфльбицкій.

Но первый изъ этой достойной парочки заслуживаетъ того, чтобы на немъ нъсколько подольше остановиться. Подобно Сокольцеву, Тропинъ былъ софисть по натуръ, но софисть совствив въ другомъ родь, софистъ-мучитель, находившій величайшее наслажденіе въ возможности (если ніть случаевь мучить кого-либо физически) тервать чью нибудь душу, мочалить чьи-либо нервы, наконецъ кощунствовать и издеваться надъ какой-либо признанной всьми свитыней. Отчаянный болтунище, онъ по целымъ вечерамъ ораторотвовалъ, напр., на тему, что честность-вздоръ и одно лицемвріе, что и вов тв, кто ее проповідуеть, если не тупоумные дураки, врод'в крестьянъ, то въ глубин'в души первостатейные подлецы и негодяи, богатые люди, живущіе на чужой счеть, чужимъ трудомъ и потомъ. Прочитавъ когда-то какой-то романъ изъ жизни іезуитовъ, Тропинъ пропагандировалъ теперь устройство такого мошенническаго ордена, который покрыль бы своей сътью всю Россію и сталь бы неодолимой силой. Путаница понятій въ этихъ дикихъ вешийнкоп ский чхвтром

Вступать съ Тропинымъ въ какой нибудь споръ было совершенно безправно, такъ какъ все, что имъ говорилось, говорилось намъренно, изъ желанія позлить меня съ Штейнгартомъ, вывести изъ себя. И Штейнгартъ, дъйствительно, выходилъ иногда изъ терпрыія, схватывался съ нимъ, пытался пристыдить, урезонить. Но это только бодьше поджигало безстыднаго человака, и и предпочиталъ бороться съ нимъ убивающимъ презраніемъ.

Но какая,—спросить читатель,—была, собственно, причина его ненависти къ намъ, къ людямъ, отъ которыхъ онъ пользовался матеріальной выгодой и передъ которыми, казалось бы, долженъ былъ въ силу своей дешевой натуришки скорве заискивать и пресмыкаться? Я думаю, одна только причина—пожирающая скука, страшное раздраженіе противъ образцовой каторжной тюрьмы, далеко уже славившейся среди арестантовъ «просвещенностью» своихъ обитателей. Не меньше, чёмъ меё съ Штейнгартомъ, досаждаль онъ и самому бравому капитану почти ежедневными приставаніями — перевести его въ другой рудникъ. Излагалъ онъ эти просьбы также въ высшей степени развязно и даже нахально, принимая, однако, видъ не то простофили, не то юродиваго и тёмъ оставляя себё лазвёку спасенія отъ цаказанія за дерзость.

- Господинъ начальникъ, начиналъ онъ одну изъ такихъ водыновъ: — у меня носъ провадивается.
- Что такое?—удивленно поднималь голову великоленный капитанъ.
- У меня, знаете, сифилисъ и очень даже сердитый сифилисъ: я здёсь всёхъ арестантовъ, а можетъ, и самихъ надзирателей, навърное, перезаражу. Каждый день у меня то въ одномъ, то въ другомъ мёстё новый прыщъ вскочить.
  - Такъ ступай къ фельдшеру, въ больницу!
- Фершаль говорить, что у него нёть для такихъ больныхъ коекъ. А у меня, я правду вамъ сказываю, господинъ начальникъ, носъ скоро провалится...
- Чорть знаеть, братець! другой и нось, что ли, тебѣ могу приставить? Чего ты ко мив съ носомъ своимъ лавещь?

И, съ отвращениемъ покручивая собственнымъ органомъ обонинія, Лучезаровъ, какъ бомба, вылеталъ изъ камеры въ корридоръ Трогинъ же, нагло скаля зубы, подходилъ къ нашимъ нарамъ и, не обращая вниманія на то, что мы не разъ заявляли ему о своемъ нежеланіи имѣть съ нимъ какое-либо дѣло, начиналъ повѣствовать Дмитрію о своей болѣзни. При всей своей непріязни къ намъ, формально онъ не переставалъ быть вѣжливымъ, говорилъ «вы» и не иначе обращался, какъ со словами «Иванъ Николаевичъ», «Дмитрій Петровичъ» или «господинъ Штенгоръ».

— Я читаль где-то, господинь Штенгорь, не знаю правду ли, нать ли, — что въ настоящее время уже два трети человаческаго рода заражены сифилисомъ, и что самое лучшее будеть, если и остальная треть возможно скорай имъ заразится. Тогда, будто бы, болазнь сама собой прекратится. Значить, я гакъ полагаю, что болазни этой не только стыдиться нечего, но даже гордиться ею сладуеть.

Прошлое Тропина, двадцатилѣтняго каторжанина (рецидивиста № 11. Отдажъ Л. 8



н. кажется, оффиціально извёстнаго подъ ложной фамиліей) обыло въ арестантокомъ смысле не изъ серьезныхъ. Началъ онъ свою тюремную карьеру въ качествъ самаго обыкновеннаго жулика изъ техъ южныхъ «ракловъ», какими особенно славится городъ Никодаевъ, мъсто его родины. Не знаю, гдв научился онъ грамоть и гдв нахватался техъ книжныхъ верхущекъ, знаніемъ которыхъ несомнънно превосходиль большинство шелайскихъ обитателей. Если и были среди нихъ люди, не меньше его читавшіе и даже кончившіе курсы уёздныхъ училищъ и прогимназій, то Тропинъ, уступая. ниъ въ чисто вившней полированности, грубостью своей напоминая скорве невежественнаго простолюдина, быль за то выше ихъ всъхъ по природному уму, гибкому, цинично-изворотливому, пропитанному всякаго рода софистический ядомъ. Выть можеть, это быль единственный экземплярь изъ всёхъ когда-либо виденныхъ мною подонковъ отверженнаго міра, относительно котораго я затруднился бы сказать: есть ли у него въ сокровеннъйшей глубинъ души, въ той глубинъ, которая и самому обладателю ся лишь смутно известна, хоть что нибудь святое и заветное. У Семенова, напр., было въ высшей степени развито чувство какого-то особеянаго, мрачнаго и, пожалуй, даже страшнаго человеческаго достоинотва. чувство своеобразной арестантской чести и товарищества; что-то въ этомъ же роде было несомивино и въ Юхореве, и въ Сокольцевъ, и въ другихъ крупныхъ представителяхъ каторжнаго міра; но у Тропина, миж кажется, ничего не было, кром'в голаго. откровенно-пиничнаго эгонзма, для удовлетворенія котораго онъ не остановился бы, вероятно, ни перель какой гнусностью, ни передъ какемъ здолействомъ. Впрочемъ, къ этому следуетъ прибавить. что онъ производиль, при всей своей развазности и нахальства. внечативніе страшнаго труса, способнаго ныть и плакать отъ порева собственнаго пальца. Я уже упоминаль о томъ, что, ведя себя дерзко и иногда прямо нахально съ надзирателями и самимъ Шестиглазымъ, нередко попадая за это даже въ темный карперъ, онъ викогда не переходиль границь, за которыми начиналось бы явное преступленіе. Той же политики онь держался, вероятно, и на воль, то есть не шель, подобно другимъ преступникамъ, напроломъ, а старался действовать какими-нибудь скрытными изворотами, изъ за угла или черезъ мелкихъ помощниковъ, самому себъ оставляя всегда спасительную дазейку. Тропинъ, не скрывая отъ товарищей, громко, съ циничнымъ сарказмомъ надъ самимъ собой, говорияъ, что больше всего на свъть онъ боится веревия!.. Въ минуты самой обостренной борьбы съ Юхоревымъ я могъ любоваться и даже восхищаться этимъ человёкомъ, какъ своего рода силой; но Тронинъ ни разу за все время нашего знакомства, ни на одно самое даже короткое мгновеніе, не уміль внушить мий ни малійшаго чувства симпатіи или сожальнія, и я боюсь, что, давая изображеніе этого молодца, сгустиль нівсколько мрачныя краски... Кто зіваеть.

не была ин и здёсь виною недостаточная наблюдательность и вниманіе съ моей стороны? Быть можеть, другой, болёе терпимый и безпристрастный глазъ сумёль бы и въ Тропинё отыскать искру божію, безъ которой какъ-то трудно представить себё разумное существо—человёка... Но я описываю только то, что самъ видёль и чувствоваль.

Мишка Звёздочеть не переставаль и послё извёстной исторіи лебезить передо иною. Одной изъ его слабостей было, между прочимъ, изученіе заковыристыхъ иностранныхъ словъ, которыми онъ могь щеголять передъ шпанкой, и онъ то и дёло прибёгаль ко миё или къ Штейнгарту съ вопросами.

— Ну, теперь, Иванъ Николаевичъ, я уже знаю, что я галантный и интеллигентный человъкъ, индивидуй, либералъ, космополитъ и профессіональный астрономъ... А вотъ что еще мив разъясните: что это такое инціадива?

И, едва успавъ удовлетворить свое любопытство, торопливо убъгалъ куда то по неотложнымъ даламъ.

— Охъ ты, Собачья Почта!-говорили ому вслёдь арестанты.

Но однажды, покруживъ такимъ образомъ несколько разъ около Штейнгарта, прогудивавшагося вокругъ тюрьмы, онъ подошелъ къ нему и спросилъ съ обычнымъ беззаботнымъ видомъ:

— A скажите, пожалуйста, Дмитрій Петровичъ, для чего употребляется морфій?

Штейнгартъ объяснитъ. Затемъ онъ полюбопытствовалъ узнать, что такое опій, атропинъ, и какая разница въ действіи этихъ ядовъ на человека. Штейнгартъ вдругъ насторожился: всё эти яды имѣлись въ тюремной аптеке, и, кромё того, задавая свои вопросы, Мишка, противъ обыкновенія, чего-то внутренно волновался. Тревожное подозреніе мелькнуло у Дмитрія, и онъ очень строго сталъ допрашивать Виркина о причинахъ его любознательности. Биркинъ окончательно растерялся и началъ, по арестантскому выраженію, крутить хвостомъ во всё стороны. Штейнгартъ, въ свою очередь, принялъ еще более строгій тонъ и, наконецъ, добился отъ Мишки следующаго признанія:

- Я боюсь, Дмитрій Петровичь, какъ бы мит не попасть въ бъду... Я хочу бъжать изъ больничныхъ служителей, да меня гровится побить.
  - Кто такой грозится побить? Что вы говорите?
- Наши иваны... У нихъ поддёланъ ключъ къ аптеке, и они хотять, чтобъ я вошель туда ночью и взяль эти самые яды.
- Ага; вотъ что. Ну, и мерзавцы же! Только знаете что, Бирквиъ? Если вы не исполните ихъ просьбы, они только побьютъ васъ немного, а быть можетъ и совсемъ не побьють. Не такая вдесь тюрьма. Ну, а если исполните, тогда знайте, что вамъ не миновать висълицы, или, по крайней мъръ, новой каторги. А вамъ въдь черезъ четыре мъсяца на поселение выходить!



Мишка побледивль.

- Присоветуйте, что же мив делать?
- Скажите имъ, что въ аптекв изтъ этихъ ядовъ.
- Нельзя. Тропинъ самъ видёлъ мертвую голову на ящикахъ. Онъ чуть не каждый въдь день къ фершалу лёчиться ходитъ.
- Такъ вотъ что: я дамъ вамъ магнезіи или другихъ какихънибудь пустяковъ, а вы скажите имъ, что это и есть ядъ. Не станутъ же они на языкъ пробовать, подлецы этакіе.

Мишка, видимо, сильно обрадовался этому плану и, поблагодаривъ Штейнгарта за советь, быстро умчался.

Но Штейнгарть быль взволновань. Онь долго совещался со мной и Вашуровымь, и мы не могли придти ни къ какому спасительному решеню. Доносить Шестиглазому о безумной затей арестантовь намь не приходило; конечно, и въ голову; рекомендовать осторожность Землянскому, который такъ дружиль съ Юхоревымъ и могь въ конце концовъ лично выдать ему все, что угодно, особенно въ пьяномъ виде, было бы глупо. Я посоветоваль Дмитрію, чтобы онъ при первомъ удобномъ случай самъ провериль количество имевшихся въ аптеке ядовъ и затемъ следиль не только за Биркинымъ, но и за самимъ Землянскимъ. Произвести, однако, такую проверку Дмитрію удалось не скоро.

Почти въ тотъ же день, когда происходилъ разговоръ съ Мишкой Звъздочетомъ, Тропинъ подошелъ къ Штейнгарту при всей камеръ и спросилъ съ обычной развизной улыбкой:

— Скажите, пожайлуста, Дмитрій Петровичь, что это за штука такая атропинь? Правда ли, будто отрава такая существуєть, читаль я въ какой-то книжкі:

Взволнованный Штейнгартъ поглядель ему пристально въглаза и отчеканилъ:

— Действительно, есть такая штука. Первая буква этого слово а есть греческая частица, обозначающая отрицаніе: не нужно, моль... И выходить, что атропина есть то, о чемъ даже и знать не нужно Тропину! Воть что это такое.

Тропинъ весело захохоталъ: казалось, ему ужасно понравилась остроумная шутка.

- Но зачемъ этимъ негодяямъ понадобился ядъ? допрашивалъ меня все эти дни дни негодующій Штейнгартъ.
- Ну, это-то я отлично понимаю зачёмъ, —объяснять я: —много разъ приходилось мий слышать ихъ бесёды на этоть счеть.
  Ядъ, хорошій, тонкій ядъ—это своего рода философскій камень
  алхимиковъ, о которомъ мечтають всё эти Тропины, Юхоревы,
  Сокольцевы. Они думають, что, имбя такое оружіе, они будуть
  всесильны и безнаказанно могуть убивать и грабить.
- Такъ вы думаете, они для подвиговъ на воле, а не въ тюрьме хотять теперь раздобыть его?
  - Я почти увъренъ въ этомъ. Запасают я на далекое буду-

щее. Да впрочемъ, почему на далекое? Юхоревъ-то почти на дняхъ въдь долженъ выйти въ вольную команду.

Между темъ долгія прогулки Юхорева съ Тропинымъ, Стрельбицкимъ и другими по тюре мному двору и какія-то тайныя совещанія продолжались ежедневно. Къ этому избранному обществу присоединялся иногда и Гнуст-Шматовъ. Юхоревъ вскоръ, действительно, долженъ былъ выйти въ вольную команду и, должно быть, торопился преподать своимъ ученикамъ уроки долгаго мошенническаго опыта. Въ одинъ прекрасный вечеръ имя его прочитали на поверке въ числе освобождаемыхъ на жительство внё тюрьмы, онъ забралъ свои вещи и тотчасъ же ущелъ за ворота. Признаюсь, я вздохнулъ не безъ тайнаго удовольствія, думая, что никому другому изъ арестантовъ уже не удастся такъ верховодить кобылкой, экономомъ, фельдшеромъ и самимъ Шестиглазымъ.

Была уже середина лета.

Въ тюрьм'в наступила отрадная тишина, отдыхъ посл'в вс'яхъ пережитыхъ треволненій. Все это время арестанты пот'яшались надъ Шматовымъ-Гнусомъ, который вздумалъ по уши влюбиться въ одну изъ каторжныхъ сильфидъ и то и д'яло верт'ялся около воротъ, въ тайной надежд'я увид'ять свою пассію. Надзиратели сначала заподозрили было Шматова въ какихъ-то жульническихъ планахъ и нам'яревіяхъ, но скоро и они понали въ общій тонъ, слыша постоянныя насм'яшки кобылки надъ Гнусомъ.

- Гнусъ, а Гнусъ? Да въдь она тебя, говорятъ, стряхиваетъ? Сказываетъ, что изъ тебя песокъ скоро посыплется?
  - .Ты бороду-то сбръй, дурачина, гляди, какъ помолодъешь! Ну, что и за Гнусъ у насъ, братцы! Одно слово любитель...

И воть, въ одно прекрасное утро вся тюрьма такъ и покатилась со смёху: Гнусъ, действительно, сбриль бороду и, закрутивъдлинные усы, расхаживаль по двору такимъ молодцомъ, словно ему было не больше двадцати летъ... Каждый разъ, какъ растворялись ворота, и домашніе рабочіе, исполняя должность быковъ, ехали съ бочкой по воду, добровольно впрагался вмёсте съ ними въ телегу и Гнусъ, чтобы хоть глазкомъ повидать свою красавицу, встретивъ ее где нибудь случайно за оградой. Самъ онъ, правда, никому не говориль этого, но болезненно ожиревшее лицо его съ большимъ несомъ, сопевшимъ не хуже паровика, и оскаленными гнилыми зубами, улыбалось такой блаженной и вмёсте лукавой улыбкой, что арестанты хватались въ порыве веселости руками за бока. Изредка только Шматовъ гнусавилъ:

- Завидно, небось, подлецы?
- Ну, а коли она, Гнусъ, записку тебѣ пришлетъ, какъ ты ее читать будешь?
  - Найду такихъ-прочтутъ.
  - Да въдъ переврутъ сучьи дъти!
    - Ты Николаичу дай, Гнуст.



— А онъ чвиъ лучше? Такой же волынщикъ, какъ и всв.

Дояго не давали такимъ образомъ Шматову проходу не только товарвщи-арестанты, но и надзиратели, скучавшіе не меньше
ихъ и тоже искавшіе предлога позубоскалить. Исключеніе представлять одинъ только Проня, «живая смерть», точно манекель
въ дни своего дежурства ходившій по тюрьмѣ, дѣйствуя во всемъ
«согласно инструкціи», молчаливый, педантичный и подозрительный. Онъ не смѣялся, подобно другимъ, надъ Шматовымъ, и я
не разъ замѣчалъ, идя въ кухню за кипяткомъ, какъ онъ, усѣвшись на главномъ тюремномъ крыльцѣ, искоса наблюдаетъ за гуляющимъ тутъ же, вдоль фасада тюрьмы, Геусомъ и какъ-то
особенно при этомъ навостряетъ свои рысьи ушки и глазки, не
смотря на то, что Гнусъ съ своей стороны усиленно заискиваетъ
и то и дѣло заговариваетъ:

— Прокопій Филипповичь, а вёдь скоро, пожалуй, нашему начальнику подполковничій чинъ выйдеть?

Или:

— А вёдь вамт, Прокопій Филипповичь, набавка жалованья должна выйте? Пятилётіе-то ваше на днахъ кончается, я слышаль?

Но на гладко выбритомъ, худощаво-блѣдномъ лицѣ образцоваго надзирателя не вздрагиваетъ ни одинъ мускулъ. Онъ отвѣчаетъ
односложными, ничего незначущими словами и продолжаетъ свои
ии для кого незамѣтныя, подозрительныя наблюденія. Но вотъ
Гнусъ, нѣсколько разъ прогулявшись такимъ образомъ взадъ и впередъ съ заможенными за спину руками, быстрымъ двеженіемъ повернулъ за уголъ тюрьмы и серылся. Кажется, что въ этомъ особеннаго? Соскучился человѣкъ ходить по одному мѣсту и ушелъ.
Но неподвижность статуи командора моментально соскочила съ Прони, и онъ, точно стрѣла, пущенная изъ лука, бросился къ противоположному углу тюрьмы, какъ бы желая—тоже для моціона—обѣжать ее кругомъ.

Поиски и наблюденія каторжнаго Лекока не оказались безплодными, и въ одно мертвенно-тихое посльобіденное время, когда большинство арестантовъ, пользуясь короткимъ отдыхомъ, спало богатырскимъ сномъ по камерамъ, Проня- Живая Смерть сдълалъважное открытіе, произведшее въ тюрьмів страшный переполохъ. Вынувъ половицу на одномъ изъ боковыхъ крылецъ тюрьмы, онънашелъ подъ ней цілый складъ вещей: массу лазаретнаго білья, арестантскихъ бредней, рубахъ, рукавицъ и пр. Мало того: по данному имъ сигналу,—вскорів послів того, какъ кучка арестантовъ, съ Гнусомъ въ томъ числів, выходила за ворота тюрьмы въ огородъ поливать капусту,—въ одной изъ грядъ нашли, повидимому, только что зарытую часть того же больничнаго білья. Немедленно явился въ тюрьму самъ бравый капитанъ, чуть не попавшійся отъ гнівнаго прилива крови къ лицу, и, осмотрівъ крыльцо съ потайнымъ складомъ, приказаль въ собственномъ присутствіи произвести во всёхъ камерахъ повальный обыскъ. Обыскъ этоть не далъ, однако, никакихъ новыхъ открытій.

— Я знаю главных виновников і! — кричаль Шестиглазый, грезясь заковать их въ наручни и отдать подъ судъ; — нетъ, мало суда: убыю и отвечать не буду!

Но на деле онъ, очевидно, не зналъ виновныхъ, а голыхъ подозреній (наученный прежними неудачными опытами) на этотъ разъ не решился послушаться. Не былъ почему-то арестованъ даже Шматовъ, котораго Проня виделъ убегающимъ отъ крыльца, и все репрессіи по отношенію къ тюрьме ограничились темъ, что снова было предписано надзирателямъ держать камеры подъ строжайщимъ запоромъ, некого не выпуская вонъ безъ самой крайней необходимости. Что касается Прони, то, вместо ожидаемой похвалы и поощренія, онъ получилъ суровый окрикъ:

— А вы глупы!.. Надо было устроить засаду и поймать этихъ артистовъ съ поличнымъ.

И .Лучезаровъ повернулся въ образцовому надзирателю спиной. Еще слышно было въ растворенное овно вухни, какъ онъ грозился упечь подъ судъ фельдшера Землянскаго. Но и изъ этой угрозы ничего не вышло, такъ какъ фельдшеръ привелъ въ свою защиту какіе-то факты, свалявшіе вину недосмотра на эконома, а послідній тоже какимъ-то образомъ выкрутился, и діло съ краленымъ більемъ такъ въ коний конповъ и заглохло.

Единственнымъ видимымъ последствиемъ открытия Прони было то, что любовь Гнуса въ тотъ же день точно рукой сняло... Онъ пересталъ бродить подъ воротами тюрьмы и добровольно впрягаться въ водовозную телету, пересталъ щеголять и только самодовольно скалилъ зубы, даван этимъ понять, какъ ловко водилъ онъ за носъ не только надзирателей, но и самихъ сожителей-арестантовъ.

— Ай, да и Гнусина!..—говорили последніе, раздумчиво качан головами.

Втайнъ поговаривали также (и, конечно, не безъ основаній), что складъ краденыхъ вещей принадлежаль, въ сущности, Юхореву, а Шматовъ былъ не больше, какъ его прислужникомъ-агентомъ: послъ выхода въ вольную команду главы товарищества Гнусъ производилъ ликвидацію его дълъ и успълъ уже сплавить за ворота тюрьмы столько вещей, что открытіе Прони захватило лишь жалкіе остатки былого величія...

(Окончаніе слъдуеть).

Л. Мельшинъ.



## Мормоны.

(Путевыя впечативнія и заметки).

До отхода повзда оставалось несколько минуть. Громадная и пестрая толпа наполняла «тихо-океанскій» вокзаль въ г. Чикаго; пассажиры, провожающіе и носильщики озабоченно сновали у кассъ и около багажныхъ пріемщиковъ; многіе тревожно посматривали на часы; повторялись наставленія, добрыя пожеланія, отдавались последнія приказанія, обычная картина вокзаловъ и пароходныхъ пристаней, всёмъ знакомая, но всегда несколько разстраивающая нервы. Вотъ раздается звонокъ. Невольно вздрагиваешь, хотя его и ожидаешь. Медлить некогда; я прохожу въ пульмановскій спальный вагонъ и отыскиваю свой занумерованный диванчикъ.

Противъ меня сидить дама лёть тридцати цяти съ симпатичнымъ, но задумчивымъ лицомъ и съ заплаканными глазами. Остальныя мёста тоже заняты удобно расположившимися мужчинами и женщинами. Двё электрическія лампы съ потолка вагона освёщають насъ своими ровными, бёлыми лучами. Вотъ тронулся поёздъ, тихо, чуть замётно тронулся, лишь слегка постукивая колесами на стыкахъ рельсъ. Въ окно замётно, какъ въ вечернихъ сумеркахъ мелькають ярко освёщенныя улицы, дома и фабрики. Мы прибавляемъ ходу, чаще звенить паровозный колоколъ, усиливается солидное громыханіе бёгущихъ вагоновъ; мелькающія зданія начинають сливаться, и, наконецъ, мы выёзжаемъ изъ шумнаго и пыльнаго Чикаго.

Я отвориль окно. Въ лицо мий пахнуль свйжій вітерь, пропитанный запахомъ полей и луговъ. Воть она—Америка, подумаль я, всматривансь въ неясные контуры пейзажа, все болёе и болёе скрывавшагося въ темноті надвигающейся ночи. Воть ті міста, гді недавно бродили индійцы и буйволы, гді не было дорогь, гді разстилались безконечныя преріи, и гді теперь между фермъ, по обработаннымъ полямъ, снабжающимъ Европу хлібомъ, пробігають ежедневно десятки и сотни пойздовъ... Воть страна, которая въ теченіе жизни одного поколінія прошла ті фазы развитія, на которыя Старый Свёть потратиль віка. И я долго стояль у окна

н все старался понять, въ чемъ заключается секреть этого удивительнаго Новаго Света.

Въ 10 часовъ утра, 18 августа, мы остановились у вокзала города Соленаго Озера. Пріёхавшіе со мною пассажиры скоро разошлись. У дверей стояль полисмень въ сёрой, фетровой, форменной шляпё съ бляхой. Я обратился къ нему съ просьбою указать мнв порядочный стель.

- А вотъ, сэръ,—сказалъ онъ, указывая рукой на высокое, красивое зданіе, расположенное какъ разъ противъ вокзала.—Этотъ отель не хуже остальныхъ.
- Не хуже, такъ и ладно, подумаль я и съ чемоданчикомъ въ руки пошель по указанному направлению. Съ первыхъ же щаговъ на меня пахнуло провинціальной простотой небольшого городка. Улицы напоминали густыя аллеи пирамидальных тополей. белыхъ акацій и высокихъ, темнозеленыхъ орешниковъ. Дома буквально утопали въ свежихъ садикахъ, въ целыхъ рощицахъ вишенъ, грушъ и апельсинныхъ деревьевъ. Вдоль тротуаровъ, въ выложенныхъ камнемъ канавкахъ, весело журчала чистая, прозрачная вода, проведенная съ высокихъ, грандіозныхъ горъ, которыя какъ бы непрерывнымъ кольцомъ охватывали городъ. На улицахъ народу было немного; это я сразу и съ удовольствіемъ замітиль, утомившись толкотней въ громадной толив Лендона. Нью-Іорка и Чикаго. Отель, действительно, оказался хорошимъ. Въ небольшой комнатив, оъ надписью «оффись», сидвла хозяйка-привътливая женщина, леть сорока пяти. Она сразу по выговору догадалась, что я иностранецъ, и спросила меня, откуда и куда я вду.
- Изъ Россіи... Россія...—повторила она.—Это ведь очень далеко, сэръ.

Во второмъ этажѣ миѣ отвели чистую комнату съ большой двухъспальной кроватью за 75 коп. въ сутки. Я отворилъ окио и просто былъ пораженъ красотою мормонской столицы. Всѣ улицы какъ бы упирались своими концами въ обрывистыя, скалистыя горы, которыя, какъ стѣны, окружали и защищали этотъ уголокъ отъ бурныхъ порывовъ кордильерскаго вѣтра. Горы, море и растительность—воть главные элементы красоты природы; здѣсь не хватало только моря. Я надѣлъ шляпу и въ самомъ хорешемъ расположения духа отправился на улицу.

— Вы, навърно, идете осматривать Табернаклъ, —сказала хозяйка, когда я проходилъ мимо нея. —Идите все прямо и пересъвите три улицы; немного подальше вы увидите арку орла.

Но я не пешелъ къ Табернаклу, а сталъ отыскивать книжный магазинъ, чтобы купить планъ города и его описаніе; кромъ того, мит хотьлось пріобръсти некоторыя сочиненія по мормонскому вопросу. Изъ гида Кинга я зналъ, что въ городъ есть книжный складъ Джоржа Каннона, — совътника мормонскаго президента, и что въ этомъ складъ можно достать всъ тъ книги и брошюры, ко-

торыя разсылаются мормонами съ цёлью пропаганды въ самыя отдаленныя части свёта. Эготъ-то именно складъя и рёшился найти, а чтобы получить надлежащія указанія, я вошель въ аптеку и спросиль себё десятокъ папиросъ и стаканъ сельтерской воды. Аптекарь разсказаль мий, что складъ находится въ концё улицы, и что имъ завёдуетъ мистеръ Персонъ, — видный мормонскій дёятель, одинъ изъ соредакторовъ мёстной газеты «Deseret News» и членъ мормонскаго совёта.

Если въ Россіи языкъ доводить до Кіева, то и въ Америкъ онъ оказываеть не меньшія услуги. Я скоро отыскаль складъ и вошель въ него. За прилавкомъ сидъла красивая, рослая блондинка, лёть двадцати и брюнеть безъ бороды, съ серьезными и умными глазами. Это и быль мистеръ Персонъ.

- Позвольте мий исторію мормонской церкви и еще какую нибудь книгу съ изложеніемъ догматовъ этого вёроученія, сказаль я.
- Такихъ книгъ очень много, отвётилъ мистеръ Персонъ, чье именно сочинение желаете вы получить?

Я объясниль, что не знакомъ съ литературою предмета, что прівхаль изъ Россіи, что котвль бы прочитать исторію морменовь и ихъ, такъ сказать, символь веры. Мы разговорились. Оказалось, что мистеръ Персонъ объевдиль всю Европу съ целью пропаганды и не быль только въ Россіи.

— Мы очень интересуемся Россіей,—сказаль онъ —Тамъ, кажется, нётъ нашихъ послёдователей, но мы думаемъ, что проповёдь мормонства въ Россіи могла бы имёть большой успёхъ. Мычитали нёкоторыя сочиненія графа Толстого и посылали ему наши брошюры. Графъ ихъ получиль и очень любезнымъ письмомъ выразиль намъ свою благодарность. Скажите, пожалуйста, въ чемъ состоить религія, основанная этимъ писателемъ?

Неожиданность вопроса меня сильно затруднила. Изъ роли интервьюе ра я попаль въ положеніе отвёчающаго. Но всетаки я постарался объяснить моему собесёднику, что мы—русскіе считаемъ графа Тол стого великимъ беллетристомъ, но не основателемъ новой религіи, что графъ Толстой, правда, критически относится къ основамъ православія, что онъ признаетъ лишь этику евангелія к особенно подчеркиваетъ идею «непротивленія злу», но онъ и самъ не смотрить на себя, какъ на проповёдника новой вёры; хотя и утверждаютъ, что въ Россіи есть «толстовцы», но, въ сущности, это не религіозная секта съ детально-разработанными догматикой и обрядами, а группа лицъ не курящихъ, не желающихъ ёсть убоину, не пьющихъ вина, считающихъ физическій трудъ обязательнымъ, отвергающихъ борьбу насиліемъ и т. д.

Мистеръ Персонъ слушалъ съ большимъ вниманіемъ и въ заключеніе предложилъ мей вчитаться въ мормонскую литературу и, если она мей понравится, распространять ее въ Россіц. Я поспъ-

шиль заявить, что «вчитаться» я готовь съ удовольствиемъ, но что по своимъ убъждениямъ не могу быть религизнымъ проповъдникомъ. Кромъ этого, я объяснияъ, что совращение православныхъ стнесено русскими законами къ разряду самыхъ тяжелыхъ преступлений...

Мистеръ Персонъ не предлагаль мий болйе миссіонерскихъ обязанностей; однако, не смотря на это, онъ очень любезно подарилъ мий цёлую кипу разныхъ книгъ и брошюръ.

- Скажите, пожалуйста, спросиль я, какъ могли вы отказаться отъ многоженства одного изъ догматовъ вашего ученія?
- Да мы и теперь утверждаемъ, что священное писаніе разрішаетъ многоженство. Мы и теперь повторяємъ, что теоретически полигамія допустима. Но відь вамъ извістно, что мы признаемъ світскую власть и подчиняемся ей, поэтому мы только покорились законодательству Штатовъ.

Довольно долго еще бесёдовали мы, усёвшись у прилавка. На всё мои вопросы представитель «гонимой» секты отвёчаль охотно и подробно. Совсёмъ не такъ разговаривають наши раскольники. Они или недоверчиво отмалчиваются, или фанатически высказывають свои мивнія не просто и покойно, а съ видомъ людей, пренебрегающихъ опасностью и немедленно готовыхъ претерпёть всякое мученіе.

- Въ чемъ же заключаются тв притеснения, которыя вы испытываете?—спросиль я.
- Несправедливыя притёсненія, серъ, возмутительныя!... Вопервыхъ, Утахъ — территорія, а не штатъ. Вследствіе этого мы лишены права избирать двухъ сенаторовъ въ законодательное собраніе и не имемъ представительства въ конгрессв. Правда, мы посылаемъ «делегата», но онъ иметъ только совещательный голосъ. Креме того, нашъ губернаторъ не нами избирается, а назначается въ Вашингтоне изъ «не мормоновъ». Этотъ губернаторъ виетъ право не утверждать вотированные нами местные законы.
  - Это-то вы и «называете жестокими гоненіями»?
- Конечно. Возмутительныя несправедливости! Утахъ многолюдиве, богаче и просвёщениве многихъ штатовъ союза, и всетаки Утахъ территорія. Яркій примфръ отстутствія вёротерпимости. Многоженство вотъ чёмъ насъ до сихъ поръ укоряютъ... но скажите, пожалуйста, почему небольшая группа полигамистовъ на берегахъ Соленаго Озера привлекаетъ всеобщее вниманіе и возбуждаетъ столь сильную ненависть? Почему наши враги не займутся обращеніемъ сотенъ милліоновъ другихъ полигамистовъ—китайцевъ, индусовъ, магометанъ и разныхъ язычниковъ? Вёдь только потому, что мы не достаточно сильны, чтобы сопротивляться.

Меня интересовало еще узнать, изть ли чего коммунистическаго въ мормонскомъ вёроученіи, и я спресиль объ этомъ мистера Персона. Онъ объясниль мий, что мормоны вполий признають частную собственность, и что ихъ религіозная община построена на этомъ приципв. Мормонская церковь, двиствительно, обладаеть значительною свётскою властью, но это обстоятельство не должно казаться удивительнымъ, если имёть въ виду, что мормонство—вёроученіе весьма молодое, отделеніе же свётской власти отъ духовной происходить лишь тамъ, гдё религіозный культь достаточно состарился.

— Здёсь, въ Утахъ, —продолжаль мистеръ Персонъ, насъ — мормоновъ около 400 тыс. человёкъ, на Сандвичевыхъ островахъ и въ Мексикъ мы насчитываемъ тысячъ до 6 последователей. Въ Европъ, въроятно, тоже есть столько же. Главнымъ образомъ, они находятся въ Швеціи, Норвегіи и въ Англіи; есть немного мормоновъ въ Германіи и даже въ Турціи. Пропаганда велась очень внергично, но за последнее время миссіонерское рвеніе почему-то заметно ослабело... Я не знаю, чемъ и объяснить такое явленіе. Наши проповедники избираются и разсылаются нашимъ церковнымъ советомъ, а для того, чтобы церковь всегда имёма нужныя средства, всякій изъ насъ ежегодно отдаетъ въ церковную кассу не мене одной десятой доли своихъ доходовъ. На эти деньги со-держатся и всё наши благотворительныя учрежденія...

Съ кипой книжекъ и брошюръ вышелъ я изъ склада. Необходимо было отнести эту ношу въ номеръ и тогда уже идти осматривать соборъ. Въ это время мимо меня пробъгалъ, лязгая о проволоку и позванивая, вагонъ электрической жельзной дороги. Я вскочилъ въ него и добхалъ до своей гостиницы.

Всякій, кто путешествоваль, знасть, съ какимъ особеннымъ интересомъ читаются газеты на чужой сторонь. Газета ласть массу сведеній и отвечаеть на массу вопросовь. По газете сейчась видно, чего требуеть читатель, какой умственной пищей привыкь онь питаться, что ему по плечу, на сколько онъ развить и образованъ, на какія стороны жизни обращаеть онъ свое вниманіе и т. д. и т. д. Съ большимъ любопытствомъ принялся я за чтеніе купленнаго мною номера «Deseret News», то есть, «Дезеретскихъ Новостей». Слово «Deseret» не англійское, а взято изъ книги Мормона и означаеть «медоносная пчела». Выло очевидно, что въ моихъ рукахъ находится мормонскій органъ. Подъ заглавіемъ стояль девизъ: — «правда и свобода». Великія слова, великій девизъ. — Л'втъ сорокъ тому назадъ, «Deseret News» была единственной газетой, выходившей на громадномъ пространстве между Сант-Франциско и рекою Миссури. Въ то время мормонамъ жилось плохо: они были вынуждены спасаться бысствомъ и поселиться въ пустыны. Тогда девизъ «правда и свобода» указываль на жгучую нужду. Но это время миновало; никто теперь не покущается грабить, разорять мли убивать мормоновъ, остались лишь незначительныя притесненія, какъ наследіе суроваго прошлаго, и великій, старинный девизъ мормонской газеты украшаеть собою столбцы газеты...

Читаю далье. На видномъ мьств напечатано воззвание, объясняющее, почему «Deseret News» следуеть выписывать предпочтительно всякой другой газеть. Во первыхъ, это следуеть делать потому, что «Deseret News»-органъ «современных» святыхъ церкви Христовой», посредствомъ котораго «отцы церкви» выражають свои взгляды. Во вторыхъ, этотъ органъ поддерживаетъ мастаня з производства: бумажныя фабрики, электротиціи и т. п. Мив показалось очень характернымъ, что религіозное значеніе органа, несомнино игравшее главную роль еще въ недавнее время, теперешніе издатели нашли нужнымъ подкръпить указаніемъ на торгово-промышленное значение газеты. Новыя вероучения всецело поглощають лишь первыхъ прозелитовъ; но скоро остываеть жгучесть религіознаго вопроса, и на первый планъ выдвигаются интересы политико-экономические. Со столбцовъ повременныхъ и всякихъ изданій вопросы віры неуклонно исчезають, сползають, и вхъ места занимають интересы более матеріальные. Существовалъ. наи не существоваль ангель Марони-этимъ не заняты теперь утахскія газеты; он'в теперь озабочены сборищами въ Чикаго и вообще рабочинъ вопросомъ. Очевидно, и здесь, въ столице Соленаго Овера опредвлились отношенія между богатыми и б'ядными. Очевидно для территоріи Утахъ прошло то время, когда равномірно бідные переселенцы-мормоны еще не были разделены на разко обособленные общественные влассы. Миновали невинные дни молодой религіозной общины, и наступиль періодь зрілаго возраста со всіми «проклятыми» вопросами, столь известными жителямъ Свѣта.

Конечно, всякій, кто быль въ городії Соленаго Озера, быль и въ Табернаклів. Табернаклів — это старый мормонскій храмъ, на смівну которому теперь воздвигнуть туть же рядомъ громадный изъ страго гранита въ готическомъ стилів соборъ, стоившій около 8 милліон. руб. Этоть новый соборъ красивъ, великъ и внушителенъ, но всетаки главный интересъ возбуждаетъ старый Табернаклів, который, какъ громадная черепаха, ютится между развісистыми высокими, ярко-зелеными деревьями. Построенъ Табернаклів очень просто: крыша его въ видів продолговатаго купола — пелузлипсоида, поконтся на низкой, толотой, вытянутой по элипсису, стінть, въ которой прорізано 20 большихъ дверей, служащихъ въто же время и окнами.

Въ саду, окружан щемъ Табернаклъ, никого не было, лишь вѣтерокъ шевелилъ дистьями и вѣтками. На стѣнъ храма и прочиталъ надпись: «Входите въ шестую дверь». Я последовалъ указанію и очутился въ огромномъ пустомъ и свѣтломъ зданіи. Бѣлый потолокъ, бълмя стъны, полъ, покрытый ковровъ, многочисленные ряды скамеекъ; громадный органъ съ мъдными трубами и ни одной иконы, ни одной статуи и ни одного украшенія... Только солнечные лучи, пронизывая листву, врывались въ стеклянныя двери и играли на полу, на скамейкахъ и на противоположной бълой церковной стънъ. Мнъ сначала показалось, что я одинъ въ Табернаклъ, но въ это время съ одной изъ скамеекъ поднялся и подошелъ ко мнъ старикъ сторожъ.

- Можно посмотръть? -- спросиль я.
- Да, да, привѣтливо отвѣтилъ старикъ, смотрите .. Все зданіе изъ дерева. Когда мы его строили, у насъ не было жельза... тутъ все изъ одного дерева, и это находять удивительнымъ... только хорошіе архитекторы могли справиться съ такой трудной задачей; вѣдь въ этомъ зданіи помѣщается до 10,000 человѣкъ.

Старикъ говорилъ съ оттънкомъ гордости. Было время, когда мормоны особенно цънили то, что въ ихъ средъ имъются образованные люди, искусные техники, ученые строители. Мой старый собесъдникъ сохранилъ въ себъ чувства этой минувшей эпохи, какъ бы игнорируя, что рядомъ съ Табернакломъ выросла новая постройка—громадный соборъ, дъйствительно доказывающій высокій уровень архитектурнаго искусства. Но какое дъло старику до новаго храма! Онъ помнитъ, когда строили Табернаклъ, онъ помнитъ всъ затрудненія, которыя тогда возникали, и гордую радость, охватившую переселенцевъ, когда затрудненія эти были побъждены.

— Вонъ какой выстроили соборъ, —продолжалъ старикъ тономъ нодавленнаго недоброжелательства къ готическому сопернику Табернакла. —Конечно, это великое зданіе, но его и выстроить не трудно было, имъя въ рукахъ и жельзо, и машины, и всякіе инструменты; а когда мы строили Табернаклъ, здъсь была пустыня, и мы работали лишь топорами, пилами и лонатами. Пройдите ка на ту сторону, да послушайте, какая здъсь акустика. Вотъ я уроню булавку, и вы услышите... да-съ, одну маденькую булавку... Развъ это не удивительно?..

Осторожно пробираясь между безконечными рядами скамеекъ по мягкому ковру, и подошель къ противоположной станв. Я воображаль себв былыя времена, когда въ этомъ, только что застроенномъ, храмв собирались люди, недавно бежавше изъ штата Иллинойсь и занятые устройствомъ культурнаго оззиса среди суровой и громадной пустыни. Какая здёсь была тогда атмосфера живой и вдохновляющей вёры. Какая странная смёсь фанатическихъ заботь о душё и дёльныхъ попеченій о мірскихъ благахъ. Здёсь, въ Табернакле, раздавались тогда удивительныя проповёди.

— Пусть всякій, вновь пришедшій,—говориль Брагамъ Юнгь, во первыхь, выучится разводить скоть, возділывать пшеницу, картофель и овесь. Уміть это ділать, значить угождать Господу Богу. И подобная проповёдь гармонировала съ этимъ зданіемъ, лишеннымъ всякихъ украшеній и статуй.

Я посмотрълъ на старика сторожа; онъ неподвижно стоялъ вдали, облокогившись на спинку скамейки, и казался мив малень-кой фигуркой.

- Слушайте,—сказаль онъ и добавиль шопотомъ:—каждое мое слово, сказанное даже шопотомъ, вы навърно хорошо разбираете.
  - Я, действительно, ясно слышаль каждое слово.
  - Теперь слушайте, какъ ударится булавка о скамейку.

Старикъ сділалъ какоо-то движеніе рукой, и я отчетливо услыхалъ характерный звукъ паденія булавки на деревянное сидінье.

- Воть видите, - самодовольно сказаль сторожь.

Я прислонился къ стънъ и любовался на окружающую меня иростоту. Глаза и вниманіе не разбъгались, и мысли, какъ звуки, пріобрътали здъсь ссередоточенную ясность. Вотъ храмъ, какъ разъ приспособленный для культа разума. Однако, здъсь върять въ басни про ангела Марони, про пророка Мормона, про очки Уримъ-Тумимъ и т. д. и т. д... Нътъ статуй, укращеній, но вмёсто нихъ есть смёшное суевъріе.

- Здась происходить служба?—спросиль я, возвратившись къ сторожу.
  - Да, да:-всякое воскресенье и всякій праздникъ.
  - Въ чемъ состоять ваша служба?
- Какъ въ чемъ?.. обыкновенная служба... поютъ гимны, играютъ на органъ и говорятъ проповъди.
  - А вы всых пускаете, когда идеть объдня?
- Конечно... входи, кто хочеть: былый или черный. Мы рады всякому посётителю.

Я пожаль руку старика и сказаль ему, что Табернакль мей очень понравился. Старикь, видимо, остался доволень и даже проводиль меня до двери.

Могила Бригама Юнга находатся не на общемъ кладбищѣ, а въ садикъ при частномъ домѣ. Садикъ обнесенъ ръшеткой, но входная калитка не была заперта. Среди хорошенькой лужайки я увидалъ шесть каменныхъ плитъ съ надписями. Подъ одной покоились кости знаменитаго президента, а подъ остальными были погребены его върныя жены. Здѣсь, какъ и въ Табернаклѣ, поражала простота: нѣтъ мавзолея, нѣтъ даже памятника, а всего только простая гранитная плита съ лаконической надписью. Камень уже начивалъ вростать въ землю и, какъ бы, утопалъ въ зеленой, сочной травѣ. Стебельки, листочки и цвѣтки загибались надъ краями плиты, окружая ее живымъ зеленымъ вънкомъ.

— Вотъ тутъ-то, подъ этимъ камнемъ, думалъ я, лежатъ кооти Бригама Юнга, массивныя, прочныя кости, а большое крепкое его трао, навърно, уже давно разложилось и всосалось окружающею почвой. Чрезъ корешки этой свъжей травы атомы, изъ которыхъ когда-то состояль Бригамъ Юнгъ, поднялись и проникли въ эти сочные стебельки, листочки и цвътки. Я сорвалъ маленькую травку и спраталъ ее въ записную книжку. Пусть она въ далекой Россіи напомнитъ мнв о великомъ мормонв. «Великій»... имветь ли право Бригамъ Юнгъ на такой эпитетъ? Мнв кажется, что имветъ. Провести тысячи переселенцевъ чрезъ пустыню, съумёть выбрать мвсто, гдв остановиться, основать не только городъ, но цвлую колонію, завести политическій порядокъ въ общинв, разработать догматическую и обрядовую сторону новаго ввроученія и т. д. и т. д. Развъ все это подъ силу обыкновенному человѣку?

Наступаль вечерь, теплый, ясный, летній вечерь. Лучи солица уже не падали вь долину и на городь, а лишь слегка задевали и золотили вершины окружающихь горь. Я возвратился вь свой номерь усталый и скоро уснуль подъ лязганье проволски электрической желёзной дороги, проходившей подъ моимъ окномъ.

Часовъ въ 11 утра и услыхаль изъ своей комнаты паніе и ввуки фортепіано. Я вышель въ корридорь и уб'єдился, что музыка раздается въ соседней гостинной. Въ это время проходила знакомая уже мив хозяйка и любезно пригласила меня идти за ней. Въ гостинной находились три барышни и несколько мужчинъ. Одна изъ дъвушекъ аккомпанировала на рояль, а худощавый брюнеть пель. Барышин были молоды, красивы и чрезвычайно оживленны, но костюмъ ихъ меня въ первую минуту нъсколько удевиль: всё онё были одёты въ очень короткія юбки. спускавшіяся лишь немного ниже коленъ. Молодой человекъ обладаль пріятнымъ теноромъ. Я сель на кресло, около хозяйки. Она стала разопрашивать меня, люблю ли я музыку, не могу ли я что нибудь сыграть и нравится ли миз голосъ павца? Не имая музыкальныхъ талантовъ, я ограничился разговорами. Оказалось, что въ этой гостинной сходятся всё случайные обитатели номеровъ. Въ Россіи врядъ ли возможно открыть на такихъ начадахъ гостинную: публика наша недостаточно дисциплинирована, недостаточно благовоспитана. А въ Америкъ это въ порядкъ вещей. Здъсь, въ залахъ гостинницъ, знакомятоя, разговариваютъ, читаютъ, поють и играють, и всякій держить себя прилично, какъ будто находится вь доме самых уважаемых знакомых; и никто не думаеть, какъ у насъ же въ Россіи, что «за свои деньги» въ гостиннице стесняться нечего.

Городъ Соленаго Озера расположенъ не на самомъ берегу Соленаго Озера, и надо пробхать несколько версть, чтобы добраться



до «Garfield Beach», гдё устроены прекрасныя купальни. Въ «Garfield Beach > повздъ отходить по инскольку разъ въ день отъ вокзала, расположеннаго въ концъ города, въ большомъ саду; рельсы проложены по аллеямъ, и вагоны, пробегая, задевають за ветки. На вокзаль, когда и туда пришель, публики еще было мало. Машинисть и кондукторъ разгуливали по платформв и охотно вступали въ разговоръ. На всемъ лежалъ отпечатокъ провинціальной простоты, но всетаки въ назначенное время повздъ тронулся. Соленое Озеро-это единственное въ своемъ родъ явленіе. Во всемъ мірі ніть такой большой массы соленой воды на высоті 4300 фут. надъ уровнемъ океана. Соленое Озеро періодически то увеличивается, то сокращается, вероятно, вследствіе засариванія подземныхъ стоковъ. Въ настоящее время оно имфеть около 70 версть ширины и до 140 версть длины. Вода этого озера въ четыре раза солонъе воды океана, т. е. содержить приблизительно 22% соли, и по этой причинь озеро совершение необитаемо, совершенно безжизненно и мертво. Ни растенія, ни рыбы не могуть жить въ такомъ густомъ разсояв. Купающіеся въ Соленомъ Озерв испытывають необывновенное чувство: вода до того плотна и тяжела, что поддерживаеть человіческое тіло, какъ річная вода поддерживаеть пробку, и нъть возможности окунуться: при погружени головыподнимаются ноги, а опустите ноги, всплываеть голова. Однако двлать эти эксперименты надо осторожно, потому что легко получить воспаленіе главъ.

На большой террась общественной купальни разгуливала публика и смотрёла, какъ въ водё барахтались нъсколько любителей и любительницъ прохлады. Погода была свёжая, и довольно сильный вётеръ рябилъ поверхность удивительнаго озера. Я не рёшился выкупаться, да и зеленовато-бёлая волна мало къ себё манила. Это не то, что морской прибой, гдё пёнистые синеватые гребни, дсгоняя другъ друга, взбёгають на берегъ, гдё въ лицо дуеть особенный морской вётеръ, и гдё даже въ прохладную погоду пріятно поплавать. Безжизненность Соленаго Озера производить унылое впечатлёніе, берега-солончаки лишены растительности, прибой не выкидываеть даже мелкихъ раковинъ, и надъ зеленоватой поверхностью не летають веселыя чайки. Съ первымъ отходящимъ поёздомъ я уёхалъ въ городъ, гдё занялся чтеніемъ книгъ, данныхъ мнё мистеромъ Персономъ.

Исторія мормоновъ чрезвычайно интересна и поучительна. Она дойстойна вниманія уже потому, что помогаеть понимать, какъ вообще развиваются культы. Существують психологическіе законы, въ силу которыхъ человічество склонно увлекаться и принимать за истину нелішня басни, вздорныя и смішныя сказки. Но изучить эти законы довольно трудно на древнихъ религіяхъ, начала котом 11. Отділъ 1.

Digitized by Google

рыхъ скрываются въ давно прошедшихъ въкахъ и свъдънія о развитіи которыхъ заслонены массою миновъ и легендъ поздившиго измышленія. Мормонство—это религія нашего XIX въка; она возникла всего 60—70 лътъ тому назадъ, и всъ фазисы ен роста отразились на столбцахъ американскихъ газетъ и журналовъ

Основателенъ мормонства былъ Іосифъ Смитъ. Въ 1842 г. онъ помъстилъ въ Чикагской газетъ «Демократъ» свою автобіографію, \*) съ нъкоторыми выдержками изъ которой и нахожу нужнымъ познакомить читателей.

«Я родился, пишеть Смить, 23 декабря 1805 г. въ городъ Шаровъ Виндворскаго округа, въ штатъ Вермонтъ. Мой отецъ быль фермеръ и научилъ меня земледълю. Четырнадцати лътъ я сталъ размышлять о томъ, что необходимо приготовиться къ будущей жизни. Я замътилъ, что существуетъ много противоръчій въ нашихъ религіозныхъ, понятіяхъ: послъдователи одной въры развивали предо мною одну систему, послъдователи другой въры — другую систему, и всякій утверждалъ, что истина на его сторонъ. Догадываясь, что въ одно и то же время всё не могутъ быть правы, я ръшился серьезно заняться этимъ вопросомъ. Я былъ убъждевъ, что не Богъ внушилъ одной группъ людей върить такъ, а другой группъ людей върить совсёмъ иначе.

«Вечеромъ 21 сентября 1823 г. я усердно молился. Вдругъ мою комнату озариль свёть, подобный солнечному. Я задрожаль и увидаль передъ собою лучезарное существо—ангела, который объявиль мий, что наступаеть время второго пришествія Мессіи, и что Господь избираеть меня для выполненія нёкоторыхъ изъ его предначертаній.

«Мив также было объяснено все касающееся аборигеновъ Америки, кто они и откуда появилсь. Кромв того, я узналь, что существують золотые листы, на которыхъ записаны предсказанія пророковъ, жившихъ въ Америкв. Тря раза въ эту ночь являлся ко мив ангелъ и три раза повторяль одно и то же откровеніе. Впоследствій ангелъ Божій еще много разъ меня нав'ящаль, причемъ разсказаль мив все то, что должно случиться предъ концомъ міра. 22 сентября 1827 г. ангелъ Божій передаль мив золотые листы-скрижали.

«Священное писаніе, полученное мною, было начертано на золотыхъ листахъ шести дюймовъ ширины, восьми дюймовъ длины и толщиною, какъ обыкновенная жесть. Поверхность листовъ была покрыта огипетскими письменами, и всё листы были стянуты тремя кольцами и скрёплены вмёстё, какъ страницы толстой книги. Со скрижалями я получилъ странный инструментъ, названный ангеломъ «Уримъ-Тумимъ». Овъ состоялъ изъ двухъ прозрачныхъ камней, скрёпленныхъ небольшой дугой, вродё очковъ.



<sup>\*)</sup> A hand-book of reference Salt lake City Utah. 1884.

«При помощи Уримъ-Тумима по волъ. Божіей я перевель писанія. На этехъ въ высшей степени важныхъ и интересныхъ листахъ была изложена древняя всторія Америки, начиная съ того времени, какъ сюда переселилась группа лицъ после вавилонскаго отолпотворенія, и кончая V вікомъ нашей эры. Изъ писанія я узналь, что въ самыя древнія времена въ Америкъ жили двъ расы людей: Жаредиты, переселившіеся непосредственно съ вавилонской башин, и потомки Іосифа, перебравшісся въ Америку прямо изъ Іерусалима около 600 авть до Р. Хр. Жаредиты были истреблены израильтинами, потомки которыхъ и до сихъ поръ еще находятся въ Америкв и известны подъ названіемъ индейцевъ нии краснокожихъ. Посяв вознесенія въ Старомъ светв, Інсусь Христосъ явился въ Америкъ и здъсь во всей полнотъ повторилъ свое божественное ученіе. Здісь, въ Америкі, какь и на восточномъ континенть, были избраны Інсусомъ Христомъ апостолы проповъдники и евангелисты, издесь было установлено священно вачалів со всеми правами и дарами Святого Духа. Потомъ люди впали въ грахъ, и потины божественнаго учения начали забываться. И воть, чтобы это истинное учение не сововых утратилось, последнимъ пророкамъ было повелено изложить его въ сокращенномъ виде и написать исторію народа. Эти писанія было повелено зарыть въ землю, чтобы въ свое время они были найдены и присоединены къ библіи для ея дополненія. Эти писанія и есть книга пророка Мориона.

«Какъ только стало извъстно, что у меня находятся листы-скрижали, въ народъ съ быстротою вътра качали распространяться самые нелъпые слухи. На мой домъ нападали толпы негодяевъ, много разъ въ меня стръляли и вообще всячески старались отнять у меня листы. Но Господъ защищалъ меня, и многіе стали върнть моимъ словамъ.

«6 апрыля 1830 года въ штать Нью-Іоркъ, въ городъ Фастта. была мной основана «Церковь Христова Современных» Святых». Нѣсколько человъкъ получили откровение и даръ пророчества. Этн люди начали проповъдь новой веры и, хотя они и были малочисленны и слабы, но Господь ихъ поддерживалъ. Много народа покандось; мы ихъ крестили въ воде и сообщали имъ дары Святого Духа рукоположениемъ. Проповедь сопровождалась чудесами: появлялись виденія, делались предсказанія, изгонялись бесы, исцедялись больные. Съ этого времени распространение пошло поразительно быстро, и скоро возникли отдълы нашей церкви въ другихъ мъстахъ штата Нью-Іоркъ и въ штатахъ Пенсильванія, Огіо, Индіана и Миссури. Народъ толпами къ намъ присоединялся, мы покупали обширныя пространства земель, наши фермы славились своимъ достаткомъ, спокойствіе и счастіе нашихъ семействъ удивляли нашихъ соседей, которые часто были самыми дурными людьми, покинувшими свои отдаленныя родины лишь съ цълью избъжать правосудія. Эти яюди, занимавшіеся ночными кутежами, картежными и другими азартными играми, скачками и разнымъ спортомъ, сперва осмвивали насъ и нашу скромную трудовую жизнь, потомъ начали насъ преследовать. Сторонниковъ нашихъ били, раздевали, обмазывали дегтемъ и осмпали перьями, наши дома разоряли и поджигали и, наконецъ, насъ принудили бежать изъ своего мёстожительства. Мы удалились въ степи, где странствовали, отыскивая удобное мёсто для поселенія. Это было въ ноябре. Погода стояла холодная, и мы мерзли подъ открытомъ небомъ. Мы обращались съ жалобами и просьбами, но, не смотря на то, что въ нашихъ рукахъ были купчія крепости на землю, мы не могли добиться возстановленія своихъ правъ. Нашими фермами овладѣли негодяи, которые кромѣ того забрали въ свою пользу тысячи головъ нашего скота, овецъ, лошадей, коровъ и свиней, наши запасы, имущество, печатные станки и шрифты.

«Наконецъ, мы кое-какъ поселились около мъстечка Клей. До 1836 г. мы не испытывали здъсь насилій, но ежедневно слышали угрозы. Однако лътомъ наше положеніе ухудшилось: завистники, жадно смотръвшіе на наше имущество, собирались на сходки и уговаривались разорить и разогнать насъ, какъ въ округъ Джаксонъ. Мы не надъялись на заступничество правительственной власти и потому ръшились покинуть Клей.

«Слёдующее мёсто, избранное нами, быль округь Кальдвель и Давіасъ. Здёсь мы надёнлись жить покойно, потому что населеніе было весьма рёдкое. Мы опять завели обширныя фермы, но въ 1836 г. нашлись негодян, пожелавшіе безнаказанно воспользоваться нашимъ имуществомъ. Мёстный губернаторъ Богсъ издаль циркуляръ, который какъ бы ставилъ насъ внё закона. Шайки разбойниковъ угнали нашихъ лошадей, коровъ, свиней и овецъ. Мужчинъ убивали, а нашихъ женщинъ и дёвущекъ насиловали. Среди зимы, въ самое холодное время, въ самую дурную погоду мы опять были изгнаны изъ своихъ домовъ, и опять мы пустились нокать счастья.

«Въ 1839 году мы поседились въ штатъ Иллинойсъ. Тугъ въ первый разъ мы встретили добродушныхъ сосъдей, признающихъ законъ, правила справедливости и человъколюбія»...

На этомъ и кончается газетная статья Іосифа Смита. Хотя онъ и считалъ себя провидцемъ и пророкомъ, но митніе его о добродушіи иллинойскихъ состави было совстиъ ошибочное. Въ началі, дійствительно, мормоновъ не безпокоили и безпрепятственно позволили имъ выстроить городокъ Нову. Но такъ продолжалось не долго. Изъ Миссури приходили извістія, что мормоновъ можно избивать и разорять безнаказанно, что само правительство косо смотрить на нихъ, считая эту деспотическую теократію за імрегіим ін імрегіо. Надо замітить, что и мормоны не совстиъ скромно вели себя: они різко порицали религію состадей и навязывали имъ

свою книгу, написанную при помощи очковъ Уримъ-Тумимъ. Отношенія обострялись, и, наконець, въ 1844 г. начался настоящій
погромъ. Громадныя банды пьянаго народа принялись разорять и
жечь фермы, угонять скотъ. Мормоновъ старались уничтожить,
какъ вредную заразу. Избивали не только мужчинъ и женщинъ,
избивали даже дътей. Власти симпатизировали нападавшимъ и
даже подъ видомъ накихъ-то разслъдованій заключили Іосифа Смита въ тюрьму въ г. Карфагень. Въ 5 часовъ вечера 27 іюня
1844 г. въ тюрьму ворвалось нъсколько замаскированныхъ, людей,
Они безпрепятственно вытащили Смита изъ его камеры и разстръляли его въ корридоръ. Такъ трагически погибъ основатель мормонства.

О Іосифъ Смитъ написано чрезвычайно много, и онъ дестоинъ вниманія, какъ человікъ несомнінно выдающійся. Но, къ сожальнію, его характеристики грішать одной изъ двухъ крайностей: мормоны утверждають, что одинь лишь Інсусь Христось можеть сравниться съ ихъ первымъ президентомъ, а противники рисуютъ биета въ такихъ черныхъ краскахъ, что только сатана могъ выступить конкуррентомъ съ некоторыми шансами на успехъ. Въ столицѣ Соленаго Озера я купилъ портретъ Смита. «Пророкъ» сидить въ профиль; острый подбородовъ, острый носъ, глубово посаженные глаза, впалыя щеки и густые волосы, зачесанные клокомъ надо лбомъ, придають его физіономіи тонкое, ръщительное, хотя и ивсколько лукавое выраженіе. Конечно, для всякаго здравомыслащаго человъка совершенно ясно, что Іосифъ Смитъ морочилъ людей. Если даже допустить, что онъ иногда и галлюцинироваль и въ это время видълъ ангеловъ и даже съ ними разговаривалъ, все же исторія съ зодотыми листами и очками Уримъ-Тумимъ явно сочинена съ целью обмана. Современники Іосифа Смита свидетельствують, что онь обладаль крупнымь полемическимь талантомь и увлекажельнымъ красноречіемъ. Газетныя статьи Смита написаны очень ловко, жумвные его защищаться на суде было изумительное. Его жена-Эмма Смить несколько разъ выступала въ качествъ обванительницы: она изобличала своего мужа въ прелюбодъйствъ и въ жестокомъ обращения. Къ Эммъ Смить присоединялись враги мормоновъ и обвиняли «пророка» въ обманахъ и въ растратахъ общественныхъ денегь. Такихъ процессовъ насчитывають болье сорока, но Смить всякій разь выходиль оправданнымь. Популярность его въ извёстныхъ слояхъ была настолько велика, что незадолго до событія 27 Іюня 1844 г. онъ хотвль было выставить свою кандидатуру на постъ президента Соединенныхъ Штатовъ.

Изъ Иллинойсъ мормоны бъжали, какъ еврен изъ Египта. На этотъ разъръщено было искать счастья на «Дальнемъ Западъ». И вотъ, 4 февраля 1846 года начался великій мормонскій «исходъ». Зима была суровая; Миссисипи покрывалъ толстый слой льда; преріи были занесены спътомъ, а частые мятели и бураны особенно за-

труднями передвижение въ этихъ бездорожныхъ пространствахъ. 12,000 мормоновъ перебрались въ штатъ Іова и направились въ Кордильерамъ. Уцёлевшее имущество, провизія, сёмена хлёбовъ и земледёльческія орудія везли въ фургонахъ. Осенью того же-1846 года переселенцы кое какъ добрались до реки Миссури, до границы штата Небраска и здёсь зимовали. Весной 1847 г. Бригамъ Юнгъ, избранный президентомъ послё смерти Іосифа Смита, съ 142 піонерами отправился искать «обетованную землю». Четыре мёсяца пробирались они по преріямъ, выбирая направленіе по звёздамъ и по компасу. Часто приходилось голодать и даже ёсть сусликовъ и мышей. Но особенно трудно было доставать воду.

По ночамъ на піонеровъ нападали индійцы и стаи волковъ, и нъ виду этого приходилось во время остановокъ устраивать родъ укрупленнаго лагеря. Съ этой цёлью повозки и фургоны разставлялись такъ, чтобы изъ нихъ образовалось замкнутое кольцо, въсредину загонялись лошади и ослы, а вокругъ разводились огни.

Но главныя затрудненія явились, когда мормоны подошли къ Скалистымъ горамъ. Проходы имъ не были извёстны, и потому приходилось постоянно взбираться и спускаться по каменистымъ кручамъ. Лихорадка и цинга одолевали піонеровъ, а ноги почти V всёхъ были въ ранахъ. Наконецъ, 24 iюня 1847 г. путники спуотились въ долину Соленаго Озера. Бригамъ Юнгъ быстро сообравилъ, что эта долина удобна для поселенія, и рѣшилъ здѣсь остановиться. Въ то время эта местность была такъ мало изследована. что лаже не знали определенно, принадлежить ли она Мексики или Соединеннымъ Штатамъ. 28 іюня погода была жаркая, и солице немилосердно палило. Бригамъ Юнгъ страдалъ сильной лихорадкой. но, не смотря на это, верхомъ на лошади объезжалъ окрестности Соленаго Озера, выбирая місто для новаго города. За Юнгомъ одідовади Вульфордъ Вудруфъ, теперешній президенть мормоновъ, и другіе старъйшины. \*) Вдругъ юнгь остановился, и, ударивъ землю влюшкой, сказаль: «Воть на этомъ самомъ мёсте мы воздвигнемъ храмъ Господу Богу нашему». Поиски прекратились, и началась постройка города.

За піонерами прибыли и остальные мормоны. Трудности пути особенно отразились на женщинахъ и на діятяхъ, но ихъ поддерживала мысль наконецъ устроиться покойно, вий опасности отъ погромовъ. Съ радостью сстановились переселенцы въ долині Соленаго Озера, которая показалась имъ, дійствительно, Обітованною Землею. Соленое Озеро они назвали Мертвымъ Моремъ, небольшое озеро съ прісной водой—Сладкимъ Генисаретомъ, а протекающуютуть річку—Іорданомъ.

Съ этого момента начинается въ исторіи мормоновъ утахскій періодъ, который продслжается и до настоящаго времени. Въ

<sup>\*) «</sup>House of the Lord». Salt Lake city Utah. 1893.



пятьдесять леть мормоны успели поразительно много сделать. По статистическимъ даннымъ \*) видно, что Утахъ теперь богатая территорія; въ ней насчитывають около 1/2 милл. жителей, изъ которыхъ двъ трети мормоны; годовая доходность промышленных заведеній, гориаго промысла и сельскаго хозяйства достигаеть 30 милл. руб. Въ Утахъ болве 21/2 тыс. версть желвзныхъ дорогъ, 50 періодическихъ изданій, и вов дети обучаются въ школахъ. Въ городъ Соленаго Озера электрическое освъщение и болье 100 версть электрическихъ жельзныхъ дорогь, водопроволь и канализація. Кром'в столицы въ территоріи есть еще десять маленькихъ городовъ, также хорошо построенныхъ и обладающихъ всеми удобствами цивилизованныхъ центровъ. Приведенныя цифры красноречивы, но надо еще заметить, что между мормонами неть нащихъ, такъ какъ общественная благотворительность у нихъ прекрасно организована. Девять десятыхъ мормоновъ живуть въ своихъ собственныхъ домахъ и обработывають свои собственные участки, но неравномфриссть распределения богатотвъ начинаетъ н здёсь сильно проявляться: въ Утахъ уже много крупныхъ капиталистовъ-милліонеровъ. Самъ Бригамъ Юнгъ, умирая, оставилъ своимъ дътямъ имущество, оцененное въ десять милліоновъ рублей.

Мормоны очень любять указывать на то, что въ ихъ средъ чрезвычайно мало преступниковъ. Въ Тгаст. Ж 3. S. Lake City напечатаны следующія любопытныя данныя. 78% населенія города Соленаго озера—мормоны, и, не смотря на это, ежегодное число мормоновъ, наказанныхъ по приговорамъ суда, въ восемь разъ менье числа осужденныхъ «немормоновъ». Иными словами среди мормоновъ преступленія бываютъ въ 25 разъ реже, чемь среди утахскихъ христіанъ. Правда, многіе мормоны избегаютъ обращаться къ свётскому суду, и, кроме того, надо помнить, что утахскіе христіане—народъ не перворазрядный, но всетаки дисципленированность «современныхъ святыхъ» внё сомнёнія. Мормонство еще не состарилось, оно еще молодо и деятельно.

Противники мормоновъ соглашаются, что «современные овятые» несклонны къ кражамъ, буйствамъ, пьянству, дракамъ и тому подобнымъ обыкновеннымъ преступленіямъ. Но за то многіе увърены, что мормоны фанатичны и жестоки. Утверждають, напримъръ, что Бригамъ Юнгъ приказалъ одному мормону Джону Ли подкупить индъйцевъ и перебить около сотни эмигрантовъ, пришедшихъ въ долину Соленаго Озера и не пожелавшихъ подчиняться мормонамъ. Говорять, что и теперь «ангелы мстители» умерщеляють ренегатовъ въ Утахъ. Разсказывають, что одинъ простой мормонъ — Андерсонъ имълъ несчастіе полюбить дъвушку, понравившуюся старъйшинъ Клингенсмису; въ результатъ старъйшина, увъряя, что

<sup>\*)</sup> Kings. «Hand book of the U.S. London».—«The Mormon Metropolius» Utah 1963.



дъйствуетъ по воль Божіей, заръзалъ Андерсона и при этомъ держалъ его въ такомъ положеніи, что кровь стекла въ вырытую могилу. Утверждаютъ, что одинъ молодой человъкъ такъ же, какъ и Андерсонъ, поспорилъ съ епископомъ Сно изъ за невъсты. Сно будто бы кастрировалъ своего соперника, который вслъдствіе этого сошель съ ума, и т. д. и т. д. Мормоны старательно оспариваютъ эти разсказы, но очень можетъ быть, что въ періоды гоненій и грубаго фанатизма нъкоторыми мормонами и были совершены злодъйства. Не надо забывать, что и въ Европъ существовала инквизиція, и что до сихъ поръ нъкоторые виды религіозной борьбы не могуть быть названы иначе, какъ жестокими...

Необходимость вербовать прозедитовъ изъ среды христіанъ вынудила Іосифа Смита создать религію, во многомъ сходную съ христіанствомъ. Онъ весьма ловко заявилъ, что имѣетъ цѣлью не разрушить библію—ветхій и новый завѣты, а только дополнить ихъ. Смить обращалъ вниманіе своихъ слушателей на то, что въ библіи ничего не говорится объ Америкѣ, что безъ книги Мормона приходится допустить, что до Колумба въ теченіе 15 вѣковъ никто не проповѣдывалъ американцамъ евангельскихъ истинъ. Запутавши слушателей такимъ парадоксомъ, Смить предлагалъ имъ вникнуть въ его ученіе и въ доказательство вѣрности этого ученія приводиль доводы, скопированные съ доводовъ христіанскихъ богослововъ. Смитъ разсуждаль такъ:

- 1) Книга Мормона содержить въ себѣ ученіе столь высоконравотвенное и мудрое, что сочинить его было не подъ силу простому человѣку, и, слѣдовательно, Книга Мормона—боговдохновенна.
- 2) Когда онъ, Смить, переводиль Книгу Мормона, онъ все время находился подъ наитіемъ Святого Духа, что выразилось въ многочисленныхъ чудесахъ, имъ совершенныхъ, и, следовательно, Книга Мормона—боговдохновенна.
- 3) Кром'в того, онъ, Смить, пророчествоваль и, следовательно, быль подъ наитіемъ Святого Духа, а въ такомъ состояніи онъ могь только переводить боговдохновенное ученіе.

Конечно, о «высотв ученья» распространяться нечего. До сихъ поръ неизвестно, что доступно человеческому разуму и что недоступно. Одни считаютъ необычайно высокими правила человеческихъ жертвоприношеній и правила мести—око за око,—зубъ за зубъ, а другіе—открытія Ньютона, Лапласа и Дарвина. Всё люди находять, что та религія, которую они исповедують, лучше остальныхъ, что она совершенна, мудра и боговдохновенна. Всякій хвалить то, во что верить. Но о чудесахъ Смита нужно сказать несколько словъ. Въ мормонскихъ книгахъ описаны десятки и сотни чудесь, будто бы совершенныхъ «пророкомъ». Отъ прикосновенія его пальца изчезали бёльма, и слёпые прозрёвали, глухіе начинали прекрасно слышать, хромые и кальки вставали и начинали бъгать, нёмые получали даръ слова. Но чаще всего Смить занимался из-

тнаніемъ бесовъ. Оказывается, и въ XIX веке дьяволт не стказался отъ своей старой привычки залезать въ тела групниковъбинть охотно посрамляль обсовъ къ немалому удовольство своих зрителей. «Только безсмысленные люди, — говорять мормоны, — верять въ чудеса, совершенныя Смитомъ, те чудеса, которыя видели сотни и тысячи свидетелей».

О чудесахъ вообще написано такъ много, что мив нечего прибавить въ этому вопросу. Повторилась старая исторія: эпилептики и истеричные субъекты, легко поддающиеся гипнотическому внушенію, составили Смиту славу отміннаго чертогона. Людская молва пріукрасила дійствительные факты, и все это зарегистрировано въ мормонскихъ сочиненіяхъ. Въ романь Эмиля Зола-«Лурдъ» съ заивчательной тонкостью проанализирована психологія легковёрной толиы, в, конечно, въ Америкв происходило то же самое, что и у знаменитаго католическаго источника. Не менве типичными являются и пророчества мормонства. Эти пророчества были не только записаны, но и напечатаны въ 1832 г. «Современные святые» увъряють, что многія изъ предсказаній Смита уже успели блистательно оправдаться, Интересно посмотрёть, что дало поводь къ такому стран ному выводу. Уроки дельфійской Пифіи не пропали даромъ мормонскій пророкъ избъгаль опасной точности и прорицаль со вовин особенностями древняго лукаваго метода недомолвовъ. Вотъ примеры:

«И будуть войны после возстанія Южной Каролины, и последствіємь ихъ будеть разореніе и смерть многихь людей (какъ будто до возстанія Южной Каролины войны не сопровождались разореніями и смертями). Истинно говорю, придеть день, когда съ этого мёста начнется большая война, которая охватить всё народы. И южные штаты пойдуть противь штатовь северныхъ, и южные штаты обратятся за помощью къ другимъ народамъ и даже къ Великобританіи. Эти народы, въ свою очередь, заключать союзы, и война охватить всё націи.

«И придеть время, когда рабы возстануть на своихъ господъ, но господа не будуть застигнуты врасплохъ, а будуть вооружены и готовы въ битвъ.

«И придеть время, когда природные жители этой страны, замъчая, что ихъ земля отъ нихъ отбирается, возстанутъ, и тогда придется вытериъть большое горе.

«Итакъ, подъ сабельными ударами и въ потокахъ крови будетъ стонать человъчество. Распространятся и голодъ, и повальныя больни, и грянетъ громъ, и блеснетъ молнія, и земля будеть колебаться, и тогда всё люди на землё поймуть гнёвъ справедливо наказующаго Бога. И будеть такъ, пока не исчезнуть всё народы.

«Пусть перестануть возноситься до слука Всевышняго стоны Святыхъ, пусть перестанеть взывать къ отищению ихъ невини пролитая кровь.

«И стойте вы всё на своихъ мёстахъ и не шевелитесь, пока

не придеть день. Говорю вамъ, этоть день придетъ скорве, чёмъ вы думаете». И т. д., и т. д.

По митию мормоновъ, приведенныя пророчества самаго перваго сорта. Развъ американскіе рабы не возставали на господъ? а господа развъ не были вооружены? Развъ человъчество не стонало и не стонетъ подъ сабельными ударами? Развъ не заключались союзы между націями? Однимъ словомъ—все предсказанное сбылось, а что еще не исполнилось—непремънно сбудется. И толпа, не пріученная къ строгому мышленію, въритъ и удивляется силь такихъ доказательствъ.

Хотя «высота ученья», чудеса и пророчества и сослужили Смиту службу, все же ему пришлось считаться съ XIX въкомъ и потому, кромъ древнихъ средствъ, онъ выдвинулъ еще одно иовомодное «неопровержимое» доказательство. Онъ обнародовалъ протоколъ, подписанный, по его словамъ, тремя «очевидцами» («тремя моненниками»—по увъренію противниковъ). Правда, подписи не были засвидътельствованы у нотаріуса, но въ виду того, что рукоприкладчики подтверждали ссылку и не оспаривали документа, доказательство имъло въсъ. Позволяю себъ привести дословный переводъ этого смъщного протокола.

### ПОКАЗАНІЕ ТРЕХЪ СВИДЪТЕЛЕЙ. \*)

«Да будеть извъстно всвиъ націямъ, языкамъ и людямъ, до которыхъ дойдеть Книга Мормона: мы правдиво объявляемъ, что при насъ ангелъ Божій сошелъ съ неба и принесъ, и положилъ предъ нами скрижали, мы эти скрижали видъли, держали въ рукахъ и смотръли начертанія. Мы знаемъ, что лишь вслъдствіе милосердія Бога Отца и Господа нашего Іисуса Христа мы призваны подтвердить, что это сущая правда. Все это и по нашему мнѣнію чудесно, но, тымъ не менѣе, голосъ Господа повельлъ намъ это засвидътельствовать. Мы знаемъ, что, если будемъ върны Христу, то очистимъ свои одежды отъ пятенъ человѣческой крови и явимся свътлыми на Страшный Судь и пребудемъ со Христомъ во вѣки вѣковъ

Оливерг Каудери. Давидъ Витмерг. Мартинъ Харисъ».

Посмотримъ теперь, что заключаеть въ себъ «дополненіе» къ библів или такъ называемая Книга Мормона, качества которой столь убъдительно доказаны Смитомъ.

Послѣ вавилонскаго столпотворенія, какъ извѣстно, Господь разсѣяль возгордившихся строителей, предварительно «смѣшавъ ихъ языки». Въ числѣ прогиввившихъ Бога, по словамъ Книги Мормона, былъ—нѣвто Жаредъ и его семейство. Жаредиты усердно молили Бога о прощеніи, и Господь провель ихъ чрезъ пустыню по берегу моря. Здѣсь жаредиты прожили четыре года, построили



<sup>\*)</sup> The Book of Mormon. S. L. C. 1862.

корабль, похожій на ковчегь Ноя, помъстились въ немъ сами, захватили домашній скоть, провизію и отплыли. Сильный вітеръ подхватиль ковчегь и пригналь его къ берегамь Америки, где путники высадились. Жаредиты скоро размножились и разбогатьли, Возникли города, возвысились храмы. Но народъ сталъ забывать въру въ единаго Бога и впалъ въ идодопоклонство, вследствіе чего возникам смуты и войны. Вомиственный царь Коріонтурмъ покоотв отно племя за другимъ, и никто не могь противостоять его армін. Такъ продолжалось несколько леть, но, наконецъ, нашелся полководецъ Шицъ, который решился выступить противъ непобедимаго царя. Коріонтурмъ быль разбить, но самь упільяв и поклядся отистить Шицу. Четыре года Коріонтурив и Шицв набирали войска, наконецъ, созвавши всъхъ тогдащнихъ жителей Америки, они решились вступить въ бой. Одинъ лишь пророкъ Этеръ отказался принимать участіе въ кровопролитіи, которое длилось семь дней на берегахъ озера Онтаріо, у подошвы горы Кюмора. Объ арміи погибли до послъдняго человъка, и, еслибы не пророкъ Этеръ, некому было бы записать это событіе.

Самоистребленіе жаредитовъ произошло 1,600 леть после вавилонскаго столнотворенія. Въ это время, т. е. за 600 леть до Р. Хр., въ Герусалимъ жилъ пророкъ Лехи. По повелению Господа, онъ построиль ковчегь и достигь восточнаго берега Южной Америки, где основаль государство. Сыновья Лехи-Ламань и Лемуель стализавидовать успехамъ третьяго брата, добродетельнаго Нефи, и решились его убить, но Господь спасъ Нефи и наказаль Ламана и Лемуель: потомотво ихъ сделалось краснокожимъ. Дети Нефи образовали родъ республики и долгое время управлялись судьями, а краснокожію впали въ идолопоклонство, кормились охотой и часто грабили мерныхъ нефитовъ, среди которыхъ были пророки, предскавывавшіе скорое пришествіе Христа. Когда въ Азін родился Спаситель, въ Америкъ объ этомъ событи узнали по разнымъ сверхъестественнымъ признакамъ: два дня не закатывалось солнце, и на, пебъ появилась новая звъзда. Послъ вознесенія въ Старомъ Свъть. Христосъ явился въ Америкъ и здёсь проповедываль свое ученіе, безъ чего американны не могли бы спастись. Въ 400 г. послъ Р. Хр. нефитами управляль Мормонь, которому краснокожіе лама виты объявили войну. Мормонъ, во избъжаніе кровопролитія, увель свой народь въ Свверную Америку, но за нимъ гнались ламаниты, и у горы Кюмора, гдв погибли жаредиты, произошло страшное сраженіе между більми и краснокожими, и нефиты погибли, «какъ погибаетъ трава въ преріи во время степного поmapa>.

Последнимъ изъ нефитовъ былъ благочестивый пророкъ Морони—сынъ Мормона. Морони написалъ подробную исторію американскихъ жителей, начиная съ переселенія въ Америку жаредитовъ после вавиленскаго столпотворенія. Главнымъ матеріаломъ



этого труда послужила книга пророка Мормона, а также записи нефитскихъ судей и летопись пророка Этера.

Морони написаль свою исторію на золотыхъ листахъ-скрижаляхъ, тіхъ самыхъ, съ которыхъ впослідствіи Іосифъ Смить и сділаль свой знаменитый переводъ Книги Мормона, названной такъ лишь въ память отца Мормона.

Всякій разь, когда я думаю о быстромъ рость мормонской общины, я наталкиваюсь на интересный вопрось: мёшала или помогала мормонская религія этому росту? Въ ученіи Смита мы находимъ три догмата, имъвшихъ несомнънно большое вліяніе на соціальное развитіе мормоновъ. Во первыхъ, идея свътской власти церкви; во-вторыхъ-идея полигаміи и въ третьихъ-идея взаимопомощи съ нъкоторымъ соціалистическимъ оттънкомъ. Сильная перковная власть, конечно, украпила мормонскую общину, лиспаплинировала первоначальный разнохарактерный сбродь последовате. лей и поддерживала внутри сбщины порядокъ, необходиный для производительной работы. Деспотически-теократическій строй бываеть полезень только для мололыхъ обществъ. Какъ только люди привыкнуть жить мирно, руководиться не исключительно эгои стическими побужденіями, подчиняться требованіямъ обществен ной организаціи, такъ следуеть давать отставку отслужившему свою роль деспотически-теократическому режиму. Въ настоящее время въ Утахъ замъчается ослабление церковнаго влияния; даже мистеръ Персонъ говориль мий объ этомъ, указыван на малоусившность пропаганды. Въ Америкв, гдв существуетъ свобода личности, совъсти и прессы, эволюція учрежденій совершаетоя постепенно, а не скачками, какъ въ Старомъ Свете, где искусственныя плотины задерживають теченіе жизни. Мормонскій церковный деспотизмъ въ продолжевіе первыхъ 30-40 лать быль цементомъ общины, теперь же онъ болве не нужень и поэтому таеть и бледнесть.

О второмъ религіозно-соціальномъ факторѣ мормонства—политаміи приходится сказать приблизительно то же самое, что уже
сказано о принципѣ церковнаго деспотизма. Всѣ народы переживали періоды многоженства, которое уступаетъ свое мѣсто моногаміи только съ развитіемъ общественности, культуры и особенносъ прогрессомъ идеи равноправности мужчинъ и женщинъ. Въ
первое время, когда мормоны только что поселились на дикихъ
берегахъ Соленаго озера, многоженство оказало имъ свои услуги.
Влагодаря полигаміи, мормоны размножались чрезвычайно быстро,
нерѣдко можно было встрѣтить «современнаго святого», имѣющаго 20 и 40 дѣгей. Во вторыхъ, также констатировано, что месгоженство привлекало въ мормонскую секту немалое число мужщинъ, желавшихъ испытать прелести магометова рая, и женщинъ,
отчаявшихся найти себѣ партнера жизни въ средѣ христіанъ. Но
какъ только мормонская община выросла и развилась, развращаю-

щее вліяніе полигаміи начало все яснье и яснье сказываться. Не только соседи мормоновъ, но и сами они начали замечать, что ихъ женщины почти столь же принижены и подавлены, какъ женщины Востока. Выковой укладъ Востока выработаль особенный типь женщинь, вполив мирящихся съ рабски-гаремнымъ положеніемъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ такихъ женщинъ трудно найти, и мормонамъ приходилось немало работать, чтобы превратить англо-саксонокъ, шведокъ, нёмокъ и другихъ тому подобныхъ женщинъ въ покорныхъ мормонскихъ женъ. Задача была нелегкая, и хотя «современные святые» и добивались своего, все же въ сердцахъ мормонокъ не вымираль окончательно инстинктивный протесть. противъ полигаміи и противъ грубаго попиранія принципа равноправности мужчинъ и женщинъ. Это настроеніе характерно проявилось въ книге г-жи Витней \*), которая, хотя и выступаетъ зашитницей многоженства, все же не можетъ отрешиться отъ европейскихъ традицій, въвышихся слишкомъ сильно въ плоть и кровь.

Въ первыхъ главахъ своей книги г-жа Витней очень покойн разсуждаетъ о томъ, что Ветхій завётъ смотритъ на многоженство, какъ на институтъ вполнё богоугодный. Авраамъ, Ізковъ, Давидъ, Соломонъ и др. имёли по многу женъ. Новымъ Завётомъ, говоритъ г-жа Витней, не воспрещается многоженство, и самъ Іисусъ Христосъ, обличавшій блудъ и прелюбодейство, не высказался противъ полигаміи, а, напротивъ, заявилъ, что «не нарушить пришелъ, а исполнить» тотъ самый ветхій завётъ, который допускаетъ многоженство. Все это г-жа Витней развиваетъ очень спокойно, но далёв, когда она начинаетъ, въ видѣ примёра, разсказывать свою собственную жизнь, всякая строчка звучитъ драматизмомъ.

... «Я была первой женой моего мужа, —пишеть г-жа Витней. — У насъ были дети. На девятомъ году нашего брака мой мужъ задумаль еще разъ жениться, и мой отець поддерживаль его въ этомъ ръщения. Спросили и мое мивние. Это извъстие меня ужасно взволновало, и еслибы я не знала, что мой мужъ поступаеть лишь въ силу самыхъ чистыхъ религіовныхъ соображеній, я не была бы въ состоянии противостоять демону ревности. Но я страшилась прогивнить Господа Бога, хотя временами сердце мое разрывалось на части... Я молилась усердно, чтобы заглушить граховное чув ство... Наконоцъ, я сделалась одной изъ двухъ женъ моего мужа, и, могу сказать, душа моя очистилась, и любовь моя къ мужу превратилась въ экзальтацію. Я жила со второю женою въ одномъ дом'в, пока у нея не народилось троихъ детей, и только вследствіе тесноты мы разъехались. Наши дети всегда играли вместе и любили другъ друга не менве, чвиъ родные братья и сестры. Мон дети называли вторую жену моего мужа-«тетей», и ся дети на-



<sup>\*) &</sup>quot;Why we practice plural marriage". By Helen Whitnay. Salt Lake City 1889.

зывали меня также»... Задумывалась г-жа Витней и надъ вопросомъ: почему недопустимо многомужество, если допустимо многоженство? «Умъ женщины возмущается при мысли о поліандріи,—пвшеть она,— съ женской точки зрваія невозможно также понять, какъ можеть мужчина любить нёсколькихъ женъ? Причина этого, должно быть, заключается въ различной организаціи мужчинъ и женщинъ не понять любви мужчины къ нёсколькимъ женщинамъ. Любовь къ одному мужчивъ поглощаеть всё любовныя способности женщины, и мы—женщины обязаны върить свидътельству честныхъ мужчинъ, что они иначе созданы. Я часто задумывалась надъ этимъ вопросомъ и, лешь благодаря увёреніямъ моего отца, мужа и другихъ уважаемыхъ мною людей, я убёдилась, что это такъ».

Защита полигаміи г-жи Витней-не защита, а «бабы стоны». да вначе оно и быть не могло. Путешественникъ Диксонъ говорить, что могмонскія женщины показались ому подавленными: все ихъ время уходило на тяжелыя хозяйственныя работы и на няньчанье необыкновеннаго количества маленьких латей. Въ балныхъ семьяхь въ положение женъ замічалась еще одна достойная вниманія черта. Всліндствіе тісноты помінценія всінь женамь и мужу приходилось жить и спать въ одной комнать. Если мужъ быль человекомъ мало мальски магкаго характера, неспособнымъ завести деспотической дисциплины въ своемъ домв, старшія жены буквально завдали своихъ молодыхъ соперницъ, которыя, конечно, пользовались особеннымъ вниманіемъ мужа на глазахъ у женъ, уже нвсколько состарившихся. Легко составить себ'в понятіе о техъ тяжелыхъ драмахъ, которыя происходили въ этахъ американскихъ гаремахъ... Ссоры мормонскихъ женъ на почвѣ ревности нерѣдко вынуждали мужей прибъгать даже къ розгамъ.

Теперь я постараюсь возможно кратко изложить сущность мормонскаго въроученія. Эта религія, какъ и всё остальныя, развилась не сразу. Іосифъ Смить намітиль лишь основные догматы, которые уже впоследствій разработаль Орсонъ Пратть и другіе богословы: Подражая христіанству, Смить написаль мормонскій Символь Віры следующаго содержанія \*).

- 1) Мы въримъ въ Бога Отца, въ его сына-Інсуса Христа и въ духа Святого.
- 2) Мы вёримъ, что люди подлежать наказанію лишь за свои собственные грёхи, а не за грёхи Адама.
- 3) Мы віримъ, что послів искупительной смерти Христа, всів люди могуть спастись исполненіемъ того, что предписано Священнымъ Писаніемъ.
  - 4) Мы въримъ, что повельнія Священнаго Писанія сводятся

<sup>\*)</sup> Hand book of Reference S. Lake City 1884.

жъ четыремъ положеніямъ: а) въра въ Господа нашего Іпсуса Хряста, b) раскаяніе во грахахъ; с) крещеніе погруженіемъ во избавленіе отъ граховъ и d) рукоположеніе для полученія даровъ Духа Святого.

- 5) Мы вёримъ, что только тотъ, кто имёють право проповёдывать Слово Божіе и совершать священные обряды, можеть черезърукоположеніе, по наитію Святого Духа, обращать людей къ Богу.
- 6) Мы вёримъ, что церковь должна, какъ въ древности, состоять изъ апостоловъ, пророковъ, учителей, евангелистовъ и проч. и проч.
- 7) Мы въримъ въ чудеса, пророчества, откровенія, видънія, испъленія и т. п.
- 8) Мы веримъ, что Библія—слово Божіе, конечно, за исключенісмъ месть, неправильно переведенныхъ. Мы также признасмъ, что книга Мормона—Слово Божіе.
- 9) Мы въримъ всему, что Господь уже открыдъ мюдямъ, всему, что онъ теперь открываетъ, и мы въримъ, что Онъ еще многое откроетъ, касающееся небеснаго царствованія.
- 10) Мы въримъ буквально въ возстановленіе Израиля и въ возстановленіе десяти коленъ. Царство Сіона будеть основано на американскомъ континентв. Мы въримъ, что Христосъ будетъ царствовать на земле, и что земля обновится и получить райскую славу.
- 11) Мы въримъ, что должны требовать себъ права молиться Богу такъ, какъ подсказываетъ измъ наша совъсть. Мы признаемъ ето же право за всъми людьми. Пусть всякій молится, какъ ему угодно.
- 12) Мы въримъ, что должны покоряться законной власти королей, президентовъ, правителей и суда; мы уважаемъ, соблюдаемъ и поддерживаемъ законъ.
- 13). Мы ввримъ, что всё люди должны быть честны, правдивы, нравственны, скромны и доброжелательны ко всёмъ людямъ безъ исключенія. Мы можемъ сказать, что слёдуемъ указанію Павла: «мы во все вёримъ и на все надёемся». Мы многое вынесли и надёемся вынести все, что бы ни случилось. Мы стараемся подражать всему нравственному, высокому и похвальному».

Нельзя не замітить, что приведенный символь віры составлень плохо: главные догматы формулированы сбивчиво и неопреділенно. Вмісто сжатых точных выраженій, мы находим много фразь, довольно цвітистых но безсодержательных Одиннадцатый членъ провозглашаеть полную віротерпимость, но, къ сожалінію, эта идея была выставлена лишь съ цілью ослабить гоненія противъ мермоновь, сами же мормоны, особенно на первых порахъ, жестоко истили своимъ ренегатамъ.

Послѣ смерти Іосифа Смита мормонскіе богословы не мало поработали надъ своей религіей. Они составили какую-то странную сийсь изъ разныхъ теологическихъ, метафизическихъ и позитивнонаучныхъ идей, извистныхъ въ Америки за послидне 30—40 литъ. Греческая мифологія, буддизмъ, коранъ, язычество, талмудъ, христіанство и позитивизмъ послужили матеріаломъ Орсону Пратту и другимъ ученымъ мормонамъ для составленія запутанной, фантастической космогоніи и этики.

Матерія, по ихъ ученію, существовала вѣчно и будеть всегда существовать. Вслѣдствіе физико-химическихъ процессєвь изъ матеріи образовались и боги, и люди, и животныя, и растенія. Боговъ много, есть и богини, и всѣ они безсмертны. Главный богь находится въ центрѣ міра, на планетѣ Колобъ, отъ него произошло многочисленное безсмертное потомство...

Надземное пространство наполнено духами, которые, по мере рожденія людей входять въ нихъ, а послів смерти людей вылетають изъ ихъ тела и превращаются въ ангеловъ. Души бездетныхъ людей, то есть ихъангелы, делаются слугами душъ или ангеловътехъ людей, у которыхъ много детей. Также наказываются маловеры и непослушные, и, следовательно, главными добродетелями надо считать: веру, покорность и большесемейность. Бездетныя женщины, во избежаніе наказанія, могуть вступаеть въ «зам'естительные» браки, то есть, кроме мужа, еще венчаться съ кемъ нибудь изъ почтенныхъ мормонскихъ старвишинъ, которые изображаютъ изъ себя въ это время того или другого уже умершаго святого. Такимъ образомъ очевидно, что иногда допускается и поліандрія. Таннствъ-четыре: крещеніе, совершаемое чрезъ погруженіе надъ 8-ми летними детьми, причащеніе хлібомъ и водою, бракъ полигамическій и замістительный и священство-чрезъ рукоположение. Крещение можеть быть повторено несколько разъ «во спасеніе умершихъ не мормоновъ».

Утахскіе мормоны образують чрезвычайно дисциплинированную деспотическую теократію. Ихъ іерархія состоить изъ высіпихъ управителей по степени Мельхиседека: президента, трехъ сов'ятниковъ президента, дв'янадцати апостоловъ и семидесяти или ста сорока миссіонеровъ-пропов'ядниковъ. Низшая іерархія, по степенямъ Аарона, д'ялится на священниковъ, діаконовъ и учителей.

И до сихъ поръ мормоны увъряють, что ихъ руководители совершають чудеса: говорять, когда нужно, на всъхъ языкахъ, изгоняють бесовъ, испеляють больныхъ, пророчествують и т. д. и т. д.

Въ заключение и разскажу, какъ въ последнее время относилось къ мормонству правительство Соединенныхъ Штатовъ. Съ техъ поръ, какъ мормоны поселились въ Утахъ, они не испытывали более кровавыхъ и насильственныхъ преследований. Но большая часть американской печати и все разнообразное американское духовенство съ удивительной настойчивостью требовали репрессивныхъ меръ противъ мормонства, противъ «христанъ, впавшихъ въ позорное язычество». Особеннымъ фанатизмомъ отличался известный

бруклинскій пасторь Талмеджь, который въ своихъ проповідяхъ совътоваль идти на Утахъ новымъ крестовымъ походомъ для уничтоженія огнемъ и мечемъ «этого срама англо-саксонской расы». Такая энергичная агитація не осталась безъ результата. Въ вашингтонскомъ союзномъ законодательномъ собраніи образовалась большая группа, решившаяся бороться противъ мормоновъ. Но нелегко было найти практическій способъ для осуществленія задуманных стесненій. Конституція Соединенных Штатовъ признасть за штатами и за территоріями право м'вотнаго законодательства, и поэтому въ Вашингтоне невозможно было объявить преступленіемъ утахокую полигамію, такъ какъ подобную пенитенціарную новелду могло вотировать только собраніе въ городъ Соленаго Озера. Возникии жаркіе споры и въ прессё, и между юристами, и въ конгрессв. Одни утверждали, что союзное законодательное собраніе имъетъ конституціонное право объявить, что полигамія карается, какъ преступление во всехъ Соединенныхъ Штатахъ, что полобная мера является общегосударственной, а не только направленной противъ утахскихъ мормоновъ; другіе говорили, что принципъ религіозной свободы не позволяеть преследовать мормоновь, что и указанная міра подъ видомъ общаго закона для всіхъ Соединенных ъ Штатовъ, въ сущности, направлена только противъ многоженства на берегахъ Соленаго Озера. Въ 1887 г. сенаторы Эдмундъ и Тукеръ внесли въ конгрессъ законодательный проектъ, въ которомъ предлагали: 1) лишить гражданскихъ правъ всёхъ полигамистовъ; 2) виновныхъ въ полигаміи заключать въ тюрьму срокомъ до пяти льть и 3) конфисковать все имущество мормонских храмовь и передать его въ фондъ народнаго образованія. Этотъ билль, хотя и быль въ концъ концовъ принять, но встратиль чрезвычайно энергичную критику. Въ некоторыхъ речахъ американскихъ ораторовъ такъ красноръчиво выражены принципы религіозной свободы, что я позволяю себв привести небольшія выдержки. \*)

Сенаторъ Враунъ сказанъ:... «Билль предлагаетъ преследовать мормонскіе догматы и потому является выраженіемъ религіозной нетерпимости. Мормоны признають, что Іосифъ Смитъ пророкъ, такъ же, какъ я признаю, что Іеремія—пророкъ, и я имъю право обвинять мормоновъ лишь въ идейномъ заблужденіи, а не въ преступномъ дёяніи. Какое же основаніе имѣемъ мы для преследованій? Если мы начнемъ уничтожать хотя бы самыя непопулярныя секты единственно въ силу религіознаго разномыслія, врядъ ли возможно будетъ поручиться, что скоро не запылають костры, не откроются двери темницъ для колдуній и не подвергнутся разоренію католическіе монастыри. Мы, можетъ быть, скоро лишимъ избирательныхъ правъ всёхъ, признающихъ непогрёшимость папы, таинство пресуществленія и крещеніе чрезъ погруженіе въ воду.

№ 11. Отдажа Л.

<sup>\*)</sup> Tract. N. 3. By elder John Morgan. S. Lake City.

Мы вотупаемъ на опасный путь. Народная нетерпимость обращена теперь на мормоновъ, но когда мы съ ними раздълаемся, найдутся новыя жертвы преслъдованій.

«Для того, чтобы сломить мормоновъ, мы съ легкимъ серацемъ собираемся нарушить право мёстнаго самоуправленія; мы хотимъ отдать на разграбленіе богатую область Утахъ.

«Господинъ президенть! Я никогда не буду сторонникомъ такихъ законовъ. Нѣкоторыя секціи, входящія въ составъ нашей республики, могуть сильно обозлиться на правительство за вѣротерпимые взгляды: но, не смотря на это, нѣтъ возможности принять законодательную новеллу, которая вводится вопреки основному смыслу нашей конституціи только съ цѣлью тиранически раздавить секту въ угоду невѣротерпимой группѣ лицъ. Эта группа, считающая себя призванной регулировать поведеніе другихъ дюдей, непремѣню воспользуется слѣдующимъ случаемъ для того, чтобы накинуться на квакеровъ, баптистовъ и католиковъ, какъ только притѣсненіе разоренныхъ мормоновъ перестанеть доставлять выгоду. Тотъ, кто думаетъ, что алчные преслѣдователи будутъ удовлетворены разореніемъ мормоновъ, мало извлекъ пользы изъ чтенія исторіи.

«Мормонская секта намівчена, какъ первая жертва. Наша конституція и наши обычаи попираются ногами и ділается это единственно для удовлетворенія зуда вмізшательства.

«Весь шумъ поднять не потому, что на одного мормона прихо дится нёсколько любовницъ, а потому что мормоны осмёливаются называть этихъ женщинъ—женами. Повидимому, насъ возмущаетъ, что мормоны не называють вещи ихъ именами, а позволяють себе называть любовныя отношенія—бракомъ.

«Пусть всякій мормонъ, говорить новый законопроекть, подчинится нашимъ американскимъ обычаямъ: пусть одну женщину называютъ женой, а остальныхъ—любовницами. Вотъ, господинъ президенть, до чего мы договорились. Вотъ великій принципъ, который мы устанавливаемъ. Вотъ наша глубокомысленная политика.

«Пусть всё тё, кого человъкоменавистническое побуждаетъ поддерживать такой законъ, примуть фактическое участіе и въ самомъ геройскомъ походё противъ беззащитнаго, мирнаго народа, которому выпадаетъ на долю быть раздавленнымъ во имя нравственности страны, той нравственности, которая отъ этого ничего не выиграетъ. Преследуйте, чтобы сохранить тайныя любовныя сожительства, а то есть опасность, что оне исчезнутъ! Но и присягалъ конституціи Соединенныхъ Штатовъ и потому не могу претендовать на участіе въ торжестве покоренія. Я не испачкаю овоихъ рукъ въ крови несчастныхъ, когда наступятъ дни побонща. Не на меня падетъ ответственность, не на меня въ будущемъ посыпятся укоры, когда нашъ несправедливый законъ противъ мормоновъ послужить печальнымъ прецедентомъ подобныхъ

же и тротивъ другихъ сектъ, достаточно несчастныхъ, чтобы испытать религіозное гоненіе.

«Среди шестидесяти медліоновъ жителей нашихъ Штатовъ навърно найдется въ двадцать разъ болье блудниковъ и прелюбодвевь, т. е. фактическихъ полигамистовь, чемъ таковыхъ насчитывается въ территоріи Утахъ. Достойно особаго вниманія, что именно тамъ, гдв число людей, пренебрегающихъ чистотою нравовъ въ смысле половыхъ отношеній, во много разъ превосходить общее чесло мормонскихъ полигамистовъ, именно тамъ особение громко вопіють о необходимости преследованія многоженства. Я, конечно, согласенъ, что следуетъ бороться съ полигаміей, прелюбодѣяніемъ и проституціей, детоубійствомъ, развратомъ, и ослибы нашлись действительныя средства противъ этихъ золъ, я первый высказался бы за нихъ. Но нельзя поддерживать мёры, безсильныя въ борьбъ съ дурными нравами и въ то же время нарушающія основные законы нашей республики. Намъ не надо забывать, что если конгрессь позволить себв, хота бы одинь разъ, нарушить конституцію, это послужить печальнымъ прецедентомъ: одна секта за другой явятся жертвами репрессій, деспотическое вывшательство въ жизнь отдельныхъ штатовъ и территорій сдёлается обыденнымъ, и продолжится такой порядокъ до техъ поръ, пока не погибнеть знаменитая американская религозная и политическая свобола.

«Но меня могуть спросить: какую же мёру я предлагаю для уничтоженія полигамін въ Утахъ? Я отвёчу, что цёль эта не можеть быть достигнута нарушеніемъ основныхъ принциповъ религіозной и политической свободы.

«Христіанскія церкви не жальють долларовь на посылку миссіо неровь вь тв земли, гдв есть многоженство. Въ Китав и Индіи насчитывають около 500 мил. людей, допускающихъ полигамію, и, не смотря на такую ужасающую цифру заблуждающихся, христіанскіе миссіонеры не отчанваются, а, напротивъ,—надвются обратить ихъ на путь истины. Скажите мив теперь, почему же мы не находимъ возможнымъ послать миссіонеровъ и въ маленькій Утахъ, гдв насчитывають лишь около 12,000 полигамическихъ браковъ?

«Если христіанскія церкви надівотся обратить 500 милл. восточных вителей, почему не задаться цілью обратить нісколько тысячь людей, живущих среди нась? Если большая задача считается разрішимой, какія причины могуть заставить нась думать, что меньшая задача намъ не подъ силу? Мормоны говорять на нашемъ языкі, добхать до нихъ очень легко; почему же не послать къ нимъ миссіонеровъ, когда мы посылаемъ проповідниковъ въ далекія страны, гді говорять не по нашему и гді живуть люди совсімъ не нашей расы? Если нельзя обратить мормонскихъ вождей, то можно обратить тысячи народа. Или, можеть быть, легче кричать — «распните ихъ», чёмъ попытаться ихъ переубедить»?

Послё Броуна гововиль сенаторъ Морганъ. Онъ остроумно указалъ, что биль является закономъ, карающимъ ех post facto. Законъ не можетъ имёть обратнаго действія, между тёмъ новелла Эдмунда и Тукера предлагаетъ наказывать всёхъ полигамистовъ, то есть не только тёхъ, кто провинится послё изданія закона, но и тёхъ, кто взяль себё боле одной жены еще въ то время, когда полигамія не была объявлена преступленіемъ.

Сенаторъ Коль между прочимъ сказалъ: «если ужъ рёшаться воздвигнуть гоненіе на мормоновъ, то не къ чему приплетать великіе принципы свободы и нравственности, во имя которыхъ будто бы мы дёйствуемъ. Просто пошлемъ солдать въ Утахъ и объявимъ мормонамъ: «исповёдуйте вашу религію и придерживайтесь вашихъ обычаевъ внё предёловъ Соединенныхъ Штатовъ»! Господинъ президентъ! Это будетъ отвратительный походъ! Мы докажемъ, что тё принципы свободы, за которые сражались наши отцы, нами выброшены за бортъ и замёнены принципами деспотизма».

«Стая жадныхъ чиновниковъ, подъ видомъ примѣненія новаго билля,—сказаль сенаторъ Гаусъ,—стремится нахлынуть въ Утахъ. На дѣйствія этихъ чиновниковъ не будутъ приниматься жалобы, и права гражданъ будутъ втоптаны въ грязь. Господинъ Спикеръ, въ страну, отданную во власть чиновниковъ гонителей и преслѣдователей, я не рѣшился бы помѣстить своей собаки, такъ какъ увѣренъ, что у нея изо рта вырвутъ послѣднюю кость. Мы собираемся распространить надъ народомъ самый отчаянный деспотизмъ и самую давящую тиранію!»

Очень покойно, но убъдительно говориль судья Блекъ. Онъ тоже заявиль, что жажда наживы играеть не послъднюю роль во всякихъ религіозныхъ гоненіяхъ. Къ мормонамъ придется послать чиновниковъ для примъненія новаго закона, и эти чиновники будутъ хозяйничать, какъ взлумается.

«Обращаюсь въ главному и основному возражению противъ законопроекта, — сказалъ Блекъ. — Конгрессъ не имѣетъ конституціоннаго права вторгаться въ область мѣстнаго самоуправленія и вотировать законы, касающіеся формъ брака въ территоріи. Но возникаетъ вопросъ: какъ же быть съ многоженствомъ? Безспорно, полигамію хвалить нельзя, и религія, допускающая многоженство, проводитъ фальшивый взглядъ; но вѣдь жители Утаха имѣють такое же право придерживаться своей вѣры, съ нашей точки зрѣнія — неправильной, какъ и мы имѣемъ право исповѣдывать нашу вѣру, неправильную съ точки зрѣнія мормоновъ. На это возражають обыкновенно, что многоженство не только религіозное заблужденіе, но и настоящее общественное злодѣяніе, съ которымъ необходимо бороться при помощи гражданской власти. Но что же

дёлать, если и гражданская власть въ Утахъ тоже заблуждается по вопросу о многоженстве, какъ и мормонская религія? Вёдь ни та, ни другая не подлежатъ постороннему контролю. Дёлать нечего: приходится относиться къ полигаміи въ Утахъ такъ-же, какъ мы относимся и къ многимъ другимъ неодобрительнымъ, съ нашей точки зрёнія, явленіямъ въ разныхъ другихъ территоріяхъ и штатахъ. Пусть время и Господь Богь обрататъ заблуждающихся на путь истины».

Въ Вашингтонъ ожидали, что мормоны не подчинятся новому закону, и что придется посылать войско въ Утахъ. Но ожиданія эти не оправдались: полигамисты въ числь 13 тыс. оставили себъ по одной женъ, а остальныхъ объявили вдовами. Президентъ мормоновъ Вудруфъ по этому поводу издалъ 13 декабря 1889 г. и 24 августа 1890 г. слъдущіе интересные манифесты, характеризующіе современное настроеніе мормоновъ.

«Ко всёмъ, къ кому это относится!

- «Въ пресей появились извёстія, что въ Утахъ продолжають совершаться полигамическіе браки, и что 40 такихъ браковъ были допущены въ теченіе прошлаго года. Кром'й этого, указывають, что высшее мормонское церковное начальство позволяеть себ'й публично въ пропов'йдяхъ поддерживать полигамію.
- «Я, Президентъ Современныхъ Святыхъ Церкви Христовой, утверждаю, что слухи эти совершенно ложны. Мы прекратили проповъдь полигамии и не заключаемъ болъе такихъ браковъ. Законъ, направленный противъ многоженства, утвержденъ конгрессомъ: я подчинился этому закону и требую, чтобы всъ члены нашей церкви послъдовали моему примъру.

Вильфордъ Вудруфъ».

Во второмъ манифестѣ говорится, между прочимъ, слѣдующее:
«Про насъ распускають слухъ, что мы убиваемъ нашихъ вѣроотступниковъ. Это злая выдумка, этого никогда не случалось и никогда не допускалось нашей религіей. Сотии отпадшихъ живутъ
между нами, накопляя значительныя состоянія. Даже тѣ лица, которыя своею спеціальностью избрали—чернить насъ, выкапывая
изъ древнихъ, давно забытыхъ проповѣдей отдѣльныя рѣзкія слова,
даже эти люди живутъ покойно между нами, не испытывая ни насилій, ни оскорбленій.

«Мы объявляем», что наши епископальные и другіе церковные совёты не пересматривають приговоровь законнаго свётскаго суда. Наши совёты—учрежденія исключительно эклезіастическія и вёдають только дёла церковныя.

«Мы не оказываемъ давленія на баллотировку, точно также наша церковь не вміншвается въ частныя діла своихъ послідователей, потому что мы признаемъ за всякимъ человікомъ право на полную свободу поведенія.

«Мы объявляемъ, что нътъ ни одного догиата въ религіи, ко-



торый шель бы противъ правительства Соединенныхъ Штатовъ. Напротивъ, мы въримъ и учимъ, что коиституція—это законъ, составленный по Божественному внушенію, и потому подчиняться этому закону для всякаго обязательно.

«Изъ рѣчей, произнесенныхъ въ минувшее тревожное и бурное время нашнии великими людьми, выхвачены отдѣльныя слова и выраженія съ цѣлью доказать, что мы по принципу бунтовщики. Но надо помнить, что эти рѣчи были произнесены болѣе 30 лѣтъ тому назадъ, когда, вслѣдствіе извѣтовъ разныхъ чиновниковъ, впослѣдствіи изобличенныхъ въ составленіи лживыхъ доносовъ, къ нашимъ домамъ подошла армія, на которую мы смотрѣли, какъ на толпу разбойниковъ, желающихъ возобновить гоненія прежнихъ временъ. Въ это минувшее время, дѣйствительно, были произнесены рѣзкія слова, но даже тогда мы не проповѣдывали бунта противъ правительства. Наши ораторы лишь клеймили подлыхъ чиновниковъ, которые злоупотребляли своею властью. Критика отдѣльныхъ распоряженій ни въ какомъ случав не должна быть смѣшиваема съ бунтомъ противъ основъ общественнаго устройства.

«Мы также объявляемъ, что не считаемъ нашу церковь царствіемъ Вожінмъ на землів, и потому мы не являемся іmperium in imperio, стремящимся опровинуть світскую власть. Наша церковь была основана по божественному откровенію, которое гласитъ, что «царство Вожіе грядетъ», и потому члены нашей церкви обязаны покоряться законной світской власти, пока не придетъ на землю во второй разъ Спаситель,и пока не начнется Его земное царствеваніе.

«Мы требуемъ для себя только такой религіозной свободы, какую мы сами предоставляемъ другимъ. Мы требуемъ себв только такъ политическихъ правъ, которыми пользуются уже всв другіе граждане.

«Мы смотримъ на законъ, воспрещающій мормонамъ принимать участіе въ конгрессь, какъ на законъ несправедливый, нарушающій политическую и религіозную свободу.

«Мы убъдительно просимъ американскую прессу не осуждать насъ, не выслушавши нашихъ объясненій. Неужели намъ навсегда суждено быть судимыми лишь на основаніи показаній нашихъ враговъ?

Вильфордъ Вудруфъ».

Съ вечернимъ поевдомъ я выехамъ наъ города Соленаго Озера. Мелькнули дома, утопающе въ зелени фруктовыхъ садовъ, мелькнули фабрики и заводы съ дымящимися высокими трубами, и мы понеслись по полямъ, изрезаннымъ канавами искусственнаго орошенія. Власть промышленнаго вёка замёчалась повсюду. Мормоны хладнокровно подчинились закону о полигаміи и настойчиво требуютъ только политической равноправности. Религіозный фанатизмъ, который здёсь господствоваль полвёка тому назадъ, когда непроходимая пустыня окружала территорію Утахъ, съ проведеніемъ желёзныхъ дорогь, съ превращеніемъ сосёднихъ земель въ населеные и культурные штаты, выдохся и потерялъ свою остроту. С. Л. Протопоповъ.

# НАДЪ ЛИМАНОМЪ.

(Изъ записной книжки путешественника).

## "Некрасовскій корень"\*).

I.

Наша лодка тихо скользить по лиману. Весла мёрно опускаются въ синюю, какъ будто загуствещую отъ зноя воду и также мёрно подымаются, сбрасывая съ себя серебристыя капли. Впереди за легкою дымкой, едва смягчающей переливы красокъ, виднёется красивая цёпь невысокихъ горъ. На одной изъ нихъ темнымъ вёнцомъ рисуются развалины старинной, еще генуэзской крёпости.

·Лиманъ называется Reaselm, — но наши соотечественники некрасовцы, издавна еще при туркъ поселившіеся здъсь, на гирлахъ Дуная, по плавнямъ и на равнинахъ Добруджи — вовуть его Разинымъ. Они говорять, будто Стенька Разинъ, въ одинъ изъ трудныхъ промежутковъ своей дикой карьеры, приходилъ сюда, бродилъ по этимъ берегамъ, мечтая устроить здъсь свою вольную общину. Разумъется, это только совпаденіе названій.

На берегу, вдоль котораго, минуя рыбные заводы, «скелю» и «кирганы», \*\*) спокойно подвигается наша лодка—раскинулось липованское село Сарыкіой. Село большое, «больше 600 нумеровъ», все утонуло въ зелени. Хаты строены изъ чамура (земля, смѣшанная съ навозомъ, отрубями и соломой), выбѣлены чисто известкой, кое-гдѣ окна изукрашены синими разводами. По большей части на улицу глядитъ одно окно,—

\*\*) «Скеля» пристань-помость, ведущій оть берега къ «киргану», зданію

дия сонки рыбы.



<sup>\*)</sup> Атаманъ Игнатій Некрасовъ, имя котораго часто упоминается въ этомъ очеркъ, сподвижникъ атамана Булавина. Послъ усмиренія булавинскаго бунта, Некрасовъ вывель за собой съ Дона (казаковъ и поселился на низовьяхъ Дуная, въ Добруджъ. Въ настоящее время потомки Некрасовцевъ живутъ слободами подъ властью румынъ, такъ какъ со времени берлинскаго трактата Добруджа отдана Румынін.

двери и остальныя окна продёланы во дворъ, крёпко обненесенный заборами. Старая, еще россійская привычка, отъ которой не было причинъ отступаться при турчинъ. Кое-гдъ въ

наружныхъ окнахъ видны желёзныя рёшетки.

Живуть сарыкіойцы «пространно» и, пожалуй, богато. Лошади у нихъ здоровыя, коровы сытыя, хлёбъ жнутъ жнеями, а возять съ полей на «гарманы» такими огромными возами, что подъ вечеръ, когда я ёхалъ сюда, мнё показалось, будто по дороге на меня надвигается домъ. Кроме того, у сарыкіойцевъ есть рыбныя ловли въ лимане и отличные виноградники. Въ иномъ русскомъ селе не пьютъ столько квасу, сколько сарыкіойцы выпивають вина и пелену (вино, настоенное на полыни).

Въ Сарыкіов двв корчмы: одну арендуетъ болгаринъ Дмитрій, другую Рышканъ. Уже издалека слышится легкій виноградный запахъ, которымъ корчмы обвены такъ же, какъ наши кабаки запахомъ сивухи. Передъ корчмой утоптанная площадка, слегка возвышающаяся надъ улицей. На площадкъ столики и скамейки, а надъ столами и скамейками-зеленыя твистыя акаціи. Необыкновенно пріятное місто. Поглядишь нальво-улица съ бълыми хатами и кудрявыми садами, а въ ея перспективъ, точно изогнутый хребетъ дракона, синъютъ вершины далекой махмудійской цепи. Поглядишь направо, глазъ пробъгаеть по такой же веселой улицъ и падаеть прямо въ лиманъ, который затемъ все подымается и подымается кверху, захвативъ своей колыхающейся синевой полнеба, и, кажется, вотъ-вотъ хлынетъ въ село... Грветъ теплое южное солнце, вветь теплый ввтерь, то и двло стучать по столамь кружки, и два молодыхъ болгарина проворно шмыгаютъ съ «польоками» свътлаго, холоднаго вина. Есть, конечно, горькая нужда и въ Сарыкіов. Но и самая нужда какая-то чистенькая и прибранная, не лізущая въ глаза рванью и растрепанными крышами...

Въ первый разъ я былъ въ этомъ селѣ года четыре назадъ, но тогда попалъ несовсѣмъ удачно. Пріѣхалъ я съ русскимъ докторомъ изъ Тульчи, человѣкомъ необыкновенно популярнымъ въ Добруджѣ. Занесенный сюда тѣмъ же вѣтромъ,
который гналъ съ незапамятныхъ временъ на Синій Дунай
столько русскихъ людей, «шукавшихъ» кто счастья, кто воли,
а кто и вѣры, докторъ бродилъ въ молодости по заливу съ
рыбацкой артелью, и еще къ этому времени относятся его знакомство и дружба съ сарыкіойцами. Его пріѣзду очень обрадовались многочисленные пріятели, а такъ какъ, вдобавокъ, недавно кончили сборъ винограда, и былъ праздникъ, то въ Сарыкіоѣ проснулось внезапно «старинное гостепріимство» —
добродѣтель свирѣпая, почти чудовищная. Сначала мы сидѣли

подъ акаціями у Рышкана, пили б'влое вино и горьковатый пеленокъ. Потомъ насъ повели по избамъ. Въ домахъ подносили вино и яства, хозяйки кланялись, хозяева угощали и обижались отказами, потомъ присоединялись къ намъ, и точно лавина, выростающая на пути, мы перекатывались дальше. Въ избахъ стоялъ только нестройный гулъ, чавканіе, отрывочныя и мало понятныя ръчи. На улицахъ сторожили нашъ выходъ, во дворахъ ставили самовары... Я скоро почувствовалъ что-то похожее на предсмертную тоску и, увнавъ отъ доктора, что эта процедура едва ли можеть закончиться ранве следующаго утра, запросиль пощады. Жизнь какъ-то сразу потеряла въ моихъ глазахъ всю свою цвну, и даже чудесная рамка Сарыкіоя, съ синимъ лиманомъ и жемчужною ценью горъ на другой сторонъ-опостыльла до последней степени. Мнв казалось, что на каждой горъ закипаеть по самовару, а отъ лимана ръшительно пахло ухой и янчницей. Сарыкіойцы сначала немного обидълись и даже начинали слегка шумъть, когда докторъ ръшительно стукнулъ кулакомъ по столу, -- они УСТУПИЛИ, ТАКЪ КАКЪ ЗНАЛИ И РАНЬШЕ, ЧТО ОНЪ НЕ ЧТИТЬ МНОГИХЪ священныхъ обычаевъ.

- Ну, счастливо, господинъ, говорили они мнѣ, гурьбой провожая насъ къ повозкѣ. Поѣдете въ Рассею, скажите «нашимъ», какъ мы тутъ живемъ.
  - Вотъ наша церква... видъли?
  - Двъ церквы у насъ. Бълокриницкая и безпопская.
- Не безпоиская. Говори: бѣглаго священства. Безпоиская на турецкой магалѣ, у Тульчѣ...
  - Все одно-нътъ попа, такъ безпопская.
- Сбёжаль! насмёшливо замётиль кто-то, но другой, пополитичнёе, тотчась же прибавиль, прекращая готовый возникнуть между двумя «вёрами» спорь:
- Звонъ имъемъ. Жалко не остались, звона нашего не слышали.
  - При турчинъ и то звонъ имъли.
- Намъ и турчинъ ничего! Жили, слава Богу, и при турчинъ.
- Что жалиться! И рамунъ тоже ничего. Подати ты ему заплатиль, остальное либеръ. Конституицыя!
- Точно такъ. Намъ и турчинъ ничего былъ, и рамунъ ничего. Ты до ево хорошъ, и онъ до тебя хорошъ. Не зачипаеть...

Но теперь, когда, черезъ четыре года, я опять посътиль Добруджу и завернуль въ Сарыкіой, принявъ всъ мъры къ тому, чтобы не будить опасной добродътели стариннаго гостепріимства,—настроеніе сарыкіойцевъ было уже не такъ благодушно...

Румынъ сталъ сильно «зачинать» нашихъ соотечественниковъ надъ Дунаемъ.

За нѣсколько дней до поѣздки въ Сарыкіой я сидѣлъ въ «градинѣ» грека Николаки въ Тульчѣ, мирно бесѣдуя за стаканомъ вина съ однимъ изъ тульчанцевъ, принадлежащихъ къ такъ называемой «бѣлокриницкой вѣрѣ». Въ пустомъ въ эту пору садикѣ мы были только вдвоемъ, какъ вдругъ я замѣтилъ удивленіе на лицѣ моего собесѣдника и невольно оглянулся. Въ «градину» входили 9 человѣкъ, съ русскими окладистыми бородами, въ косовороткахъ, сибиркахъ и сапогахъ бураками. Впрочемъ одинъ былъ въ пиджакѣ, на немъ была шитая малороссійская рубаха и бѣлая соломенная шляпа.

— Здравствуйте, Михалъ Иванычъ, Илья Ильичъ, Семенъ Гордвичъ, — поздоровался мой собесвдникъ, и потомъ тихо ска-

залъ, обращансь ко мив:

- Удивительно, какъ это они сошлись во едино. Видно нужда стиснула. Ето вотъ съ краю лысый, съ рыжей бородкой федосъевецъ-безбрачникъ; дальше за нимъ, толстый филиповецъ, эти женятся по благословенію; въ пиджакъ это торговецъ изъ «хатниковъ»... не имъющіе церкви; за нимъ двое тоже хатники, дальше бъглопоповцы. А вонъ той, щупленькой (онъ указалъ глазами на худощаваго человъка, имъвшаго видъ загнаннаго зайца), тоже безпоповскій начетчикъ. Только что изъ тюрьмы выпустили.
  - За что?

— Похоронилъ человъка, а въ примарію не донесъ. Уже второй разъ сидить. Видно надовло!

Компанія разсёлась за столомъ, и, заказавъвина, липоване стали вытаскивать изъ кармановъ собственные стаканы.

- Видъли?—насмъшливо сказаль опять мой бълокриницкій собесъдникъ.—У каждаго и стаканъ свой, одинъ другимъ брезгують, одинъ другого нечистымъ почитаеть. Сколько разъ анасемъ одни другихъ предавали...
  - Зачёмъ же они сошлись сюда?

Глаза моего собесёдника засверкали насмёшливымъ огонькомъ.

- А ето, какъ передъ потопомъ, всё звёри сбёжанся на единую скалу... «И ста левъ со овцой». Видите: румынъ притиснулъ насчетъ метрикъ, да насчетъ воспы... Етой вотъ, что въ соломенной шляпё, тоже съ ними. А я вёрно знаю, что уже онъ своихъ дётей давно записалъ у примаріи... Теперь видно хотятъ соборъ дёлать, всёмъ сообча—сговориться, какъ имъ теперь поступать съ румыномъ.
  - А ваши? спросилъ я.
- Мы, бълокриницкіе, принимаемъ. Глупость ето одна... Воспа она прищепливается для пользы.

Вчера, когда я вхаль по дорогв къ Сарыкіою, навстрвчу мив попалась толпа, представлявшая странное, ивсколько даже прискорбное врълище. Пятнадцать румынскихъ конныхъ жандармовъ вхали верхами, держа въ правой рукв на ввсу по заряженному ружью. А въ серединъ этого воинственнаго кольпа шествовали около 20 челов'якь сарыкіойскихь обывателей. Солнце жгло побъдныя русыя головушки, а изъ подъ ногъ подымалась густая, летучая пыль, облициявшая потныя лица и мокрыя жилетки. Мой возница хохоль свернуль въ сторону каруцу и провожалъ зрълище своими черными, глубовими, задумчивыми глазами. Встречались по дороге болгаре, мондоване, попадались татары и турки въ красныхъ фескахъ, всь оглядывались и эхали дальше, не выражая ни вражды, ни сочувствія... Дівло, за которое вели въ Бабадагь сарыкіойскихъ липованъ, видимо, не задъвало ничьихъ интересовъ. Это было ихъ собственное «липованское» дёло.

— Что это такое? -- спросиль я у своего возницы.

— А? Ето они воспы не хотять прищепливать. А румынъ судить да амендуеть (штрафуеть), а кому амендъ платить нечъмъ, — сажаеть въ тюрьму, — отвътилъ онъ спокойно, опять выводя лошадей на дорогу... Позади туча пыли двигалась по

направленію къ Бабадагу...

Послѣ этой встрѣчи, поздно вечеромъ мы прівхали въ Сарыкіой. Пришлось довольно долго стучать въ ворота, пока ихъ, наконецъ, открыль самъ хозяинъ, Иванъ Гавриловъ. Это былъ человъкъ необыкновенной толщины, но бодрый и крѣпкій. Надъ необъятнымъ туловищемъ и круглыми плечами сидъла небольшая голова съ чертами очень толстаго младенца и маленькими, то веселыми, то лукавыми глазками. Прочитавъ рекомендательное письмо доктора, онъ принялъ меня очень радушно и устроилъ постель на почетномъ мѣстѣ,—т. е. въ душной комнатѣ на широкой кровати, подъ пологомъ. Но подъ этимъ радушіемъ всетаки была замѣтна нѣкоторая озабоченность и какъ будто дурное расположеніе духа.

- Что это у васъ въ селъ, неспокойно? -- спросилъ я.
- Нътъ! Чего неспокойно, все слава Богу.
- А куда же повели столько народу?
- Куда повели! У Бабу, у острогъ! Да что съ дураками дълать. Безпопскіе ето. Обмерзъли уже и правительству.
- И, внезапно закипъвъ, толстякъ безпокойно задвигался на мъстъ и заговорилъ съ неожиданной горячностью:
- Восим не прищеплюють, записываться не хотять.. Судите сами,—чего имъ еще нужно: насчеть релегіи — румынъ не стёсняеть, —молись, какъ хочешь. Дитенковъ учи по своему, только онъ желаеть, чтобы и по румынски знали. Ну, что еще надо? А они супротивничають... Повёрите вы етому: есть ко-

торые уже по 300 и четыреста франокъ аменду платили. У острогъ по второму разу идуть...

- И много такихъ?
- Много. Вотъ у насъ двѣ церквы. Одна бѣлокриницкая, наша. Мы, значыть, приняли архіепископа Амвросія, называется австрійская іерархія. Номеровъ двѣсти насъ. Имѣемъ священника, онъ у насъ все дѣло ведеть и метрики пишеть... Отчего не писать? Скажите пожалуйста!
  - А другіе?
- А тѣ по бѣглому священству. Лѣтъ по десяти поповъ не имѣють, потомъ сманють выпиваку какого нибудь изъ Рассеи, онъ прівдеть, дѣтей покрестить, отцовъ съ матерями повѣнчаеть... Опять нѣтъ никого... Етые вотъ и бунтують. Ихъ противъ насъ тутъ вдвое. Номеровъ ста четыре.

Онъ плюнулъ съ негодованіемъ и пожелаль мнё доброй ночи, обёщавъ на утро снарядить лодку для моей поёздки по Разинскому лиману, къ развалинамъ «Гераклеи», —бывшей крёпости на Енисалейской горё.

#### II.

На другой день послё ранняго обёда наша лодка скользила по тихимъ водамъ лимана. Мимо насъ мелькали виноградники, сбёгавшіе къ самой водё, за ними изъ за зелени привётливо выглядывали бёлыя стёны хатокъ. Потомъ «пилекъ» (мысъ) прогоняетъ насъ вглубь лимана, и скоро свёжая зелень высокой плавни скрыла село отъ нашихъ глазъ. День былъ чудесный, лодка скользила, тихо покачиваясь при ударахъ веселъ, кругомъ лиманъ шевелился, какъ живой, и даже вдали чувствовалось спокойное колыханіе томной бирюзовой глади.

Насъ въ лодий было пять человикъ и четыре виры. Въ середини, на лавочки сидилъ Иванъ Гавриловъ и его зять, такой же толстый, одитый въ такую же косоворотку, также подпоясанный подъ грудью гайтаномъ, изъ подъ котораго горой выступалъ толстый животъ. На первый взглядъ этихъ липованскихъ богатырей можно было принять за близнецовъ,— но зять Игнатъ былъ моложе, и лицо у него было другого типа: правильныя черты, окладистая борода, выражение сдержанное и спокойное. Иванъ Гавриловъ былъ человикъ сравнительно рыхлый, необъятная фигура Игната точно отлита изъ чугуна. Чувства тестя прорывались легко и бурно. Игнатъ былъ тактиченъ и сдержанъ. Оба они—бълокриницкие. Игнатъ состоитъ старостой при церкви и пользуется огромнымъ вліяніемъ въ своемъ приходь.

На передней лавочкъ за веслами сидъли два мужика, безъ шапокъ и босые. Мы уже садились въ лодку, из скелъ, когда они выступили, какъ-то осторожно оглядываясь, изъ за деревянныхъ зданій рыбнаго завода и попросились съ нами «на той берегъ». Иванъ Гавриловъ посмотрълъ на улицу, по которой только что промелькнула какая-то фигура въ пиджакъ, въроятно, кто нибудь изъ сельской администраціи,—потомъ на смиренныя фигуры просителей... Въ его глазахъ засверкалъ лукавый огонекъ, и готова была сорваться какая-то ъдкая острота, когда его зять сказалъ спокойно:

— Садитесь, намъ что! На «гарманъ» \*) что ли?

— То-то воть. Намъ бы только догарманить... Сами знаете...

— Разумъется, — опять такъ же спокойно сказалъ Игнатъ, — садитесь.

Оба мужика, безъ дальнихъ разговоровъ, съли прямо въ весла, какъ будто по безмолвному договору. Это были «супротивники» изъ бъглопоповской части Сарыкіоя, въроятно, тоже подлежавшіе отправкъ въ Бабадагъ. Но они пока еще

скрылись, чтобы докончить уборку хлаба.

Рядомъ со мною сидель такой же «простець», тоже безъ шляны, только одетый акуратнее и чище. Густая шанка кудрявыхъ волосъ, съ красивой серебристой проседью, защищала его голову отъ жаркихъ лучей солнца. Онъ сиделъ неподвижно, положивъ руки ладонями на коленяхъ и глядя передъ собой остановившимся и страннымъ взглядомъ. Маленькая бородка клиномъ тоже сильно серебрилась, черты лица были правильны и пріятны, только въ выраженіи сжатыхъ губъ и въ морщине между бровями виднелось что-то горькое и скорбное. Казалось, онъ вглядывался своими мечтательными глазами въ какую-то мысль, мучительную и неясную, и успёль состариться съ этой мыслью. Это быль безпоновецъ, пріёхавшій въ Сарыкіой по какому-то дёлу.

Наконецъ, у руля на кормъ сидълъ молодой еще человъкъ въ соломенной шляпъ, изъ подъ которой на лобъ падали буйные русые кудри. Русая борода клиномъ удлиняла его лицо съ большими умными глазами, глядъвшими спокойно и немного себъ на умъ. Это былъ Иванъ Гордъевъ, сънъ бъглопоповскаго дьячка и начетчика, державшаго въ рукахъ дъла бъглопоповской части Сарыкіоя, какъ Игнатъ—бълокриницкой. Молодой Гордъевъ представлялъ собою типъ, довольно распространенный теперь среди раскольничьяго населенія и въ нашемъ отечествъ. Воспитанный начетчиками на «старыхъ книгахъ», онъ успъль познакомиться съ свътской литературой, и это сразу сдълало его равнодушнымъ къ тонкимъ діалектическимъ вопросамъ, по-



<sup>\*)</sup> Гарманъ — токъ для молотьбы.

глощающимъ всю умственную жизнь его среды. Онъ читалъ техническія книги, интересуется газетами и водить дружбу съ бълокриницкими, спокойное и умфренное настроеніе которыхъ ему, видимо, болфе по душф, чфмъ воинствующее ожиданіе антихриста. Но все это приходится держать про себя: всф существенные интересы Ивана Гордфева всетаки въ прежней средф, которая и безъ того уже «блазнится» и смотрить косо на сына своего воротилы, чувствуя, что онъ уже чужой, хотя ничфмъ этого не проявляеть. Это деликатное положеніе требуеть много выдержки, — и мнф не въ первый уже разъ приходилось видфть такой же взглядъ умныхъ глазъ, задернутыхъ какъ будто завфсой и высматривающихъ изъ за нея чутко и осторожно. Съ годами въ этомъ взглядф накопляется что-то очень непріятное...

Настроеніе въ нашей лодкі было какое-то сдержанное. Чувствовалось, по крайней мірі, между «тремя вірами» (если не считать меня) не мало неудовольствія и взаимнаго раздраженія...

Гребцы сильно ударили веслами и потомъ опустили ихъ. Лодка тихо вошла въ узкій рукавъ плавни. Одинъ изъ нихъ обтеръ рукавомъ потъ на лбу.

- Что много еще кончать на гарманѣ?—спросиль у него Игнать.
  - На недълю еще осталось. Какъ бы нибудь...
- И, оглянувшись какъ-то растерянно кругомъ, онъ опять взялъ весло и прибавилъ, сплевывая на рубку:
  - Стѣсненіе пошло...
  - А что, при туркъ лучше было? спрашиваю я.
- Какъ можно! За турка мы такъ считаемъ, что рай былъ. Заплатишь ему три франка, иди куда хочешь.
- Ту-рчинъ! подхватываетъ другой съ оживленіемъ. Турчинъ вовсе простякъ былъ.
- Ето правда, подтверждаеть и Иванъ Гавриловъ, и его полное лицо съ вздернутымъ носомъ расплывается въ такую широкую улыбку, что даже на подбородкѣ, плохо прикрытомъ жиденькой бороденкой, появляется ямка, какъ у ребенка. Ты его, бывало, какъ хотишь, такъ и обманешь, какъ малаго дитенка. Сдѣлаешь чего нибудь—сейчасъ къ нему, да и заплачешь. Ахъ, ехвенди, вотъ я бѣдный человѣкъ, такъ и такъ, да лиру ему у руку... Ну, и дѣлу конецъ!

Воспоминаніе о турчина вызываеть общее умиленіе.

- Теперь воть у румына записано усе дочиста. А при турчинъ скотина ходила роговая вольно. Только, бывало, за свинью отдай три лева. Почему што онъ свинью дюже не уважаеть.
  - Ну, не скажи тоже! возражаеть спокойно и трезво

Игнать, не поддающійся общему настроенію. — Браль и онъ на косѣ за роговую скотину. А на твоей землѣ и рамунъ не вовьметь.

- Нътъ, не бралъ...
- Бралъ, что ты дурно говоришь...
- Ну, за то въдь у турка порядку не было, -- говорю я.
- Чего это? удивленно спрашиваетъ гребецъ.
- Hv. напримъръ. судъ.
- Судъ вовсе былъ слабой, весело заговорилъ толстякъ Иванъ. Кто до него первый заскочилъ, да лиры хотъ три бакшишъ сунулъ, тотъ и правъ. Одинъ побилъ другого, такъ что даже и ноги отшибъ. Той лежить, а етой бёжить. Прибёгъ до каймакана: ой, ехвендій! Мене такой человёкъ побилъ до смерти... «А гдё онъ?» На дороге лежить. Сейчасъ онъ посылаеть привести этого человёка. «Ты, собака, зачёмъ человёка убилъ»! А на то не глядить, что убитый самъ прибёгъ, а этого на рукахъ принесли.
  - Ну, воть видите, сказаль я.
  - Что это?
  - Какой же это судъ?
  - Да гдв онъ, хорошій судъ? наивно спросиль Иванъ.
- Хорошаго-то суда и на свътъ не бываетъ, —прибавилъ гребецъ съ наивной увъренностію.
- Ну, не скажи, опять вмёшивается серьезный Игнать. У рамуна судъ правильнёе.
- А все втикай отъ него, —такъ лучше будеть, —засмѣялся Иванъ. Нѣтъ, турчинъ добряга былъ. Ну, правда, христіанина передъ своимъ никогда, бывало, не оправить. Какъ нибудь, а ужъ завинить... Ето у него собачій былъ обычай... А ужъ за то просто было. Куда хотишь ступай себѣ, не препятствоваль. Прибъжить, бывало, человѣкъ изъ за Дунаю, перевезуть его градинары съ русскаго берега у Тульчу, ступай на всѣ четыре стороны! Или хочъ у Рассею опять. Придешь бывало у конакъ, а онъ сидить, табачище пьеть, ноги подвернуты. «Селемъ-алекъ, ехвендій». Что надо? —Чикчиръ у Рассею. А ты что за человѣкъ? А я такой вотъ человѣкъ. Сейчасъ онъ камышинку застругаеть, хартію на колѣно положить, напишеть, ступай! А самъ тебя и въ глаза не видалъ.
  - Да вёдь навёрное разбоя были, грабежи...
  - Нѣ-ѣтъ.
  - Какъ нътъ. Было, подтверждаетъ Захаръ.
- Ну, черкесъ, скажемъ, озоровалъ. Ето правда. Пошта село, Черкеская Слава, туда ужь бывало не взди. Только ввдь это сначала онъ страшный... Весь пистолями да кинчалами утывается, а самъ какъ жареный блинъ на конъ.
  - Наша игнатовская порода много крвиче, —самодовольно

прибавляетъ Иванъ, глядя на свой животъ. — Черкесъ это скоро узналъ. Ежели трое или четверо на одного наскочуть, ну, ихъ счастіе. А въ двохъ на двохъ — игнатовская сторона завсегда, бывало, одолеть. У лесу подъ Славой мой батько съ дядей слегами отъ нихъ отбились. После хлебъ-соль водили.

- Воть какъ русскій сталь наступать, туть всё они поднялись, какъ хмара: и турчинъ, и черкесъ, и албанесъ, всякая урвань, все одно, какъ тая саранча. Ну, мы тогда свое село шанцемъ окопали, калавуры держали, думали, и намъ войну сдёлаеть. А не сдёлалъ. Есть туть, километра съ четыре отъ насъ—деревнюшка молдованская. Тую пограбилъ чисто. Прибёгли къ намъ молдавана: «помоги, кажуть, Игнатъ казакъ! Черкесъ набёжалъ». Мы, человёкъ со сто, сёли на коней, айда, какъ на пожаръ. А черкесы возы накладывають. Увидали насъ, давай кричать: «зачёмъ Игнатъ пришелъ? Смотри, липованъ, за своя хатка!» Значить, мы васъ не трогаемъ, и вы не у свое дёло не лёзъте. Ну, мы повернули да назадъ.
  - Такъ и ограбили молдаванъ?
- Пограбили. Убить никого не убили. Болгаръ, правда, поръзали таки не мало. Руснаковъ (хохловъ) тоже кое гдъ попортили. А къ намъ, бывало, подъвдеть подъ шанецъ, вертится на конъ, какъ той комаръ, и кричить: «не бойся, липованъ, твоя не тронемъ». Болгаръ послъ, какъ русскіе войски Тульчу заступали, хуже лютовалъ.
- Нътъ, насчетъ турчина ето напрасно, обобщаетъ гребедъ, налегая на весла. — Въра у его собачья, а самъ добряга былъ.

На лицахъ липованъ бродитъ одинаковая благодушная улыбка. Это мивніе о турчинв объединяеть всёхъ.

Лодка дёлаетъ повороть, и мы выплываемъ на чистое мёсто, у самаго берега. Баги (виноградники) кончились, пошло жнивье, на выпуклой косё желтёютъ нивы, виднёется стогь, около стога расчищенъ токъ (гарманъ), и начата молотьба. Но работа брошена недоконченной. Кругомъ ни души, надъ раскиданными для молотьбы снопами, важно озираясь, стоитъ огромный аистъ, и скачуть суетливыя вороны и галки.

— Это чей гарманъ?—спращиваеть Иванъ.—Для чего не работають?

— Родіона, — угрюмо отвічаеть черный гребець. — Только принялся съ сыномъ молотить, а ихъ и взяли.

Лодка опять уползаеть въ извилину плавни, гарманъ скривается отъ глазъ, но воспоминание о грустномъ врълищъ даетъ новое направление мыслямъ. Благодушная улыбка, освъщавшая воспоминание о турчинъ, смъняется угрюмымъ и нъсколько натянутымъ молчаниемъ. «У турчина въра собачья, а самъ добряга» — этотъ отвывъ мнъ приходилось не разъ слышать отъ

русскихъ въ Добруджъ. Что это такое? — думалъ я сначала. Огвратительное правительство, взяточники чиновники, правосудіе, въ которомъ все ръшаеть бакшишъ, невозможность найти управу на мусульманина, грубый произволъ, обращеніе къ каждому со словомъ «собака» даже въ офиціальныхъ формулахъ суда — и все это русскій человъкъ готовъ простить турчину за какія-то особенныя добродътели. Что это? Просто воспоминаніе о «добромъ старомъ времени», или, въ самомъ дълъ, было у турчина нъчто такое, за что можно простить все неустройство его госуларства?

Теперь, когда наша лодка, обвъянная угрюмымъ молчаніемъ и оставившая за собой брошеный гарманъ, тихо скольвила по узкому рукаву плавни — мнв вспомнилась вчерашняя картина; толпа сарыкіойскихъ узниковъ и равнодушныя лица румынскихъ солдатъ: ни влобы, ни возбужденія, присущаго усмиренію бунта!.. Не было ни выстрвловь, ни борьбы, ни сопротивленія! Скромный господинь въ съромъ костюми прочиталь протоколь и постановиль решение за непрививку оспы... И придунайская вольница чувствуеть, что это решение сильнее всей турецкой урвани, которая налетала, какъ буря, и какъ буря исчезала. Современное государство смыкается кругомъ, неодолимое в сильное, то самое, отъ котораго они убъгали съ Игнатомъ Некрасовымъ въ эти опасныя и пустынныя степи. И что всего хуже, - это сила роковая, стихійная, почти пассивная. И потомки атамана Некрасова чувствують себя, точно на островъ, со всъхъ сторонъ охваченномъ волнами все приливающаго новаго государственнаго уклада. И они невольно вспоминаютъ турка: и въра у него собачья, и судъ плохой, и непорядокъ... Но можеть быть за эту именно добродътель, за слабость турецкаго государства все прощаеть турчину наша россійская степная вольнипа!

- Что же у васъ будеть дальше? спрашиваю я, чтобы нарушить тяжелое молчаніе.
- А что будеть! раздраженно прорывается экспансивный Иванъ. Мы, бълокриницкіе, подчиняемся, приняли и воспу, завели и книги.
  - Ваше дѣло, холодно говоритъ гребецъ.
- А вы обмерзъли уже и намъ, и правительству. Что вамъ надо, хоть и отъ рамуна? Что онъ вамъ въру стъснилъ, крестъ отнялъ?.. Чего вы шукаете? Вамъ надо, чтобы васъ рамунъ сослалъ отсюдова!
- Куда онъ насъ сошлеть? Его здёсь не было, а мы уже были.
- Мало ли что! Всетаки царскій указъ надо исполнять. Какой же онъ будеть своему хозяйству хозяйнъ, ежели не будеть знать, сколько у его народу, сколько чего...

**№ 11. Отдёлъ L** 

Другой гребецъ, молчаливый до того времени, ответиль се злостью:

- Что ему меня писать. Я самъ туть. Етакъ же воть Давыду-царю у башку вскочило: давай всёхъ перепишу до чиста. Хорошо выйшло?
  - А осны отчего не хотите? спросиль я.
- Что ты меня пытаешь? Спытай воть ево, онъ грамотный, — влобно махнуль онъ головой въ сторону рулевого.

Сынъ бъглопоповскаго начетчика, молча управлявшій все

время рулемъ, спокойно принялъ вызовъ.

— Видите, господинъ, —повернулся онъ ко мив, —насчетъ воспы говорится...!

— A у тебя прищеплена?—ядовито перебилъ Иванъ, уставившись въ него своими маленькими сверкающими глазами.

- Обо мий ийть ричи!.. Воспа, господинь, признается за печать антихриста. Въ соборники Ипполита, папы римскаго, говорится, что антихристь будеть ставить свои печати, подъвидомъ, какъ бы для болизни.
- Не для белёзни, неправда,—горячо возразиль Иванъ, а сказано, что придеть скудость и будетъ подманивать раздачею хлёба...
  - То особо, а также и подъ видомъ болвани...

Иванъ Гавриловъ многозначительно посмотрълъ на говорившаго. Какое-то неосторожное полемическое словцо готово было сорваться по адресу лицемърнаго защитника антихриста, но тотъ не смутился и продолжалъ:

- Ну, правда, ето дело, насчеть антихриста, темное. Оный же Ипполить въ конце книги пишеть, что, говорить, братіе мои, и самъ я насчеть сего времени весьма опасаюсь вамъ объяснить. Что будеть, то будеть... А какъ его признать, по какимъ предметамъ, то это очень трудно...
- Пришелъ уже, мрачно буркнулъ гребецъ. Не надо намъ его, а станетъ нудить, — опять за море ускочимъ.
- За море ускочищь, передразниль Йванъ. За моремъ не тое же самое? На Майнозъ сколько тысячей съ Игнатомь ушло, а теперь мужчинъ, говорять, осталось съ шестдесять, да бабъ сотни двъ! Да и тамъ теперь турчинъ налоги наложилъ, и народъ у себя пишеть... Образовался уже и турчинъ... За море вы ускочите! Тъфу! съ этимъ народомъ говорить и то обмерзъеть!

#### III.

Въ лодкъ водворилось молчаніе. Невдалекъ тяжело взлетъла утка и скрылась, прежде чъмъ Игнатъ успълъ схватиться за ружье. Вершина Енисалейской горы съ развалинами продви-

нулась надъ линіей камышей, лодка вошла опять въ широкое пространство.

- Дай ружье сказалъ Иванъ.
- Чего ты?

Иванъ всталъ въ лодкв, широко раздвинувъ ноги. На серединъ заводи безпечно проплывалъ большой черный бакданъ. Птипа эта никуда негодная, но экспансивный дипованинь хотыть дать исходь накопившейся въ немъ досады. Рышительный тонъ чернаго бъглопоповца и молчаніе остальныхъ дъйствовали на него, повидимому, очень сильно. Тъмъ болъе, что подъ ними чувствовался невысказанный укоръ. Недаромъ и отецъ Ивана Гаврилова, и самъ онъ когда-то былъ въ «етой же въръ». Не изъ за нея ли ушелъ изъ Россіи Игнатъ Некрасовъ, не передъ этими ли все наступавшими признаками мірского государственнаго уклада отступаль все дальше «игнатовскій корень», снимаясь сначала изъ Россіи, изъ Стародубщины и съ тихаго Дона, а потомъ и съ благословенныхъ дунайскихъ равнинъ, переселяясь въ невъдомую и гибельную «Надолію». И вотъ теперь умеренные его потомки «престали отъ брани» и мирятся съ мірскимъ укладомъ. Румынъ не теснить ни явыка, ни вёры, это правда; его учрежденія проникнуты національной и въроисповъдной терпимостью; въ его школъ ребенокъ не учится чуждой религіи, онъ не мішаеть никому учить его своей. Онъ требуеть только минимальныхъ познаній также о божіемъ мірѣ, знанія «гражданской» грамоты и соблюденія общихъ міръ безопасности. Но «игнатовскій корень» чувствуеть, что этоть спокойный приливъ самоув вренной государственности и культуры — гораздо опаснее. Это — сама «сила вещей» и, привнавая ся законность, - твиъ самымъ приходится осудить все прошлое, съ его упорнымъ противленіемъ...

По этой причинъ бъдный бакланъ долженъ быль погибнуть. Всъ слъдили за участію птицы, безпечно продвигавшейся межъ двухъ стънъ камыша. Грянулъ выстрълъ. Дробь взрыла воду кругомъ, но бакланъ, удивленно оглянувшись, снялся съ мъста и неторопливо полетълъ надъ плавней. Стрълокъ оглянулся на всъхъ, сконфуженный и какъ-то забавно удивленный.

- Не попалъ? спросилъ онъ почти жалобно.
- Какъ не попалъ? Видълъ, кругомъ вода вскипъла. И спереду, и сваду, и съ боковъ...
  - А летить...
  - Летить ровно. Не постреленъ.
  - Ну, значить ему жить.
- Счастливый значить. Хоть ты въ него сто разъ пали, ему ничего.

Всв провожають «счастливаго баклана» почтительнымъ взглядомъ, какъ существо, отмъченное перстомъ судьбы... По

сторонамъ лодки тихо шелеститъ камышъ, и вода морщится на поверхности. Изъ за плавни на поворотв опять внезапно показывается вершина Гераклейской горы, величаво увънчанная развалинами. Занятый разговорами, я какъ-то потерялъ ее изъ виду, и теперь, совсвиъ близкая и выросшая высоко къ синему небу, она какъ-то неожиданно для насъ всвхъ заглянула съ своей высоты въ затишный уголокъ, по которому скользила наша лодка.

- Ераклея—сказаль рулевой.—Чудное дёло, зачёмь етому народу потребовалось поставить ее туть, надъ лиманомъ.
- А вотъ видишь ты, отвътилъ Игнатъ. Старики сказывали, что тутъ когда-то было гирло. Дунай мимо Бабы подавался у море. Огецъ разсказывалъ: когда-то, въ старое время подошелъ изъ моря вонъ туда, къ Портицъ чужестранный корабль съ мореходцами. Спустили они лодку и пытають у рыбалокъ: гдъ тутъ есть Портица? Ета самая, говорять рыбалки. А какъ намъ у Бабу-городъ кораблемъ пройтить? У насъ есть старые планты, и тъмъ плантамъ уже 260 лътъ. Такъ на ихъ тутъ обозначаеть Портица, и отъ нея ходъ дунайскимъ гирломъ у Бабу и выше въ Дунайскіе города. Ну, говорить рыбалка жмъ, теперь тутъ не то что корабль вашъ, и наша лодочка у Бабу не проталапается.
- Такъ оно и было, върно. А теперь тутъ сталъ лиманъ, и плавня рыночками поросла, а къ Бабъ пошло озеро. Тутъ, значить, прежде Дунай проходилъ.

Это объясняеть странное присутствие развалинь въ глубинъ непроходимаго лимана. Старые остовы стънъ какъ будто сторожать умершее гирло... Всъ задумались, весла тихо взламывали спокойную, стоячую воду... Сквозь молчание дремлющаго лимана какъ будто раскрылась какая-то завъса, а изъ-за нее на одно мгновение выглянуло на насъ давнее прошлое... Высится кръпость... стоятъ на стънахъ невъдомые воины, и давно исчезнувшия волны плещутся въ берегъ, и давно истлъвшие корабли съ тяжелыми и странными парусами плывутъ мимо, и мореходцы обмъниваются съ кръпостью непонятными сигналами... Плавня съ шепчущими камышами вся наполняется для меня странными образами прошлаго...

Вотъ куда только, — думается мев, — можно ускочить моимъ вемлякамъ и отъ румына, и отъ всеобщаго обученія, и отъ осны.

Въ лодкъ послышался глубокій вздохъ.

Это вздохнулъ безмолвно сидъвшій до сихъ поръ курчавый старикъ съ руками на кольняхъ, глядъвшій впередъ своимъ мечтательнымъ взглядомъ. Все время, пока въ лодкъ разговаривали и спорили, пока горячился Иванъ Гавриловъ и черный бъглопоповецъ кидалъ свои сердитыя реплики, онъ

молчаль и, повидимому, думаль все объ одномъ и томъ же предметв. Теперь, когда лодка была уже близка къ цъли, и на насъ надвигались близкіе уступы горы съ виноградникомъ, онъ безпокойно задвигался на мъстъ, выраженіе его лица стало еще прискорбнье, и онъ сказаль, не глядя ни на кого въ частности (видимо, однако, онъ возлагаль какія-то надежды на меня, заъзжаго ученаго человъка):

- А что... сказывають... есть еще гдё-то настоящій Некрасовъ.
- Что тебь... У Майнось и есть настоящій,—ответиль Иванъ.
- Нътъ... той приняль амвросіанскихъ поповъ... будто дальше, въ Надоліи... Не то у Сирійскомъ царствъ... Гдъ-то, сказывають, живеть настоящій...
- Едва ли, отвѣчаю я, чувствуя, что, не глядя на меня, онъ всетаки ко мнѣ адресуеть этоть вопросъ.
  - Еще, сказывають, у Сибири Бълки есть горы.
  - Есть.
- Приходили оттеда люди... Земля, сказывають, не больно родимая... Звъря усякаго много... А насчеть въры... какъ теперь у Рассев?..

Я не зналъ, что сказать этому вопрошателю...

- Знаешь самъ, какъ у Рассев, чего пытаешь? буркнулъ Иванъ. Но скорбный старикъ будто не слышалъ. У него, очевидно, былъ намвченъ свой рядъ вопросовъ.
- А правда ли, пишуть, у Тирашпол'в наши у землю отъ воспы закопались?

Теперь уже всё повернулись ко мнё, ожидая отвёта.

- Не отъ осны, а отъ переписи, -- сказалъ я.
- Стало быть—правда?
- Правда... Замуровались въ подвалъ...
- Съ большого ума, желчно сказалъ Иванъ и съ досадой плюнулъ въ лиманъ.

Водворилось молчаніе. Было слышно, какъ вода стоячей плавни тихо и какъ-то грустно булькаетъ на носу лодки. Глава старика все съ твиъ же скорбнымъ удивленіемъ глядвли куда-то въ пространство.

- Онъ... правильный-те законъ Господень,— сказаль онъ своимъ старческимъ голосомъ,— ударилъ гдей-то, какъ шнуръ. Прямо, правильно! Да мы-то вотъ, шукаемъ его да блукаемъ, какъ слепые, найти не можемъ...
- У землю леземъ, опять съязвиль экспансивный Иванъ. Старикъ истово сложилъ двуперстіе и перекрестился. По сморщенной щеке тихо скатилась слеза. Безпоповцы-гребцы угрюмо налегали на весла. Развалины Гераклеи глядёли на насъ со своей недоступной вышины и надвигались все ближе...

#### · II.

#### «ИСКАТЕЛИ».

Лодка внезапно вывернулась изъ ерика и ткнулась носомъ въ болотистый берегъ. По склону берегового холма раскинулась небольшая бага и баштанъ съ созрѣвшими уже дынями. Старый молдаванъ, въ бараньей шапкѣ, съ сѣдыми длинными усами, тѣниво подошелъ къ берегу и, какъ будто обдумывая трудности всякаго движенія, подтянуль лодку.

Лодка отчаянно закачалась подъ ногами двухъ сарыкіойскихъ богатырей; потомъ легко выскочили босоногіе гребцы и тихо выбрался грустный старикъ, который тотчасъ же, ни съ къмъ не попрощавшись, пошелъ по дорогъ къ румынскому

селу.

Изъ ближайшей лощинки курился дымокъ. Оттуда выглянула молодая красивая липованка, но тотчасъ-же, увидъвъменя, скрылась.

— Иди, иди, чего ты!—ободриль ее Иванъ Гавриловъ.— Не видишь и твой тутъ. Не съёдять. Э! Да вы воть гдё хоронитесь,—прибавиль онъ весело, заглядывая въ лощинку.

— Что намъ хорониться, — отвётиль босой мужикь, тоже вышедшій изъ овражка: — А что извёстно, гарманное время надо провести, потомъ что будеть...

— Да ужъ извъстно, что будеть: не отбъгаешься! Не у турчина. Да у васъ и бабы, и дътенки тутъ.

— Увесь матеріаль, — усмъхнулся мужикь.

Дъйствительно, въ лощинъ видителся шатеръ. Нъсколько дней уже стоялъ большой жаръ, и потому шалашъ, видимо, оставался безъ употребленія. На землъ, въ тъни густого стараго оръшника, на грязныхъ подстилкахъ лежали маленькія дъти; надъ огонькомъ, въ коглъ закипала ука. Вода бурлила, и на ея поверхности среди пузырей и мутной пъны то и дъло появлялись бълые бока только что изловленной вълиманъ рыбы.

Молодая липованка последовала приглашенію Ивана и, опустивь подоль подобранной юбки, обратилась къ мужику:

— Ну, чего тамъ у васъ на селѣ подѣялося?

— А чего подъялось. Извъстно, побрали народъ, да у Бабу погнали?

— А тебя выкликали?

— Ево вонъ выкликали, мене еще нётъ. А Семенъ самъ набивался: а мене говорить, что не берете? А съ тебе, говорить, амендъ возьмемъ. Имфешь съ чего заплатить.

— Ему скольки?

- Триста франокъ.
- Посидинь за етые деньги, плата хорошая, расхохотался Иванъ.
- Какъ же теперь будеть?— озабоченно спрашиваеть баба, оглядываясь на ребенка; невинная причина злоключеній родителей, защищающихъ его отъ «антихристовой печати», тихо зашевелилась въ тёни орёшника.
- А какъ будеть? Вотъ отгарманимъ, уберемся, сами у Бабу придемъ: такъ и такъ, домнуле, зачъмъ насъ кликали? Всъ весело засмъялись.
- Не знаешь, зачёмъ кликали, сказалъ Иванъ, заливаясь своимъ тонкимъ смёхомъ. Пеленомъ угощать, извёстно...
- Ну, теперь вамъ, господинъ, вотъ этой тропочкой идтить, у гору, сказалъ Игнатъ. Тутъ перейдете горку, будетъ низина, покопано маленько. То, сказывають, царь Траянъ лагорь ставилъ, а дальше все у гору, держитесь больше къ камню. Трава на етой горѣ не дай Богъ скользкая. А мы у Журиловку подадимся. Если не захотится вамъ насъ дожидать, сойдите сюда на багу, то они васъ за франчишку опять свезуть у Сарыкой. А не то, такъ и мы не дюже долго забавимся. Оттуда съ горы вамъ журиловскую дорогу будетъ видно, какъ мы по ней пойдемъ. А? Что тебъ?

Последній вопрось относился къ беглецамъ, которые, собравшись въ кружокъ, о чемъ-то живо толковали, делая Игнату и Ивану какіе-то таинственные знаки. Игнатъ подошелъ къ нимъ и скоро вернулся.

- Глупый народь, чего толкують.
- А что?
- Да что! Будто, говорять, на горъ етой огонь по ночамъ у кръпости горить.
- Върно! горячо подхватиль одинь изъ мужиковъ. Явственно не обозначаеть, чтобы, напримъръ, теплина или поломя. А такъ отливаеть по стънамъ, вродъ издалека. А вы, господинъ, можеть по етимъ дъламъ?
  - По какимъ?
- Насчетъ кладовъ. Такъ оно, дъйствительно, старики говорять: гдъ огонь горить, тутъ, значить, деньги огнемъ скидываются. Очищаеть ихъ.

Вс в собранись около насъ.

— Ночью дитеновъ у меня скричалъ, — говоритъ своимъ иввучимъ голосомъ молодая липованка, какъ будто стыдясь обращеннаго на нее вниманія. — Скричалъ дитеновъ, пить запросилъ. Я ему кувшинъ подаю, глядь, а на горъ чегой-то блестить. Я Марью побудила. Гляди, говорю, Марьица, блестить... Съ нами крестная сила!

- Вѣрно,—изъ за чьей-то спины подтверждаетъ подошедшая Марья.
- Ежели вы насчеть «этого дёла», такъ можеть народъ нанимать будете...—таинственно начинаеть мужикъ.
- Нѣтъ,—перебиваетъ его Игнатъ.—Они етыми глупостями не займуются.
  - А для чего прівхаль?
- Старинность посмотрёть. Значить у ихъ, у Россей етого ничего ністу.
  - А здёсь много, у Добруджё.
- Куда хошь поди. Усюду могилы да городища. A на степу ночью огни много горять.
  - Воевали туть, извъстно.
  - И все искатели конають.
  - Шукають, чего не поклали.
- Чего не положиль, не возьмешь. Есть-то они есть,
   огни не даромъ горять. Да, значыть, не усякому дается.
  - Теперь рамунъ запретилъ копать. Надо бумагу имъть.
  - Извъстно. Короли поклали, король и возьметь.

Разговоръ исчерпывается. Иванъ съ зятемъ подымаются на колмъ, и вскоръ объ могучія фигуры вырисовываются на его верхушкъ. Зрълище до такой степени внушительное, что на минуту оно приковываетъ общее вниманіе.

- Гляди, усю гору покрыли.
- И крѣпости не видать стало. Могутные люди:
- Некрасовской корень! Этакой, сказывають, и Игнатъ былъ, и Стенька Разинъ.

Я невольно улыбнулся. Толстыя брюха липованских богатырей стали исчезать за холмомъ. Я тоже попрощался и сталъ подыматься на Енисалейскую гору. Красивая, гладкая издали, она оказалась покрытой каменными выступами и морщинами. Отъ накалившихся за день камней еще пыхало жаромъ. Между ними, шурша сухой травой, безпечно извивались ящерицы, и черные скорпіоны мелькали и исчезали въ норахъ, какъ будто чувствуя, что имъ не будетъ пощады. Все было мертво и непривётливо на этихъ склонахъ. Вверху еще величавѣе рисовались развалины.

Черезъ полчаса я былъ на вершинъ, среди старыхъ стънъвънцомъ охватившихъ гору. На юго-западной сторонъ сохранилась еще половина шестигранной генуэзской башни и рядомъ съ нею остатки воротной стъны, съ широкими пазами, по которымъ когда-то ходили подъемныя ворота. Прямо подъними зіяла крутизна, а вдали по невысокимъ горамъ бълой лентой вилась дорога. Навърное, — подумалось мнъ, — многоразъ давно умершіе люди съ тревогой смотръли отсюда на эту дорогу, готовясь къ борьбъ на жизнь и на смерть. Теперь

по ней двигались двумя заметными точками мои знакомые ле-

Есть что-то особенное среди развалинь. Какое-то специфическое ощущеніе, насыщающее почти до осязаемости атмосферу, проръзанную этими миистыми камнями и неправильными изломами старыхъ стънъ. Что-то щемящее, проникнутое грустью почти до боли душевной и вмъстъ въющее въ душу страннымъ успокоеніемъ... Не замъчаешь, какъ летитъ время, бълыя облака тихо продвигаются въ пролетахъ бойницъ и оконъ, высоко въ небъ паритъ хищная птица, и сухая трава колышется и шепчетъ что-то, такъ довърчиво, какъ будто вы непремънно должны ее понять, и такъ жалобно, потому что вы всетаки ее не понимаете! Проходятъ минуты, или часы, или годы... Въ самомъ дълъ, развъ столътія, которыя пронеслись надъ этими стънами, не кажутся теперь минутами, а въ настоящія минуты не промчались въ душъ призраки цълыхъ стольтій...

Въ этотъ разъ «ощущеніе прошлаго» говорило во мні особенно сильно, можетъ быть потому, что я сиділь теперь подъ сіверо-восточной стіной, и у моихъ ногъ разстилалась Добруджа, романтическая и сонная степь, переживающая сны прошлаго, но еще не проснувшаяся для трезваго, настоящаго дня. Внизу, широко и далеко разстилался лиманъ, окрещенный именемъ Стеньки Разина. Чуть замітная, тонкая міла ділала синюю поверхность почти матовой, и подъ нею скорбе угадывалось, чімъ замітчалось тихое переливаніе ряби. Вотъ сверкнула вдругь на воді тонкая серебряная полоска, заискрилась, постояла и угасла. Можеть быть, метнулась зашедшая съ моря крупная рыба, или поднялась встревоженная стая дикихъ гусей... А воть и причина ихъ тревоги: черной полоской на лимані мелькаеть лодка, и надъ ней расплывается клубокъ білаго дыма. Гуль выстрёла скрадывается разстояніемъ.

Далеко!.. Черезъ минуту я уже не могу разыскать глазами эту лодку, и слёды дальней тревоги исчезають, какъ сонъ. Гдё-то подъ самой полоской туманной земли, отдёлив-шейлиманъ отъ Чернаго моря, мелькнулъ парусъ, освётился на поворотё косыми лучами солнда и тихо угасъ... На косъ чуть видевется миніатюрная колоколенка, ближе на берегу лимана Сарыкіой мелькаетъ бёлыми стёнами среди зелени садовъ, за нимъ туманяться очертанія Махмудійской горы, а затёмъ только ровная гладь воды и смутная волнистость степи...

Все проходить, все угасаеть, какъ сверкающая полоска на глади лимана. Исчезли генуэзцы, строившіе эти стіны, и могущество османовъ, ихъ возобновлявшихъ. Заросло гирло, по которому проплывали когда-то корабли, стихли военные крикъ вольницы, въ теченіе віковъ проносившейся по степи

и исчевавшей, какъ пыль, подымаемая вътромъ... Затихла братоубійственная борьба запорожцевь и некрасовцевь, резавшихъ другь друга на низовьяхь Дуная; ушли турки, исторія перевернула свою страницу, и последніе отголоски исчезающаго прошлаго скавываются развів въ сравнительно благодушной борьбів между противниками оспы и бабадагскимъ мировымъ судьей... Анархическая степная воля скоро покорится государственному укладу...

Все проходить!.. Воть, почти на серединв лимана, обвъянный синеватою мглою, лежить, какъ спина чуловища, островъ Попинъ. Существуетъ старая легенда: въ пещерв, на Енисалейской горь, жиль огромный змый, который подземнымь ходомъ пробиранся отсюда на островъ и ложился тамъ, глядя на степь и на море... Островъ весь изрыть кладоискателями, находившими, витсто зитиныхъ сокровищъ-катакомбы и подземныя перкви... Надъ ними проходили стольтія; люди, копавшіе катакомбы, сами слышавшіе старую легенду озм'я, давно истивни въ могилахъ. Приходили новые, искавшіе воли или хотя бы только бевопаснаго пріюта на біломъ світь, кидали въ эти волны свои съти, повторяли тъ же легенды, дивились на развалины Гераклеи и умирали. И еще новые пришельцы расканывали следы ихъ собственныхъ жилищъ... И такъ таяли покольнія, какъ эти былыя облака, плывущія по синему небу, какъ эти синія волны, ровными грядами набыгающія на берегь внизу, подъ моими ногами, въ умершемъ дунайскомъ руслъ.

И я съ грустью думаль о томъ, сколько такихъ волнъ, живыхъ и сверкавшихъ уже въ мое время, теперь вошли въ иныя русла или затихли, затянувшись, какъ лиманъ, дремотными плавнями. На этомъ самомъ островъ въ 70-хъ годахъ, мой тульчанскій знакомый, русскій докторь, бродиль со своею рыболовною артелью, отказавшись отъ привилегій образованія, отъ своей профессіи, отъ всего своего прошлаго, для мечты, одушевлявшей тогда его поколеніе...

Прошло и это...

Я отдавался воспоминаніямъ, и часы летели надъ моей головой. Тыни старыхъ башенъ ползли внизъ по горному склону и уже легли на плавню.

## II.

Внезапно я вздрогнуль отъ неопределеннаго безпокойства. Мит вдругъ показалось, что я здёсь не одинъ среди развалинъ. «Ошлиеніе прошлаго» сгустилось почти до иллювій и вскор'в приняло ясную звуковую форму. Кто-то будто шептался невдалекв. Кто-то хрипвль.

Я приподнялся. Камень сорвался изъ подъ моей ноги и полетьль внизъ, подскакивая на крутыхъ уступахъ. Когда я опять вошель внутрь крвпости,—все было тихо. И однако, мнв казалось всетаки, что кто-то есть недалеко, кто-то притаился за ствной, кто-то сторожить меня изъ за развалинъ. Въ памяти вдругъ возникли странные звуки, которые еще въ то время, когда я весь отдавался своимъ воспоминаніямъ, будили мое вниманіе, поглощенное прошлымъ. Все это теперь стало до того живо и осязательно, что я рёшился обойти кругомъ крёпости.

Я уже кончалъ свой обходъ, какъ вдругъ галлюцинація повторилась съ такой ясностію, что я невольно вздрогнулъ и остановился. Несомненно, кто-то хрипелъ, недалеко, подъмоими ногами.

Туть была большая яма, сажени въ три длины и въ 1½ ширины, правильной формы, выложенная ровно обтесаннымъ камнемъ. Можно было догадаться, что это углубленіе служило когда-то водоемомъ для гарнизона крѣпости. Послѣ минутнаго раздумья, я спустился туда. Мнѣ пришлось спрыгнуть на кучу камней, которая съ трескомъ подалась подъ моими ногами, и я скатился внивъ. Поднявшись, я очутился противъ большого углубленія, свѣже выбитаго въ стѣнѣ водоема. Въ этомъ углубленіи, прислонясь къ разрытой землѣ и закинувъ голову, спалъ неизвѣстный человѣкъ.

Шумъ моего паденія разбудиль его; онъ посмотрѣль на меня мутными, не то сонными, не то пьяными глазами. Рядомъ—вмѣстѣ съ лопатой и киркой, виднѣлась стеклянная посудина, съ остаткомъ вина на самомъ днѣ.

Все это было такъ неожиданно и изумительно, что я смотрълъ на незнакомца молча, не зная, что сказать въ этихъ экстренныхъ обстоятельствахъ. Онъ тоже смотрълъ на меня тунымъ взглядомъ круглыхъ, какъ у птицы, голубыхъ глазъ.

- Дудикъ, ты?.. а гдъ Филимонъ? спросилъ онъ и затъмъ, не мъняя тона, прибавилъ: — вы, господинъ, откеда взялись?
  - Изъ Тульчи, -- отвётиль я машинально.
- А я изъ Журиловки. Журиловка слобода, у ей хоророшая вода...

Онъ глупо засмъялся, и глаза его стали смыкаться.

— Русскаго доктора у Тульчё знаете?—заговорилъ онъ лёниво, едва ворочавшимся языкомъ.—Я съ нимъ на матулё работалъ... У насъ по 12 свёчей горёло... всё рыбалки у красныхъ рубахахъ... Книжки читали... А я зиму работалъ, весной прощался. Прощай, староста. Пойду на степь рыбалить. Ты лови, что у водё плаваеть, я буду, что по степё ходить... Сердится...

Онъ лукаво прищурился и слегка привсталъ.

— Шулика знаете? Я Шуликъ. Шуликъ называется птица соколъ, а я шуликъ орелъ. Человъкъ не простой, имъю розумъ большой. Дъдъ у меня стародубской былъ, бабушка полячка. Пъсни польскія пъла... Круля, крулеву... етое все намъ извъстно...

Онъ засмѣялся, пробормоталь еще нѣсколько невнятныхъ фразъ, въ которыхъ попадались польскія и румынскія слова, и виднѣлись попытки риемованной рѣчи, и закрылъ глаза. Но вдругъ они опять открылись, губы странно искривились, носъ заострился крючкомъ, и вся физіономія страннаго Шулика приняла дѣйствительно выраженіе хищной птицы.

— Хотите вы одному человъку такъ сдълать, чтобъ его не было на свътъ. Моя бабушка умъетъ, и я умъю. Сдълаеть одну плачинду \*), скажетъ слово: человъкъ самъ придеть, возьметь и готовъ. Вотъ какой человъкъ Шуликъ. Съ Филимономъ клады копаю... Слово знаю... Давай вина, Филимонъ! Господина угостить...

Онъ опять прищурился, но вдругъ глаза его угасли, на этотъ разъ окончательно: на мгновеніе въ нихъ мелькнуло еще изумленіе, какъ будто вопросъ, а затёмъ, откинувшись на спину, онъ захрапёлъ. Навёрное и я, и весь нашъ разговоръ явились для него лишь эпизодомъ сна.

Я выбрался изъ ямы съ неопредъленнымъ ощущеніемъ. Безсвязные разговоры человъка-птицы, въ которыхъ было столько фантастическаго, служили какъ бы продолженіемъ моего фантастическаго настроенія. Стародубье и Польша, и даже исторія русскаго доктора и все, о чемъ я думаль подъ старой стъной надъ лиманомъ, казалось, носится также туманными образами надъ этимъ спящимъ субъектомъ. Однако, я сознаваль, что собственное мое положеніе становится двусмысленнымъ. Кто этотъ 'Филимонъ и Дудикъ, о которыхъ упоминалъ Шуликъ? Что это за люди, и не притаились ли они также среди этихъ развалинъ?

Съ этими мыслями я спустился за крѣпостную стѣну, намъреваясь заглянуть еще въ змѣиную пещеру и затъмъ спуститься внизъ. Спускъ былъ извилистый и крутой. Тощій ясень, висъвшій надъ кручей, уцѣпившись за расщелины скалъ, прикрывалъ входъ въ пещеру. На его въткахъ качались отъ вътра клочки волосъ, какія-то ленточки, и обрывки разноцвѣтныхъ матерій. Это служило мнѣ указаніемъ. Я зналъ, что на Троицынъ день откуда-то изъ лѣсныхъ скитовъ сюда приходитъ старый калугеръ и, водворившись въ пещерѣ, лѣчитъ больныхъ лихорадкой въ гротъ, освъщенномъ восковыми свѣчами... Полупо-



<sup>\*)</sup> По румынски-пирогъ.

мѣшанный калугеръ шепчетъ странные заговоры, больные ползаютъ по сырому полу пещеры и потомъ, исполняя какой-то явыческій обрядъ, вѣшаютъ на вѣтвяхъ ясеня ленты и волосы въ жертву невѣдомому божеству прошлыхъ временъ.

Дойдя до входа, я остановился въ нервшительности. Мив опять почудилось чье-то присутствіе. И действительно, когда глаза мои привыкли несколько къ темноте, я увидель, что изъ глубины сталактитовой пещеры на меня смотрять две пары

тоже какъ будто испуганныхъ глазъ.

Здёсь было два человёка. У одного была длинная сёдая борода, почти до пояса, благообразное старческое лицо, узкія илечи; небольшая сгорбленная фигура была одёта въ синій русскій кафтанъ. Старикъ глядёлъ на меня нёсколько сконфуженно и вопросительно. Изъ за него выглядывало безусое, сморщенное лицо съ узенькими, совершенно потонувшими въ морщинахъ, глазами.

— Пожалуйте, господинъ, — первый заговорилъ благообразный старикъ, подымаясь съ сталактитоваго выступа. — Насчетъ

пещеры имъете любопытство? Дудикъ, пропусти.

Субъектъ, названный Дудикомъ, торопливо выскочилъ наружу и сталь у входа. Троимъ здёсь было действительно тесно, но все же мое положение теперь показалось мят еще болье двусмысленнымъ, среди этихъ искателей кладовъ. Я стояль въ полутымь, лицомъ къ лицу съ неизвъстнымъ мнъ человъкомъ, а другой неизвестный субъекть загораживаль выходь. Что,думалось мнв невольно, -если, позабывъ на время о журавлв въ небъ, они примутъ меня за синицу, дающуюся въ руки. Однако, если человъкъ-пгида, спавшій въ ямъ, не внушаль мнъ никакого довърія, то наружность съдобородаго старика устраняла всякія сомнінія. Онъ иміль видь настоящаго патріарха или, по меньшей мірь, какого нибудь сектантскаго учителя. Благообразное лицо, съ румянцемъ свъжей старости, бълая борода, благодушно мечтательные глаза и тонкія, старчески жующія по временамъ губы. Что касается Дудика, то это быль субъекть неопределенной національности, неопределеннаго возраста, въ неопредвленнаго цвъта одеждв и съ неопредвленнымъ взглядомъ тусклыхъ глазъ, въ которыхъ было чтото испуганное и жалкое. Онъ держался рукой за выступъ камня у входа, и его ноги въ узкихъ брюкахъ, смешно поднявшихся къ коленями, заметно дрожали.

Приглядъвшись присталінье, я узналь эту фигуру. Говорили мнъ въ Тульчъ также и о Филимонъ. Профессія Филимона была довольно неопредъленная: онъ бродиль по Добруджъ, раскапывая на мъстахъ прежнихъ лъсовъ «копанину», старые древесные корни, изъ которыхъ приготовлялъ клещи для хомутовъ, набадашники для палокъ, въшалки и т. под. предметы.



Онъ быль немного художникъ, и любители охотно покупали у него фигурныя палки, съ изображеніями самыхъ фантастическихъ животныхъ. Зарабатывалъ онъ достаточно для своего одинокаго существованія, могь бы даже имъть деньжонки, еслибы не страсть къ разысканіямъ кладовъ. Поработавъ мёсяпа два, сначала въ лесныхъ трущобахъ, а потомъ въ своей каморкъ, и распродавъ свои произведенія, онъ запиралъ на замокъ свое убогое жилище и исчезалъ на цёлыя недёли, бродя среди старыхъ городищъ и роясь въ курганахъ. Дудика я часто видель въ Тульче, въ широкомъ окие портияжной мастерской, гдв, присвые на корточкахъ и прислонясь спиной къ ствив, онъ цвлые дии, не разгибаясь, шмыгаль иголкой. Онъ быль обременень многочисленнымь семействомь, когда-то, говорять, имъль небольшія деньги, которыя просадиль на какое то фантастическое предпріятіе. Существованіе Дудика было, вообще, жалкое. Жизнь онъ вель трезвую, и только когда Филимонъ заканчивалъ работу, на Дудика нападало безпокойство, глаза начинали тревожно блуждать, иголка ходила медденно въ рукахь, и, если жена не успевала во время принять мъры. Дудикъ исчезалъ вивств съ Филимономъ... При турчинъ можно было рыться въ земле где угодно; румынъ и туть «сдедаль стесненіе», требуя плановь и объявокь. У пріятелей не было постаточно денегь для снятія плановь, и они рыли тайкомъ. Почтеннаго Филимона это не смущало. Онъ смотрълъ на свои поиски, пока лишь какъ на предварительное добываніе какого нибудь «малаго количества», ничтожнаго клада «тысячь въ двадцать», который затымъ дасть ему средства приняться за настоящую работу.

Съ этими-то двумя искателями теперь столкнула меня судьба

въ пещеръ гераклейского змъя.

— Воть извольте посмотрёть, — радушно приглашаль меня старикь. — Здёсь, стало быть, онъ лежаль изогнувшись. Вотъ въ этомъ мёстё быль поднявши его хвость, а главу держаль здёсь. Воть и слёды его когтей. Видите, цапано.

Большая, грузная капля воды, насыщенная известью, сорвалась съ потолка пещеры и звонко шлепнулась на руку старика, показывавшаго мий, гдй именно «цапано».

— Да не вода ли выбила, просто, эти ямки?—усумнился я.

При этихъ моихъ словахъ, Дудикъ вдругъ метнулся отъ входа, наклонился и пощупалъ пальцами. Потомъ, робко поднявъ глаза на старика, онъ заикнулся и сказалъ съ выраженіемъ почти отчаянія:

— Во-во-вода!

Старикъ холодно посмотрѣлъ на меня и сказалъ, видиме недовольный: — Все можеть быть. Только видите сами: явственно обовначаеть пять когтей.

Дудикъ опять наклонился, сосчиталь слёды, дёйствительнопоразительно напоминавшіе отпечатокъ когтистой лапы, и отдернуль руку, на которую шлепнулась новая капля.

— Во-во-отъ, — сильно заикаясь произнесъ онъ, поднимая глаза кверху, гдв уже нависала новая капля. — Гляди, Филимонъ, опять вдарить...

Старикъ сохранялъ видъ человъка, недоступнаго никакимъ сомнъвіямъ. Онъ отвернулся отъ Дудика и сказалъ спокойно:

- Да туть, впротчемъ сказать, сумма положена не большая. На три локтя отъ входа, гдё обозначаеть лёвую лапу. Самое воть это мёсто, «змённая капища», а только сумма небольшая дёйствительно. Вы по этой же части?—спросиль онь живо.—Можеть имёете чертикать (разрёшеніе)?
  - Нетъ, я просто интересуюсь стариной.

Старикъ важно погладилъ бороду.

- Въ нашихъ мъстахъ старинности много. Это вотъ кръпость Ераклея. Здъсь ераклейскій идолъ стоялъ, къ коему во
  времена Макковеевъ сгоняли на поклоненіе. Много здъсь этого.
  Около Славы тоже городище старое, царица какая-то строила.
  Монета старинная по землъ разсыпана, сказываютъ такъ, что
  еще Лександры Македонскаго. Я тамъ плитку нашелъ мраморную, на плиткъ обликъ и цифирь римская. У меня ее г-нъ
  Стефанеску купилъ. Сказывали послъ—маре антика, значить
  по русски сказать: большой антикъ. Въ музев находится. Вамъ
  что? Выйти угодно?
  - Да, здёсь сыровато.
- Дъйствительно, и у меня кости что-то мозжатъ. Дудикъ, возьми кирку.

Дудикъ покорно вахватиль кирку и последоваль за нами наверхъ. Старикъ съ трудомъ вскарабкался на выступъ и, обойдя стену, вывелъ меня на площадку, съ которой открывался опять видъ на лиманъ, на Махмудійскія горы и на степи Добруджи. Онъ присёлъ и погладилъ бороду. Въ его лицъвиднълось какое-то особенное достоинство и спокойное довольство владыки, обозрѣвающаго свои владънія.

- Васъ какъ звать, господинъ? спросиль онъ не безъ важности.
  - Владиміромъ. А васъ, кажется, Филимономъ?
- Знаете, стало быть? Вы не у русскаго ли доктора въ Тульчъ проживаете?
  - Да. А вы тоже, кажется, не здёшній уроженець.
  - Мы давно изъ Рассеи выбъжали, изъ Стародубья... Дъ-

душка мой, покойникъ, еще живъ былъ... Давно...—прибавилъ онъ опять, помолчавъ.

- Изъ за въры? спросиль я.
- За нее,—отв'єтиль онь какт-то неохотно.—Всякь по своему сь ума-то сходить. Много я ихъ, в'єръ этихъ, вид'єль.
  - А теперь?
- Да мы молокане были... Я, признаться, теперь не хожу и къ нимъ. Вы пресвитера ихняго, Василія Федорова не внасте?
  - Знаю.
- Обличаеть онъ мене. А я говорю: посмотрите на свое обчество, особливо на молодежь! Пьянство, пъсни, а добрыя дъла те гдъ?

Онъ усмъхнулся тонкой улыбкой и сказаль опять:

— Ты, говорить, мосонь. Это онъ хохлу Карпенкв повъриль. Этоть хохоль на бабинской дорогв, на одинадцатой километрв гору расканываеть. Въ этой горв, двиствительно, большая сумма заложена, да взять-то онъ не умфеть. Народъ обманываеть. Сколько на него работали даромъ. Вотъ у Дудика выманиль последнія 600 франокъ. Подумайте, человекъ семейный... Въ землю закопаль деньги!

Лицо Дудика приняло выраженіе глубокаго отчаянія. При напоминаніи о шести стахъ франковъ, глаза тусклаго человіка замигали, и губы повело судорожной гримасой. И тотчась же, при дальнійшихъ словахъ Филимона, черты его освітились дітской благодарностью.

— Ничего. Я его утъщу, — благодушно продожать старикъ: — Молчи, Дудикъ, потерпи, будеть и на твоей улицъ праздникъ.

Онъ повернулся ко мнъ и сказалъ съ спокойной увъренностью:

— Этотъ кладъ я возьму. Я рожденъ подъ етою планетой, что найтить деньги. Про меня въ планетникъ сказано, «что будетъ искать себъ счастья по морямъ и по водамъ, и наконецъ найдеть подъ землею». И притомъ вся моя физіономія описана... Уже искалъ я и по морямъ, и по водамъ—сказалъ онъ съ легкимъ вздохомъ, — всего видълъ. Теперь уже мнъ 78 лътъ. Приблизилось мое время, — найду, безпремънно.

Я съ удивленіемъ взглянуль на него, — въ словахъ «планетника» слышалась такая горькая шутка! Но лицо Филимона было ясно, Дудикъ смотръль на него съ надеждой и благоговъніемъ.

- Эготъ Карпенко чуеть, что я возьму, гдв онъ не можеть. «Винъ кажеть, немоляка, мосонъ». А что такое мосонъ, развъ они полимають.
  - А что же это такое?
- Такіе были іерусалимскіе каменоломщики. Тайности природы пронякали, нугренность земли видёли. Я думаю, не

иначе — по планетамъ? Въ исторіяхъ пишуть, что будто весь видимый міръ отпечатанъ тамъ въ планетахъ, какъ все равно въ зеркалѣ. И есть люди астрономы, по писанію называемые звъздочеты. Они не то что, напримъръ, считаютъ звъзды. Это невозможно для ума человъческаго. А глядятъ въ трубы. Въ трубъ у него планета, а въ ней отраженіе всего міра вещественнаго...

Дудикъ подвинулся ближе и, приподнявшись на локтъ, жадно слушалъ слова Филимона.

- Теперь, продолжалъ Филимонъ, тономъ ученого, раскрывающаго тайны науки, — взять спиритизьму. Знаете, господинъ, что такое спиритизьма?
  - Немного слыхаль.
- Къ чему ее примънить? Василій Федоровъ, пресвитеръ, считаеть за волшебство. Неправда, не волшебство, а отраженіе міра невидимаго. Я человъкъ мало ученый, а это понимаю...

Онъ задумчиво улыбнулся и продолжалъ тономъ велича-

ваго сожалвнія.

— Ты, говорить, душу свою погубиль. Немоляка, мосонь, волшебникъ... Ты бы хоть въ жидовской синагогъ присталь, все лучше... Не надо мнъ...

Онъ пожевалъ губами, какъ будто пережевывая что-то невкусное, и сказалъ:

— Много я этихъ въръ видалъ: безпоповцы, датники, астрицкіе, филиповскіе, еедосъевскіе, молоканскіе. Одни другихъ проклинають, анаеемъ придають, а простецы върять. Отъ Меркурія это все идетъ... Темное меркуріево порожденіе!

— Какъ отъ Меркурія? — удивился я.

- А вы не знаете? Таковые в вроучители больше подъ меркуріевой планетой рождаются. Объ нихъ сказано въ планетникв: лобъ имъютъ низкій, умъ короткій, тъло тяжелое, къ работъ мало охотны, философы и ворбиторы, по русски сказать—ораторы, а безъ в ры сердечной. Полководцы и великіе обманщики именемъ божіимъ. Сколько я ихъ видалъ, со всъми поругался.—«Вы,—я имъ говорю,—меркуріево порожденіе, ваша планета темная». И върно. Вы въ Галацъ бывали?
  - Бывалъ.
- Видёли: тамъ извозчики, биржари, —все скопчики. И есть тамъ одинъ, Федоръ, по здёшнему Тодоръ. Такъ тотъ говорить мнё разъ: —я богъ! —Хорошо, говорю, вы богъ. А какое ваше занятіе? —Биржарь. —Значить дать вамъ франку, вы меня можете въ рай доставить!

Филимонъ засмъялся. Дудикъ тоже хихикнулъ.

— Полиція и та его знала. Приходить гвардисть, — «унди есте Тодорь?» — Какого вамъ Тодора надо? — «Тодоръ Думнезеу (значить по румынски «богъ»). Надо говорить «Тодора Думне-

веу у часть, къ комиссару». Этоть Тодоръ родился въ 1837. Всё такіе: тридцать седьмого, сорокъ четвертаго, пятьдесять перваго—все обманщики именемъ божіимъ. Много я къ нимъ присматривался, пока не понялъ. Потомъ уже наскрозь всёхъ разглядёлъ. Войдетъ онъ—я его вижу вся нутренняя. Разъ прибёжалъ изъ Рассеи человёкъ, зашелъ ко мнё. Лобъ маленькій, глаза съ мечтой. Глядить на тебя и не глядить, изъ себя сухой. «Вы, говорю, когда родились»?—Въ 1851 году, говоритъ.— «А пророкомъ не бывали?»—Нётъ, не бывалъ.— «Ну, такъ будете вы большой пророкъ». Такъ оно и вышло. Оказался такой пророкъ, что хлёба не сталъ ёсть; обнаружились у него и ученики таковые же, тоже не ёдять: молоко, можно, творогъ, капусту, сноски... — а хлёба ни крохи. И то семь денъ постятся, на восьмой поёдять. Вскорё стали помирать одинъ за однимъ.

Дудикъ закинулъ голову, какъ пътухъ, собирающійся крикнуть, и судорожно захихикалъ. Филимонъ, все также съ сожалъніемъ глядя передъ собой, продолжалъ:

- А то есть еще констанцкой жудецы (увзда), городь Мангалія, надъ Чернымъ моремъ, къ болгарской границь туда. Около этого города есть деревня, въ ней семей тридцать скопцовъ. У нихъ опять таковой же человъкъ меркуріевой звъзды быль. Тотъ сказалъ всъмъ: сто дней буду поститься, на сотый вознесусь на небо. Не то что какъ нибудь воды не стану пить. Ну, стали къ нему ссбираться, особливо женскій полъ, плачутъ, въ восторгъ бываютъ. Я, признаться, въ то время тоже искалъ этого. Думаю, вотъ чудо объявится... Потащился и я къ Мангалію...
  - Что же, умеръ?
- По сейчась живь, какъ быкъ. И въдь воть удивительно. Таковому обманщику и теперь върять, онъ, говорять, лучше Христа. Тоть 40 дней постился, а нашъ сто, и то живой. Этоть рожденія 44-го году, тоже подъ Меркуріемъ. Собраль себъ такихъ же: сухіе, коротколобые... Стали они радъть въ катахъ: кричать, вертятся, конецъ міра возвъщають, дълаютъ неистовства. И дверей, подлецы, не закрывають. Народъ мимо ходить: болгары, молдавана, турки—стануть на улицъ, глядять соблазняются, Ну, туть ужъ другіе, изъ ихнихъ же, которые въ другіе годы рождены, особливо подъ Сатурномъ, понскакали у хату, гдъ они вертыпсь, давай ихъ кулаками потчивать. Той вертится, онъ его кулакомъ, другой вопість онъ его въ ухо, третій пророчествуеть, —онъ его подъ лавку...

Филимонъ замолчаль, все также поглаживая бороду, и затёмъ сказалъ:

— Много отъ въры заблужданія бываетъ. И въ другихъ прочихъ върахъ, все они же болье, меркуріево племя, дъй-

ствують. Той изъ одной чашки съ тобой не всть, другой ближними гнушается. А я такъ одного жидовина всвяъ больше любиль. Въ двадцать восьмомъ годв рожденъ, подъ знакомъ солнца. Ликъ имълъ светлый, открытый, взглядъ быстрый. Много мнё открыль... Волшебство! Нётъ, — рёшительно перемёняя тонъ, продолжалъ онъ. — По этому дёлу, чистота требуется. «Найди ты, говорить, Филимонушка, отроковицу или отрока, чистыхъ, у коихъ, говорить, душа не возмущалась еще нечистымъ помысломъ. Положи на землю зеркало, — они черезъ это зеркало увидятъ земную утробу... Это вёрно...

- Что же, вы пробовали?
- Пробоваль,—неохотно сказаль Филимонь.—Мірь теперь осквернился, и дітство уже нечисто. Сказывали мий люди,—попытай въ Муругелі дівницу у Ивана рыбалки... Ніть, запоздаль!.. Худого я про нее не скажу: дівница непорочнаго поведенія, а не видить уже: «зеркало, дідушка, больше ничего», Ну, видно, познала нечистый огонь желанія, душа-то и замутилась... Воть въ этомъ діль чистоту какую нужно! А они—волшебство!

Овъ вдругъ перевелъ глаза на меня и сталъ пытливо всматриваться въ мое лицо.

- А вы, господинъ, въ которомъ году рождены?
- Въ 1853, отвътилъ я съ недоумъніемъ
- Какъ вы въ этотъ годъ попали?—съ раздумьемъ произнесъ Филимонъ. Этого рожденія люди очень крѣпки корпусомъ. А годъ хорошій, произнесъ онъ ласково. Вѣрно, что вы не по «этой части» ѣздите?
  - Върно, не по этой.
- Жаль. Я бы васъ въ компанію взяль. Годъ вашъ хорошій. Мене докторъ знаеть... Здёсь сторона такая, только заняться умному человеку. Какъ ночи пойдуть темныя къ осени или весной, —такъ тутъ по всей степе все огни горять. Деньги очищаются.

Онъ окинулъ мечтательнымъ взглядомъ разстилавшуюся у нашихъ ногъ за лиманомъ равнину и остановилъ глаза на синей махмудійской горъ.

— Вонъ у той горъ находять много древностей... Найдена подземная древняя церковь и тамъ дароносица... Англичанинъ прівзжаль, астрономъ, хотвль купить это мёсто въ казнъ. А клады не на томъ мёсть. Клады подальше, въ горъ. Дудикъ ходилъ туда.

Дудикъ утвердительно мотнулъ головой.

— Семь человъкъ ихъ собралось и турчинъ съ ними (опять утвердительной жестъ со стороны Дудика). Нашли ходъ между камней, отмърили тридцать локтей отъ дуба, и тутъ об-

наружилась железная плита. А у турчина черная книга, по коей клады отчитывають.

Дудикъ насторожился и удивленно поднялъ брови.

— Даль онъ всёмъ по свёчё, и говорить: «смотрите, что бы ни было, вы молчите. А скажете слово, бёда!» Подняли плиту, спустились по лёстницё, видять: въ горё большая горница, выложена камнемъ. Турокъ раскрылъ книгу, читаеть...

Дудикъ сдвлалъ безпокойное движеніе.

— Читалъ-читалъ, выбъгаеть собачка, побъгала, понюхала, ушла. Потомъ выбъгаетъ буйволъ, огромная животная, пристрашнаго вида. Сталъ на мъстъ, взрылъ копытами землю, какъ взреветь страшнымъ голосомъ, такъ что содрогнулась земная утроба. Тутъ одинъ еврей не выдержалъ, крикнулъ. Откудани возъмись поднялся вихорь, вынесъ всъхъ изъ подземелья...

На лицъ Дудика виднълось горестное изумленіе. Онъ заикнулся, хотыль сказать что-то, заикнулся еще сильные и махнуль рукой. Между твиъ Филимонъ уже перевель глаза на другія мъста степи, на которой тихо угасали лучи заката. И внезапно, всв мъста, на которыя онъ смотръль, оживали подъ этимъ взглядомъ. Земная утроба, ревниво хранящая свои сокровища, разверзалась, и оттуда сверкало золото, «очищенное уже огнемъ» и ожидающее человъка. Вонъ тамъ, на юго-западъ, подъ Калагарманомъ, привлеченный ночными огнями, турокъ раскопалъ печку, а въ печкъ оказались... угли. Но это турчинъ или выдумалъ, чтобы скрыть золото отъ правительства, или дъйствительно не догадался: въ печахъ всегда закапываются клады, а угли если кладутся, то лишь для приметы. Подъ Иссакчей огонь горель у старой мельницы. Мельникъ сталь копать и выкопаль корыто, а въ корытв гнилое просо, труха. Мельникъ опять не догадался, что это только примъта, просо выкинуль, а яму заровняль. Повыше Махмудіе есть церевня Куртъ-байръ. На заръ мимо этой деревни шелъ человъкъ, и видитъ, горитъ огнемъ, будто хата. На этомъ мъсть посль нашли могилу, вродь избы, а денегь опять ввять не съумвли.

Филимонъ говорилъ долго и съ важнымъ спокойствіемъ. Дудикъ уже забылъ свои недавнія недоумвнія и слушаль его съ застывшимъ взглядомъ, точно загипнотизированный. Я тоже слушалъ Филимона съ истиннымъ наслажденіемъ: его рвчь была образна, въ самомъ голосв была какая то тайная сила внушенія. Я глядвлъ на темніющія степи и задумчивые холмы, надъ которыми косые лучи солнца уже только скользили, не освіщая, и мні казалось, что я самъ вижу и огни, и волото, сверкающее въ глубині земной утробы. Но все это были еще малые клады («тысячъ по двадцати»). Такой же кладъ долженъ быль на ходиться и въ енесалейской кріпости въ томъ мість, гді

водоемъ... Но самый главный кладъ заложенъ въ курганъ, по бабинской дорогь, гдъ хохолъ Карпенко раскапываетъ мо-

гилу...

Исторія этого клада не особенно древняя, но, быть можеть, чудесніе всіхь остальныхь. Я уже виділь раніве самый кургань, безобразно разваленный лопатами, виділь однажды даже кохла Карпенко. Онъ стояль на свіже разрытомь бугрів и распоряжался работами. Онъ прійхаль нарочно изъ Россіи, копаль уже два года; сначала у него работало 100 человікь, потомь это число уменьшалось, довіріе къ кохлу падало, и теперь онъ едва находиль по десятку забулдыгь, которыхь поиль водкой и подбодряль чудесными разсказами. Фигура Карпенко была огромная и мрачная. Пирокая, желтая борода, огромная бородавка на носу, брови, какъ усы, и тяжелый взглядь единственнаго глаза, все это придавало старому кладовскатолю видь угрюмый и даже зловіщій.

Что его привлекло изъ Россіи, откуда онъ, въ Херсонской губерній узналь о небольшомъ кургант надъ дунайской плавней. сказать трудно, несомненно только, что слава скромнаго кургана носилась далеко среди подвижнаго и предпріимчиваго на все фантастическое население Добруджи. Около него рылся какой-то неизвёстный солдать, потомь какой-то «святогорець» бросиль келью на Авонъ и, въ монашескомъ одъяніи, бродиль съ какими-то «описями», въ которыхъ значится и этотъ курганъ. Потомъ говорили о накомъ-то прівзжемъ изъ Россіи офицеръ. Наконецъ, появился Карпенко, и взявъ разръшеніе, приступиль къ серьезнымъ работамъ. На эти работы смотрелъ, улыбаясь, Филимонъ, увёренный, что онъ одинъ знаетъ секретъ клада. И действительно, Карпенко уже «закопаль въ землю» собственныя деньги, деньги Дудика, поплатились довърчивые тульчанскіе купцы изъ русскихъ и даже одинъ скупой болгаринъ; разрыли курганъ до материка, развалили вемлю по сторонамъ, но не нашли ничего. А Филимонъ все улыбался...

И теперь эта улыбка бродила на его лицѣ, когда, глядя на сѣверо-западъ, онъ движеніемъ руки указывалъ мнѣ въ направленіи къ томно сверкавшимъ излучинамъ Дуная.

— Да можеть тамъ ничего и нътъ? — сказаль я.

- Есть, увъренно отвътилъ Филимонъ. Я тутъ когда-то копанинку искалъ; нашелъ на учурку да на пару клещей, иду назадъ по члакчинской дорогъ. Гляжу: сидить человъкъ, сдълалъ себъ тънку отъ солнца. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Разговорились. А здъсь, кажеть, деньги есть, да еще не очищенные. Русскій генералъ Красновъ поклалъ...
  - Зачимъ?
- А это, видите, было послѣ войны, двадцать восьмого году. Русскіе, значить, стояли у Адріанополѣ, а турки призвали

изъ Надоліи, съ теплой стороны, всякую урвань. А въ теплой сторонъ въ тую пору была чумная боль, умирали дюже шибко. Воть турки стали перевозить такихъ умершихъ и пускали въ ручьи и ръки. И пустили заразу. Тогда, значыть, русскіе войски снялись и пошли назадь, а турчинъ кинулся имъ на переръзъ, отъ Калафату. Да видишь, и самъ не поспълъ ускочить: какъ попалъ на это место, такъ и пошло его косить, - всё такъ и луснули, а русской уже подался къ Шакчъ (Иссакчъ)... Поставили высокіе шесты, запалили смоляные канаты, сделали ночь, какъ день, снялись русскіе войски, все идуть и идуть. Потомъ прошли и стало мёсто, гдё лагори были, пусто... А она, боль, притаилася. Вотъ на зарв, на самой, скачеть на почтовой тройкв кульерь къ главнокомандующему, и на немъ сумка съ казной. Какъ доскакали до того места, такъ тутъ все и погибли: пали лошади, померъ ямщикъ, и самъ кульеръ отбъжалъ недалеко, тоже померь. И случилось на ту пору, булгарь проважаль изъ люсу. Видить: всё мертвые, и сумка лежить съ казной. Взяль онъ слегу большую, зацвимль тую сумку, волокеть къ себв. Когда посмотрить, а изъ сумки выскочиль вродь клубокъ дыму, да по слегъ къ нему ползеть... Онъ кинулъ сумку, давай Богъ ноги. Прибъжаль къ генераламъ: такъ и такъ. Тогда значить поняли что она, боль эта, больше всего угрывается въметаль. Воть царь Миколай и приказаль генералу Краснову всю войсковую казну закопать въ землю. На семнадцати тройкахъпривезли и закопали въ самый этотъ курганъ...

— Отчего же до сихъ поръ не выкопали?

— Боядись, что не очистились еще. Приходили два солдата изъ Рассеи. Царь Александра Миколаевичъ бумагу имъ давалъ: ежели, говорить, что нибудь станетъ Карла румынской прекословить, скажите: мои деньги. А Карла, видишь, не дозволилъ: вы на мое королество боль пустите... Ну, теперь уже я върно знаю, что все очистилось... Только бы какъ нибудь Карпенку съ этого мъста содвинуть, я этотъ кладъ возьму. Плантъ сдълать нужно, требуется 50 франокъ... Я говорилъ землемъру, сдълай мнъ плантъ, а я тебъ послъ полъ-боченка дамъ... Не хочеть... дурной человъкъ, подъ Венерой имъетъ рожденіе...

II.

## — Эй, Филимонъ!

Мы всё трое вздрогнули отъ неожиданнаго возгласа. Онъ раздался сзади изъ развалинъ, и эхо старой башни придавало ему странный отголосовъ.

— Филимонъ, старый чортъ! Куда схоронился?

Филимонъ весь съежился и сталъ приподыматься съ вемли, упираясь старческой рукой въ камень. Въ пролетъ башни, всклокоченный, съ заспанными глазами появился человъкъптица, котораго я видълъ въ старомъ водоемъ. Лицо его запухло, борода свалялась, онъ былъ, видимо, сердитъ и недоволенъ. Подойдя къ намъ и не обращая вниманія на кого нибудь въ отдъльности, онъ сълъ на камень и дрожащими руками сталъ свертывать папиросу, поставивъ предварительно на вемлю пустую бутыль.

— Пустая!—сказаль онъ, указывая на посуду. И потомъ, вытаскивая изъ кармана коробку спичекъ, прибавиль лаконически:—ну, давай франку! Побъту за виномъ въ Енисалу, а то къ багаджію.

Старые глаза Филимона заморгали еще сильнъе. Передо мной, вмъсто недавняго владыки добружанскихъ сокровищъ, былъ жалкій сконфуженный старикъ, глядъвшій на человъкаптицу виноватымъ взглядомъ.

- Послушай, что я тебв скажу, Шуликъ...
- Я тебъ не Шуликъ, отръзаль тотъ.
- Ну, Макарушка, послушай ты меня. Давай бэзъ вина конать. Скоро откопаемъ малый кладъ...

Шуликъ строго посмотрълъ на старика и сказалъ гордо, сквозь зубы, въ которыхъ торчала еще незажженная папироска:

- Что еще будеть мит говорить. Ты Шулика не знаеть?.. Филимонъ заискивающе и подобострастно засмъялся.
- Бъдовый ты, Макарушка, право бъдовый. Ну, что дълать. Я сколько тебъ объщаль? Десятую долю? Бери пятую часть! Ну, ну, третью!
  - Вина мнв давай!
  - Нъту, Макарушка...
  - Такъ пущай-же тебъ черти копають...
- Ахъ, Макарушка, въ нашемъ дѣлѣ нехорошо такія снова говорить. Ну, что дѣлать! Мы съ Дудикомъ какънибудь безъ тебя ужъ... А то ты и самъ не копаешь и намъ не даешь ходу.
- А бумага у тебе есть?—строго сказаль Шуликъ совершенно начальственнымъ тономъ... Покажи чертикать, покажи планты...

Онъ чиркнулъ спичкой, закурилъ и, важно усъвшись на камиъ, сказалъ:

— Я здёшній человёкъ, а вы кто такіе собрались? Сейчасъ у Енисалу до нотаря дойду, онъ васъ усёхъ туть шатающихъ...

Но туть глаза его остановились на мив, въ нихъ мель-

кнуло какое-то воспоминаніе, и онъ прибавиль смягченнымъ тономъ:

— Я не про васъ, господинъ. Вы можете понимать Шулика... А они кто? Тъфу!

Онъ сплюнулъ и презрительно засмъялся.

— Пять тысячь сулить... Дуракъ, давай пять франокъ Шулику, слышишь! Чего туть шукаешь, голова!..

Видъ у Филимона былъ совершенно уничиженный. Онъ забормоталъ что-то о желёзной плите, о какой-то комнате подъ водоемомъ, куда липоване опускали на веревке шалыгу, и какъ эта шалыга стучала въ чугунную дверь, о томъ, какъ на горе бывають огни... Но Шуликъ, скептическій и наглый, только смеялся.

- Огонь! Гдё ты видёль огонь на горё? Огонь бываеть на степё...
  - Ну, вотъ, Макарушка, и на степв тоже.

Шуликъ многозначительно подмигнулъ мнв и сказалъ:

- Нар-родъ! Дураки, такъ они дураки и есть. Правда, господинъ? Онъ думаеть, какъ огонь горить, то сейчасъ ему и кладъ. А того не понимаеть, отчего онъ, огонь, только подъ пасху горыть?
  - А отчего?
- Я знаю отчего! сказаль онь самодовольно. Вы у мене спросите: туть прежде запорожцы были. Знаете запорожцевь? Войну усе дълали, вбивали ихъ на войнъ много, да у могилахъ закапывали. А у нихъ законъ: кого на войнъ убъють, они бывало его миромъ мирують. Такъ ето теперь подъ пасху миро надъ могилами горыть. А они думають, клады. Ха-ха-ха!

Шуликъ хрипло засмъялся и, довольный своимъ объясніемъ, опять подмигнуль мнъ, какъ человъку, который можетъ его понимать.

— Усякая вещь имъетъ свою натуральность, —прибавилъ овъ докторальнымъ тономъ. Очевидно, онъ считалъ себя матеріалистомъ.

Филимонъ тихо дернулъ меня за рукавъ и отвелъ въ сторону, за уголъ башни. Войдя на время подъ старыя ворота, онъ порылся въ темномъ уголкв и вышелъ оттуда съ посохомъ, набалдашникъ котораго изображалъ какое-то фантастическое чудовище. Палка была, видно, недавно начата, и даже не отделана.

- Хотите палочку, на память?—сказаль онь, не глядя мнв въ глаза.—Дадите отделать, палочка хорошая...
- Хорошо, сказалъ я.—Но въдь вы бы ее продали. Скажите, сколько это стоить?
  - Четыре франочки не покажется дорого?

- Хорошо, возьмите пять.
- Нетъ, четыре будетъ... Дурной человекъ этотъ Шуликъ, напрасно я съ нимъ и связался. А теперь ужъ нельзя. Малость и докопать-то осталось, а онъ вотъ какъ поступаеть...

Я отдаль пять франковъ. Старикъ густо покрасналь, принимая деньги, и сказаль заствичиво:

— Можеть и не стоить пять франокъ. Ну, хорошо, господинъ. Найду кладъ, и вы счастливы будете. Фунтъ золота отдамъ...

### III.

Новый крикъ донесся, заглушенный разстояніемъ, снизу. Это подымались на гору и звали меня мои знакомые липоване, уже возвращавшіеся изъ Журиловки. Филимонъ забезпокоился, встревоженный Дудикъ выб'єжаль изъ за угла.

— Сойдите къ нимъ, господинъ, поскоръе, — попросилъ

меня Филимонъ. - Не хорошо, когда застанутъ насъ...

- О-го-го-го! раздался звучный возгласъ богатыря Ивана совсёмъ близко. Шуликъ, не торопясь, тоже присоединился къ намъ. Филимонъ сунулъ ему въ руку монету. Человёкъ-птица посмотрёлъ ее, усмёхнулся и исчезъ за выступомъ скалы въ стороне, противоположной той, откуда приближались липоване. Пока я следилъ за нимъ, Филимонъ и и Дудикъ тоже исчезли. Я оглянулся съ удивленіемъ: все было тихо, развалины стояли темныя и молчаливыя, какъ въ первую минуту, когда я поднялся сюда. Можно было подумать, что вся моя встрёча съ «искателями» была сномъ, еслибы надъ водоемомъ не показалось вдругъ испуганное лицо Дудика:
- Кирку, кирку давайте, —прошипълъ онъ, указывая на желъзную кирку, лежавшую на травъ, на самомъ видномъ мъстъ.

Я подаль кирку, голова опять скрылась. Въ эту самую минуту, въ разломъ стъны показалось могучее брюхо Ивана.

— Ну что, снями планты?—спросиль онь, отдуваясь и озираясь по сторонамъ.—Воть она, Ераклея! Повърите: сорокъ пять лътъ уже здъсь не бывалъ. Мальчонкомъ бъгалъ... Ишь тишина какая!

И на выразительномъ лицъ некрасовца легкой тънью промелькнуло особенное выраженіе. Очевидно, и на него въяло отъ этихъ стънъ «ощущеніемъ прошлаго».

Внизу сарыкіойскіе б'яглецы угостили насъ ухой, и черезъ часъ наша лодка опять качалась на водахъ лимана. Изъ за стіны камыша опять гляділа на насъ сверху «Ераклея», величавая и темнан. Мъсяцъ подымался тонкимъ, почти не свътящимъ серпомъ, глубокое небо искрилось, точно въ его глубинъ ползали миріады живыхъ свътляковъ, земля и вода, и линіи горизонта были совершенно темны. Изломы кръпости рисовались въ вышинъ причудливо и странно.

— Гляди, гляди, братцы, — сказалъ вдругъ, среди общаго

молчанія, гребецъ...-На Ераклев опять огонь...

Дъйствительно, на самыхъ верхушкахъ кръпостныхъ стънъ слегка мерцали красноватые отблески. Должно быть «искатели» варили ужинъ въ водоемъ.

— Стало быть, правда, — задумчиво сказаль Игнать.

— Очищается...—прибавиль гребець, и наша лодка опять двигалась дальше, среди благоговъйнаго молчанія, проникнутаго ощущеніемъ близкой и глубокой тайны.

Черезъ два дня, на зарѣ я подъѣзжалъ къ Тульчѣ. Подъ самымъ городомъ, на росистой дорогѣ мы обогнали двухъ пѣшеходовъ. Филимонъ шелъ спокойно, какъ всегда. Дудикъ плелся за нимъ, еще больше подавленный и угнетенный.

В. Короленко.

## Голубой цвѣтокъ.

Изъ Баумбаха.

Въ лѣсу, на лужайкѣ, подъ шопотъ рѣчей Деревьевъ, шумѣвшихъ вершиной, Лежали три мальчика. Сонъ-чародѣй Заткалъ ихъ своей паутиной.

Приснился цвътокъ имъ, лазурнъй небесъ. Горъль онъ въ росъ, какъ въ алмазахъ (О дивномъ цвъткъ этомъ много чудесъ Повъдано въ старыхъ разсказахъ). Очнувшись, разстались другъ съ другомъ они,

И каждый искать началь скоро Пвътокъ по горамъ, по доламъ и въ тъни Леревьевъ развъсистыхъ бора.

Въ сорочкъ родился, знать, первый изъ нихъ: Нашелъ онъ въ дуплъ старой ивы Полнехонькій ларчикъ камней дорогихъ И снесъ ихъ домой онъ, счастливый.

Роскошный дворець онъ построиль тогда, Славнёй сталь барона любого, И больше не вспомниль потомъ никогда Цвётка, какъ лазурь, голубого.

> Второму, лъсного оръшка свъжъй, Попалась дъвица-красотка И руку, и сердце подъ сънью вътвей Вручила счастливцу находка.

Что—годъ, онъ потомство свое умножалъ, Плодилъ и сынишекъ, и дочекъ, Картофель, капусту и ръпу сажалъ, Забывъ про лазурный цвъточекъ.

А третій? Ахъ, третій все грезить цвъткомъ! Домой ужъ ему не вернуться! А люди считають его дуракомъ И, встрътясь съ бъднягой, смъются.

К. Селаври.

# ЖРЕЦЫ.

Романъ.

#### XXYII.

Самоубійство Перелівсова и, главное, причины, вызвавшія его, произвели сильное и подавляющее впечатлівніе.

Многіе изъ знавшихъ его не хотъли върить, чтобы молодой доценть, пользовавшійся репутаціей вполнё порядочнаго человіка, проповідывавшій съ кафедры идеи правды и добра, считавшійся однимъ изъ даровитыхъ и честныхъ жрецовъ науки, могъ написать такую клевету на товарищей. Возмущенное чувство протестовало противъ этого. Такая неожиданная подлость казалась невіроятной даже скептикамъ, видівшимъ не мало предательствъ, не удивлявшихъ никого по нынішнимъ временамъ. Но и въ отступничестві соблюдается нікоторая приличная постепенность, а въ данномъ случай какъ-то сразу порядочный, казалось, человікъ вдругь оказался негодяемъ.

Сомнвній въ этомъ быть не могло.

Хотя всё газеты — и не только московскія, но и петербургскія — словно бы сговорившась между собой, не давали никакихъ свёдёній о причинахъ самоубійства, а газета, напечатавшая о письмахъ, писанныхъ Перелёсовымъ передъ смертью, даже послёшила опровергнуть это извёстіе и на основаніи «нозыхъ достовёрныхъ извёстій» сообщила, что Перелёсовъ застрёлился въ припадкё умопомёшательства, — тёмъ не менёе, слухи о письмё покойнаго къ профессору Зарёчному быстро распространились въ интеллигентныхъ кружкахъ. Кромё того, благодаря нескромности фактора типографіи, еще наканунё самоубійства многіе знали, что авторомъ пасквиля быль Перелёсовъ.

Эта трагическая расплата за тяжкій гріхъ словно бы встряхнула сонныхъ людей и заставила призвдуматься даже тіхъ, которые ни надъ чімъ не задумываются, освітивъ передъними весь ужасъ жизни съ ея какими-то ненормальными условіями, благодаря которымъ даже среди самыхъ интеллигентныхъ людей, среди жрецовъ науки, возможны ті недостойныя

средства, какія были употреблены Перельсовымъ и, разумьется, съ надеждою на успьхъ.

Что же, значить, возможно среди менёе интеллигентных людей? — невольно являлся вопрось, и чёмъ-то жуткимъ, чёмъ-то безотраднымъ вёзло отъ этой утерянности принциповъ и нравственнаго чувства.

Перелѣсова жалѣли, и многіе рѣшили быть на его похоронахъ. Останься онъ жить, порядочные люди, разумѣется, отвернулись бы отъ него съ презрѣніемъ, но мертвый, добровольно заплатившій жизнью за грѣхъ, хоть и великій, онъ нѣсколько примирилъ съ собою.

Но за то «демонъ искуситель», этотъ старый циникъ, натравившій Перельсова соблазнительными намеками о профессурь на подлость, возбуждаль общее негодованіе; особенно среди профессоровъ и молодежи. Позабывъ всякую осторожность, возмущенный до глубины души, Заръчный показаль несколькимъ изъ своихъ коллегъ не только письмо, имъ полученное отъ несчастнаго доцента, но и копію съ письма его къ Найденову, которую Перельсовъ приложиль къ письму къ Заръчному съ предусмотрительностью человъка, полнаго ненависти къ врагу, которому онъ желаль отомстить за преждевременную смерть.

Слухи объ этомъ письмѣ въ тотъ же день разнеслись по городу, и—какъ же ругали Найденова, какихъ только бъдъ не накликали возмущенные москвичи на этого замъчательнаго ученаго...

Онъ спокойно сидълъ въ кабинетъ за чтеніемъ какого-то любопытнаго изслъдованія, когда поздно вечеромъ въ сочельникъ слуга подалъ ему письмо Перелъсова.

Найденовъ подозрительно взглянулъ на незнакомый почеркъ, не спѣша и съ обычной аккуратностью взрѣзалъ конвертъ, вынулъ письмо, взглянулъ сперва на подпись и, недовольно скашивая губы, принялся читать слѣдующія строки, написанныя твердымъ, размашистымъ и неровнымъ почеркомъ.

«Глубокопрезираемый Аристархъ Яковлевичъ!

«Я переусердствоваль и не оправдаль вашихь ожиданій вы качестві тонкаго и умілаго пасквилянта, и вы, конечно, назовете меня дуракомь еще разь, узнавши, что я ухожу изъжизни, такъ какъ не обладаю той доблестью, какою обладаете вы: спокойно жить, думая, что всі подлецы, но не иміноть только храбрости быть откровенными. Я именно изъ подлецовъ мысли и, быть можеть, остался бы такимъ, пока не получиль бы кафедры, но вы съ проницательностью, достойною лучшаго приміненія, поняли мою озлобленную, порочную



душу и, поманивъ меня профессурой, заставили быть орудіемъ въ вашихъ рукахъ, чтобы потомъ поглумиться надъ недостаточною понятливостью ученика. Вы, такимъ образомъ, сыграми блестяще роль подстрекателя, и, разумьется, не ваша вина, что моя статья не достигла желаемой вами цели. Увлеченный надеждами, я переусердствоваль. Разставаясь, благодаря вамь, главнымъ образомъ, съ жизнью, я не могу отказать себъ въ маленькомъ удовольствім сказать вамъ, что вы поступили со мной нечестно. Желаю вамъ почувствовать угрызенія совъсти, если только это возможно для васъ. Быть можетъ, мое самоубійство спасеть другихь, такихъ же слабыхь, какъ я. Довольно и одного такого человъка, позорящаго ученое сословіе. Къ чему же еще плодить ихъ? Вы, презрънный старикъ, спокойно доживете свой въкъ, а въдь совращенные вами могутъ не имъть вашего мужества, и тогда кто нибудь изъ нихъ пустить себъ пулю въ лобъ, какъ черезъ нъсколько часовъ сдълаю это я. Столько ума и столько нечестности въ одномъ человъкъ! И изъ за него я долженъ умереть, когда такъ хотвлось бы жить!

«Впрочемъ, я не надъюсь, что васъ чъмъ нибудь проймешь. Вы слишкомъ свободны отъ какихъ бы то ни было предразсудковъ и, слъдовательно, неуязвимы. Одна только надежда: если дъти ваши, которыхъ вы такъ любите, честны, то искренно желаю, чтобы они прозръли, каковъ у нихъ отецъ».

Не разъ во время чтенія этихъ строкъ стары й профессоръ перекашиваль свои тонкія губы, двигаль скулами и ерзаль плечами, полный злобы къ Перельсову, каждое слово котораго хлестало его, какъ бичемъ, своею грубой откровенностью. Онъ въдь понималь, что Перельсовъ правъ, называя его убійцей. Но развъ онъ, воспользовавшись дуракомъ, могъ разсчитывать, что тотъ окажется такой слабой тварью?

И, дочитывая заключительныя строки письма, Найденовъ невольно поблёднёлъ и на минуту словно бы закаменёлъ, неподвижный, съ расширенными зрачками своихъ холодныхъ, отливавшихъ сталью, глазъ.

— Туда, дураку, и дорога!—наконецъ, прошепталъ онъ чуть слышно.

Проговоривъ со злобою эти слова, Найденовъ поднялся съ кресла, подошелт къ камину и бросилъ на горъвше угли письмо Перелъсова. Пристальнымъ и злымъ взглядомъ смотрълъ онъ, какъ всныхнулъ листокъ и какъ засъмъ, обращенный въ чернъй пепелъ, свътился искорками и, наконецъ, истърътъ.

И, словно бы почувствовавъ облегченіе, старый профессоръ удовлетворенно вздохнуль и заходиль по своему обширному кабинету.

Видимо недовольный, онъ думаль о «глупой исторіи», какъ мысленно назваль онъ самоубійство Перельсова. Его озабочивало—какъ бы не припутали къ ней его имени.

Разумъется, онъ никакого письма не получаль, и никто о немъ никогда не узнаеть. Если этоть дуракъ дъйствительно застрълился, надо быть на одной изъ панихидъ и затъмъ на похоронахъ... Во всякомъ случать, непріятная исторія. Вотъ что значить имъть дъло съ глупыми людьми. Сдълаетъ пакость въ надеждъ на вознагражденіе и винитъ другихъ...

Такъ думалъ старый профессоръ, не догадывавшійся, что имя его уже крвпко припутано къ этой «глупой исторіи», и что Перелвсовъ, разставаясь съ жизнью, постарался отметить

виновнику своей смерти.

 Къ тебъ можно, папа? — раздался на порогъ свъжій молодой голосъ.

- Можно, можно, Лизочка.

И голосъ Найденова зазвучалъ нежностью, а злые глаза его тотчасъ же приняли выражение нежной любви при виде высокой, стройной девушки, леть двадцати.

Она заглянула отцу въ глаза, сама чъмъ-то встревоженная, и спросила:

— Ты встревожень, папа?..

- Я?.. Нътъ... Съ чего мить тревожиться, моя родная! торопливо отвътилъ старикъ и съ какою-то особенной порывистою нъжностью поцъловаль дочь.
  - Такъ ты, значить, не знаешь печальной новости?

— Какой?

— Перельсовъ сейчасъ застрылился...

Старый профессоръ, давно уже ничъмъ и не передъ къмъ не смущавшійся, смущенно проговорилъ:

- Застрелился? Откуда ты объ этомъ узнала, Лиза?
- Я сейчасъ гуляла и встретила Ольгу Цветницкую...

— И что же?-нетеривливо перебиль Найденовъ.

— Къ нимъ на минутку завзжалъ Зарвчный, чтобы сообщить, что Перелесовъ застрелился. И знаешь почему, папа?.. Это ужасно!—взволнованно прибавила молодая девушка.

— Почему же?..

— Онъ быль авторомъ этой мерзкой статьи— помнишь, папа?—въ которой были оклеветаны Заръчный, Косицкій и другіе профессора. И не могь пережить повора...

 Но откуда все это извѣстно?—едва скрывая тревогу, спращивалъ Найленовъ.

— Онъ самъ признался во всемъ въ письмъкъ Заръчному и просилъ прощенія... Несчастный! Кто могъ думать, что онъ былъ способенъ на такую подлость... Но онъ искупилъ ее своею смертью... Говорятъ, что онъ еще написалъ письмо...



- Кому?—упавшимъ голосомъ спросилъ старый профессоръ.
  - Ольга не знаетъ... Кому-то изъ профессоровъ.

Найденова охватила мучительная тревога, и онъ невольно вспомнилъ заключительныя строки только что уничтоженнаго письма. Вспомнилъ, и что-то невыносимо жуткое, тоскливое прилило къ его сердцу при мысли, что можетъ открыться его прикосновенность къ самоубійству Перелѣсова, и тогда онъ потеряетъ любовь сына и дочери.

А онъ ихъ любилъ и, кажется, однихъ ихъ во всемъ свътъ!..

Дома, въ глазахъ жены и детей, онъ быль въ ореоле знаменитаго ученаго и безукоризненнаго человъка. Никто изъ нихъ не зналъ и не могь бы допустить мысли, что на душъ стараго профессора слишкомъ много греховъ, и такихъ, за которые можно сгоръть отъ стыла. Перелъ своими онъ словно бы боялся обнажать душу и обнаруживать свой безпринципный цинизмъ, понимая, какъ это подъйствовало бы на молодыя сердца, полныя энтузіазма и вёры въ людей. Онъ большую часть своего времени проводиль въ кабинеть, но, встрычаясь съ женой и детьми, бываль съ ними необыкновенно ласковъ и нъженъ и при нихъ никогда не высказывалъ своихъ безотрадно-скептическихъ взглядовъ • неразборчиваго на средства честолюбца и карьериста, словно бы оберегая любимыя существа отъ своего тлетворнаго вліянія. И діти гордились своимъ отцомъ и горячо любили его, объясняя его нелюдимство и не особенно близкія отношенія съ профессорами его страстью къ ученымъ занятіямъ. Они, быть можеть, и замъчали, что многіе относятся къ отцу недоброжелательно и даже прямо враждебно, но и это - казалось имъ-происходило оттого, что не понимали горделивой и сдержанной съ посторонними натуры отца. Кром'в того, боялись его насм'вшливаго подчасъ языка и завидовали его подавляющему превосходству и по уму, и по всеми признанной репутаціи замечательнаго ученаго, труды котораго переводятся на иностранные языки.

Благодаря умному добровольному невмѣшательству Найденова въ воспитаніе своихъ дѣтей и благодаря вліянію необыкновенно кроткой матери, обожавшей мужа съ какимъ-то слѣпымъ, чуть-ли не рабскимъ, благоговѣніемъ любящей и нѣжной натуры,—дѣти выросли, совсѣмъ не похожіе по внутреннему складу на отца. Особенно его любимица Лиза, добрая дѣвушка и беззавѣтная энтувіастка, горѣвшая желаніемъ приложить свои силы на помощь обездоленнымъ и несчастнымъ.

Она была двятельнымъ членомъ попечительства и вмъстъ съ Маргаритой Васильевной двиствительно ретиво занималась двломъ благотворительности. Она посъщала ежедневно свой



**УЧАСТОКЪ.** Не **СТЕСНЯЯСЬ** ПОДВАЛАМИ И ЗАПВОРКАМИ, СЕРДЕЧНО ОТносилась къ бълнякамъ и съ горячностью предстательствовала за нихъ передъ комитетомъ и раздавала имъ почти всв свои карманныя деньги вивсто того, чтобы на нихъ купить себв пару новыхъ перчатокъ или флаконъ духовъ. Кромв того. Лиза была учительницей въ школъ попечительства и относилась къ принятымъ на себя обязанностямъ съ отповской побросовъстностью аккуратностью въ работв. He M жая на большиство шаблонных барышень, мечтающих о нарядяхъ, вывіздахъ, балахъ, театрахъ и поимкв хорошаго ниха, она распоряжалась своимъ досугомъ на пользу ближняго и, бодрая, здоровая и румяная, не нервничала отъ не-**VДОВЛЕТВОРЕННОСТИ** жизнью. кацеп маленькія CROM скромно, толково и неустанно.

И отецъ, давно ужъ забывшій альтруистическія чувства и преслівдовавшій въ жизни одни лишь свои интересы, не высміниваль ни ея благотворительнаго пыла, ни ея посінценій по вечерамъ публичныхъ лекцій, ни ея увлеченія школой и возни съ грязными дітьми трущобъ, ни ея молодого задора и категоричности миніній, ни ея негодующихъ протестовъ противъ того, что добрая дівнушка считала несправедливымъ, нечестнымъ и злымъ.

Напротивъ! Этотъ черствый себялюбецъ, высокомърный и жесткій по отношенію ко всъмъ людямъ, исключая своихъ кровныхъ, съ снисходительнымъ вниманіемъ и, казалось, даже сочувственно слушалъ пылкія ръчи своей любимицы, довърчивой и экспансивной, и своимъ мягкимъ ласковымъ взглядомъ какъ будто поощрялъ дочь върить въ то, во что самъ давно не върилъ, и проявлять безкорыстную дъятельную любовь, которая ему лично казалось забавой.

И обычная саркастическая улыбка не кривила его тонкихъ безусыхъ губъ. Ему казалось святотатствомъ осквернить чистую душу своимъ скептицизмомъ стараго циника и обнажить передъ ней свое полное равнодушіе къ тому, что она считала красотой жизни.

«Пусть жизнь сама разрушить ея иллюзіи. Пусть знакомство съ людьми покажеть ей человіка такимь, какь онь есть... А я не стану разрушать этой чистой віры!»—нерідко думаль старикь, слушая свою любимицу.

И старикъ польвовался ея безграничной любовью. Изъ страха потерять эту любовь онъ тщательно скрываль передъ нею самого себя и искусно показываль только то, что могло поддержать въ ея глазахъ его престижъ. Ужъ давно онъ потеряль и уваженіе, и любовь друзей. Давно онъ самъ не уважаль себя. Что-же у него останется въ жизни, если онъ по-

Digitized by Google

теряеть любовь дётей, котя бы онь и пользовался ею обманомъ!

И эта «глупая исторія», это самоубійство Перелівсова, о которомъ такъ горячо говорила дочь, показалась ему страшной трагедіей. Лучше было бы, еслибъ ея не было.

— Ты, я вижу, очень изумленъ и взволнованъ, папочка!— проговорила Лиза и быстро поцъловала костлявую и сухую отцовскую руку.

Старикъ нъжно потрепалъ дочь по щекъ и отвътилъ:

- Да... Совсвиъ неожиданно.
- Такой молодой и совершиль такой ужасный поступокъ... Ты вёдь зналь Перелёсова? Онъ, кажется, еще недавно у тебя быль вечеромъ, въ день юбилея Косицкаго!..
  - Былъ.
- Какъ ты объясняешь себъ эту лживую статью... это предательство товарищей, папа?—допрашивала Лиза, не понимая, что она является палачемъ любимаго отца.
- Человъкъ—очень сложный инструменть, Лиза. Очень сложный, милая! какъ-то раздумчиво проговориль Найденовъ. отводя взглядъ.
- Но всетаки, папа. Что могло заставить его рашиться на это?
- У людей бывають разныя страсти, Лиза. И побороть ихъ не всегда легко.
- Но всетаки онъ быль не совсёмъ дурной человёкъ... Этотъ трагическій конець примиряеть съ нимъ. Не правда ли?

— Да, —тихо проговориль отецъ.

- И, знаешь, папочка. Ольга говорила, будто кто-то объщалъ Перелъсову, что онъ будетъ профессоромъ вмъсто Заръчнаго, если напишетъ статью. Его кто-то вовлекъ.
  - Это вздоръ! почти крикнулъ Найденовъ.

И, спохватившись, прибавиль тихо:

- Кто могъ объщать ему? Върнъе всего, Перелъсовъ самъ додумался до этой статьи... Онъ давно мечталъ о профессуръ... Теперь мало ли какихъ сплетенъ не будутъ распускать по поводу самоубійства Перелъсова... Пожалуй, еще и мое имя приплетуть...
- Твое? Что ты? Богъ съ тобой, папочка!—испуганно промолвила Лиза.
- Люди злы... Пожалуй, узнають, что Перельсовь заходиль ко мев послы юбилея...
  - Такъ что же?..
- И выведуть какія нибудь нелівныя заключенія... Отъ сплетень не убережешься... Ну, да я къ нимъ равнодушенъ... Мит рішительно все равно, какъ обо мит люди думають, лишь бы дома меня знали и любили. А больше мит ничего

не надо... И я знаю, что вы меня любите и не повърите никакимъ сплетнямъ про вашего отца... Неправда ли, Лиза? необыкновенно нъжнымъ и умоляющимъ голосомъ проговорилъ старый профессоръ, уже понявши изъ словъ дочери, что имя его припутано къ самоубійству Перелъсова.

Этотъ «кто-то», объщавшій профессуру, смущаль его.

— И ты еще спрашиваешь, родной? Да развѣ про тебя смѣють говорить что нибудь дурное?.. И развѣ мы можемъ повѣрить, что ты способень сдѣлать что нибудь дурное?.. О, папочка!.. Ты нросто разстроень этимъ несчастнымъ происшествіемъ, и тебѣ въ голову лѣзутъ невозможныя мысли. Лучше поцѣлуй свою дочку и пойдемъ въ столовую. Сейчасъ подадутъ чай.

И Лиза порывисто обняла нагнувшагося къ ней отца, кръпко поцъловала его и, глядя на него своими восторженными блестящими глазами, воскликнула:

— О, дорогой мой папочка. Какъ я горжусь тобой!

Что-то теплое, счастливое прилило къ сердцу отца; онъ благодарно и умиленно гладилъ русую головку дочери своею вздрагивающею холодною рукой, и въ то же время думалъ о письмъ Перелъсова къ Заръчному. Что, если въ этомъ письмъ онъ разсказываетъ все, какъ было?

И мучительный трепеть страха охватиль ничего не боявшагося стараго профессора при мысли, что дёти могуть узнать и убёдиться, что напрасно они гордятся своимъ отцомъ.

Онъ чувствовалъ, что едва стоитъ на ногахъ.

- Папочка, да что съ тобой? Ты побледнель. Твоя рука дрожить?..—тревожно спрашивала Лиза.
  - Ничего, ничего, родная...

И онъ присълъ на отоманку.

— Тебя такъ взволновало это ужасное изв'ястіе?..

— На свёте много ужасныхъ извёстій, Лиза... Я вёрно утомился сегодня... Много работаль. И я не пойду въ столовую пить чай... Принеси мнё сюда, голубушка...

Когда Лиза ушла, Найденовъ какъ-то жалко и безпомощно прошепталъ:

— Неужели начинается расплата?..

### ххуш.

На второй день нравдника—утренняя панихида назначена была въ десять часовъ.

Въ небольшой заль, рядомъ съ опечатанной комнатой, въ которой застръдился Перельсовъ, стоялъ гробъ, обитый золотымъ глазетомъ. Толстый дъячекъ монотонно и гнусаво чи-

Digitized by Google

талъ псалтырь, взглядывая по временамъ равнодушнымъ взглядомъ изъ подъ густыхъ бровей на маленькую, бъдно одътую старушку въ траурномъ платъв, общитомъ плерезами, которая стояла у гроба и тихо, совствъ тихо, точно запуганный ребенокъ, плакала, не отрывая своихъ выцвътшихъ, красныхъ отъ слезъ глазъ отъ обрамленнаго цвътами лица покойника, спокойнаго и серьезнаго, словно думающаго какую-то важную луму.

Старушка-мать, вдова маленькаго провинціальнаго чиновника, жившая въ увздномъ городв Смоленской губерніи на средства, которыя даваль ей сынь, удёляя ихъ изъ своего скуднаго заработка, прівхала вчера вечеромъ, вызванная телеграммой Сбруевъ Сбруевъ жилъ недалеко отъ Перелесова, на Арбате, и къ нему первому прибъжалъ квартирный хозячинъ, чтобы сообщить о самоубійстве своего квартиранта.

Сбруевъ былъ потрясенъ, когда поздно вечеромъ узналъ отъ Заръчнаго о причинахъ самоубійства Перельсова. Онъ искренно его пожальль и простиль гръхъ, искупленный смертью. По просьбъ Заръчнаго онъ взяль на себя хлопоты по устройству похоронъ и, такъ какъ послъ смерти Перельсова у него найдено было всего лишь три рубля, то Сбруевъ ръшилъ похоронить Перельсова на свой счетъ, еслибы коллеги отказались отъ складчины, и въ туже ночь заняль для этой цъли двъсти рублей.

Но на другой же день Зарвчный объвхаль несколькихъ профессоровъ и собраль триста рублей и отдаль ихъ Сбруеву.

Старушка почти не спала ночь. Не смотря на просьбы Сбруева идти къ нему переночевать, она просила, какъ милости, позволить ей остаться при сынъ. Она не устала, а если устанеть, подремлеть въ креслъ.

И, ничего до этихъ поръ не говорившая о сынъ, она,

глотая рыданія, вдругь сказала:

— О еслибъ вы только знали, какой онъ былъ добрый и нѣжный ко мнѣ... О, еслибъ вы это знали! Онъ самъ нуждался... отказывалъ себѣ во всемъ—я только теперь это узнала—а мнѣ, голубчикъ, каждый мѣсяцъ посылалъ пятьдесятъ рублей... И писалъ, что живетъ отлично, что ни въ чемъ не нуждается... Онъ всегда такой былъ... деликатный... А я дура върила, что онъ посылаетъ отъ излишковъ. И онъ еще въ послъднемъ письмѣ писалъ, что скоро выпишетъ меня въ Москву, и мы будемъ вмъстѣ жить, когда его сдълаютъ профессоромъ... Вотъ и выписалъ... И объясните мнѣ, ради Бога, Дмитрій Иванычъ, отчего Леня лишилъ себя жизни?.. Въ письмѣ ко мнѣ, оставленномъ на его столѣ, онъ проситъ нрощенія, что оставляетъ меня одну, и только говорить, что жить

ему больше нельзя. Кто обидёлъ его? Кому онъ мёшаль, мой голубчикъ?..

Сбруевъ грустно молчалъ.

— Такой хорошій, умный, молодой... Ему бы жить, а онъ... мертвый... Кто жъ погубиль его? Какіе злодви? И неужели они не будуть наказаны? Да гдв жъ тогда правда на вемлв, Дмитрій Иванычь?

Она вдругъ смолкла, точно сама испугавшись этого по-

рыва отчаянія, и снова заплакала.

А Сбруевъ все молчаль и не замъчалъ, что глаза его влажны отъ слезъ.

Около полуночи онъ ушелъ домой, а мать снова подолгу стояла у гроба и, застывшая въ скорби, глядъла въ лицо сына, точно ожидая, не откроетъ ли оно причину ея сиротства.

Ночью старушка забывалась на нѣсколько минуть въ тяжеломъ снѣ, сидя на креслѣ. И теперь она опять смотрить на мертваго сына и опять тихо плачеть.

На часахъ пробило девять ударовъ.

Вошла квартирная хозяйка, молодая, рыжеватая дама и, словно бы стыдясь занимать горюющую мать житейскими двлами, какъ-то томно проговорила:

— Извините... Я, конечно, понимаю ваше горе, но все-

таки... не выпьете ли чашку чая?..

Старушка съ удовольствіемъ приняла предложеніе и вышла изъ комнаты.

Въ концѣ десятаго часа прівхалъ Сбруевъ и вслѣдъ за нимъ Невзгодинъ.

Они познакомились на юбилев Косицкаго и чонравились другь другу.

— Какъ вы думаете, Дмитрій Иванычъ, много соберется

на панихиду? -- спросиль Невзгодинь.

- Я думаю. Вчера вечеромъ на первой панихидѣ было порядочно народа...
- И это правда, что я слышаль вчера о Найденовѣ?.. Косиций разсказываль...
- Правда. Не ожидали, что такой мерзавецъ?..—грустно протянулъ Сбруевъ.
- Это я давно зналь, положимъ... Но я не думаль, что онъ такъ неостороженъ...
- На всякаго мудреца довольно простоты, Василій Васильнуь...
  - И неужели онъ после всего... останется въ Москве?...
- Не думаю!—какъ-то значительно промолвилъ Сбруевъ.— Вотъ мать покойнаго, оставшаяся сиротой и безъ куска хлъба послъ смерти Перелъсова, спрашивала: гдъ же правда на землъ?



- И что вы ей отвътили?
- Ничего! --- мрачно произнесъ Сбруевъ.
- Отвътить, хотя бы для утъшенія старухи, гдъ по нонынъшнимъ временамъ гостить эта самая правда, очень затруднительно.
- Особенно намъ! ръшительно подчеркнулъ Дмитрій Иваничъ.
  - Кому «намъ»?
- Вообще жредамъ науки, выражаясь возвышеннымъ тономъ.
- Почему-же имъ особенно, Дмитрій Иванычъ?—удивленно спросилъ Невзгодинъ.
- А потому, что у насъ двѣ правды!— уныло протянулъ Сбруевъ.
- У людей другихъ профессій, пожалуй, этихъ правдъ еще больше.

Обыкновенно молчаливый и застѣнчивый Дмитрій Ивановичь, подъ вліяніемъ самоубійства Перелѣсова, находился въ возбужденно-мрачномъ настроеніи, и ему хотѣлось поговорить по душѣ съ какимъ нибудь хорошимъ свѣжимъ человѣкомъ и притомъ не изъ своей профессорской среды, которая ему не особенно нравилась.

А Невзгодинъ именно былъ такимъ свъжимъ человъкомъ, возбуждавшимъ симпатіи въ Сбруевъ. Невзгодинъ былъ вольная птица и не зналъ гнета зависимости и двойственности положенія. Кромъ того Сбруеву казалось, что Невзгодинъ не способенъ на компромиссы.

И Диитрій Ивановичъ заговорилъ вполголоса, «волнуясь и спъща»:

- Быть можеть и больше, но знаете ли, въ чемъ ихъ преимущество?
  - Въ чемъ?
- Въ томъ, что чиновникъ, напримѣръ, не обязанъ говорить хорошія слова, свершая, положимъ, не совсѣмъ хорошіе поступки. Сиди себѣ и пиши, худо или хорошо, это его дѣло. А мы обязаны.
  - Какъ такъ?
- А такъ. Съ кафедры мы пропов'ядуемъ одну правду если и не всю, то коть частичку ея,—а въ жизни поступаемъ по другой правд'в, назначенной для домашняго употребленія и для двадцатаго числа...

Онъ заствичиво улыбнулся своею грустною улыбкой и

продолжалъ:

— Вотъ Перелъсовъ не вынесъ ръзкаго противоръчія этихъ двухъ правдъ, обнаруженнаго передъ всъми, и пустилъ себъ пулю въ лобъ... Ну, а мы и не замъчаемъ этихъ противоръчій и,

если не дёлаемъ сами крупныхъ пакостей и только, какъ Пилатъ, умываетъ руки при видё ихъ или дёлаемъ маленькія подлости, то уже считаемъ себя порядочными людьми и надёемся дожить до заслуженнаго профессора и отпраздновать свой юбилей вмёсто того, чтобы уйти, пока еще не утрачено человёческое подобіе, если не изъ жизни, какъ ушель Перелёсовъ, то хоть изъ жрецовъ... Отчего, въ самомъ дёлё, мы, русскіе интеллигенты, такія тряпки, Василій Васильичъ?—взволнованно воскликнулъ Сбруевъ, точно изъ души его вырвался страдальческій вопль.

— Много на это причинъ, Дмитрій Иванычъ...

— Однако звонять... Сейчась явится публика. Какъ жаль, что нельзя поговорить на эту тему основательные и выяснить, почему болые стыдливые—тряпки, а безстыжие ужъ черезъ чуръ наглы... Не позавтракаемъ ди вмысты завтра, послы похоронь? Сегодня боюсь... Вечеромъ надо опять здысь быть, и неловко придти не въ своемъ виды. Я люблю, запершись, иной разъ выпить, — прибавилъ Сбруевъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

- Повдемъ въ «Прагу». Тамъ не особенно дорого... А то молчишь, молчишь... Ну и вдругъ захочется поговорить со свъжимъ человъкомъ, да еще такимъ счастливцемъ.
  - Почему счастливцемъ?
  - А какъ же. Въдь нигдъ не служите?
  - Нигдв.
  - Въ профессора не собираетесь?
  - Ніть.
  - И, слышаль, избрали писательскую карьеру?
  - Хочу попробовать.
- И не бросайте ея, ежели есть таланть. По крайней мъръ самъ себъ господинъ. Ни отъ кого не зависите...
- Кромъ редактора и цензора... Особенно, если попадутся черезъ чуръ дальновидные! усмъхнулся Невзгодинъ.
  - Но всетаки... въ вашей волв...
  - Не писать? Разумвется.
- Нътъ... Отчего не писать?.. Но не лакействовать. И это счастіе.
  - Не особенное, Дмитрій Иванычь.
  - По сравнению съ другими профессиями -- особенное.

Стали появляться разныя лица. Явилось нёсколько профессоровь; въ числё ихъ были и оклеветанные въ статьё покойнаго: Косицкій и Зарёчный. Маленькая зала быстро наполнялась интеллигентной публикой, среди которой были учителя, студенты и много молодыхъ женщинъ.

Всёхъ входящихъ въ залу тотчасъ-же охватывало какоето особенное настроение взволнованности, страха и винова-



тости при видѣ спокойно-важнаго лица покойнаго. Трагическая его смерть напоминала, казалось, о чемъ-то важномъ и серьезномъ, что всѣми обыкновенно забывается, и придавала этому лицу выраженіе не то упрека, не то предостереженія.

И нъкоторымъ изъ присутствующихъ оно, казалось, гово-

рило:

«Я сдёлаль нечестное дёло, въ которомь и вы отчасти виноваты и... видите».

Не смотря на горделивое совнание всёхъ присутствовавшихъ, что никто изъ нихъ не сдёлаетъ такого нечестнаго дёла и, слёдовательно, не застрёлится, многимъ становилось жутко, когда подходили къ покойнику и заглядывали въ его лицо. Разговаривали шопотомъ, словно боялись разбудить мертвеца. Почти у всёхъ женщинъ были заплаканные глаза... Старушка мать гдё-то затерялась въ толив, и на нее никто не обращалъ вниманія.

Кто-то принесъ въ корзинъ массу живыхъ цвътовъ, и въ толпъ пронесся шопотъ, что цвъты прислала Аносова.

Нѣсколько профессоровъ собрадись въ кучку и тихо поносили Найденова. Особенно отличались трусливые коллеги стараго профессора, которые потихоньку заискивали у него. Но здѣсь, у гроба, невольно хотѣлось щегольнуть цивизмомъ, выражая негодованіе противъ человѣка, котораго и раньше всѣ боялись и не любили, но всетаки терпѣли.

— Я ему руки не подамъ. Честное слово! —вдругъ сказалъ Цвътницкій, не зная, какъ это у него сорвалось съ языка, такъ какъ самъ онъ былъ убъжденъ, что никогда не ръшится сдълать этого, пока Найденовъ въ фаворъ.

И, въроятно, замътивъ, что ему не повърили, Цвътницкій

проговорилъ:

— Такъ таки не подамъ!

Заръчный между тыть сообщиль, что вчера, въ пять часовъ вечера, передъ самымъ объдомъ къ нему заважалъ Найденовъ и не засталъ его дома.

- Я приказаль не принимать его, если онъ еще разъ прі-

ъдетъ! — прибавилъ молодой профессоръ.

Слушатели удивлялись наглости Найденова. Самъ натравилъ Перелъсова написать пасквиль и имъетъ дервость ъхать къ Николаю Сергъевичу. Върно онъ не знаетъ, что Николай Сергъичъ получилъ письмо отъ его жертвы.

— А можетъ быть узналъ и хотълъ уговорить васъ скрыть его.

— Чорть его знаеть. Теперь я поняль, что это за человъкъ!—негодующе замътиль Заръчный, вспоминая, какъ Найденовъ глумился надъ нимъ по поводу его ръчи и какъ раз-

сказываль, что защищаль ого, а между тыть самь же подго-

вориль написать противь него статью.

«И какимъ я быль трусомъ тогда!» — подумалъ Николай Сергвевичь и почувствоваль еще большую радость, что Найденовъ такъ основательно попался въ своихъ поллыхъ интригахъ.

Подошель еще одинь профессорь и сообщиль, что слышаль изъ верныхъ источниковъ, будто по поводу самоубійства Перелъсова булеть назначено слъдствіе.

На всёхъ лицахъ мелькнули торжествующія улыбки.

Тогда онъ навърное вылетить!—замътиль Заръчный.
И давно пора!—проговориль Цвътницкій.

И всё снова принялись бранить Найленова.

Одинъ только Косинкій слушаль все это молча и грустно

смотрель, какъ укладывають въ гробъ цветы.

Маргарита Васильевна вошла съ мужемъ и стала у дверей въ соседней комнате-столовой квартирныхъ ховяевъ. Невзгодинъ подошелъ къ Зарвчной и, взглядывая на ея бледное, истомленное лицо, задумчивое и скорбное, спросилъ:

- Что съ вами? Зачёмъ вы сюда пришли совсемъ боль-

- Со мной ничего особеннаго. Просто устала... не спала ночь въ дорогв. Я только что изъ Петербурга. А вы гдв пропалали?
  - Работалъ. А поручение ваше завтра же исполню.

— Спасибо.

Она помолчала и вдругъ промолвила чуть слышно:

- А какъ это просто.
- Что такое?
- Да воть это.

И Маргарита Васильевна едва заметнымъ движениемъ головы указала на гробъ.

Невзгодинъ удивленно взглянулъ на молодую женщину. — Вы хотите сказать, что просто разстаться съ жизнью?

— Hy да.

— Ужъ не манить ли и вась эта простота?

— По временамъ являются такія мысли.

— Что это?.. Заразительность частыхъ самоубійствъ?

— Нътъ... Собственныя размышленія последняго времени.

— И причины такого желанія?...

- Жить скучно! —прошентала молодая женщина, и лиць ся появилась такая скорбная улыбка, что Невагодину сдвлалось жутко.
  - Какъ это, подумаень, ужасно!..

— А вы думаете, нътъ?

— Но ваши планы дъятельности и другіе?..

- Оставить мужа?
- Да
- Вѣдь вы сами же говорили, что одна дѣятельность не можеть удовлетворить женщину. А въ другой мой планъ не вѣрили!—прибавила Маргарита Васильевна, и слабый румянецъ вспыхнуль на блѣдныхъ щекахъ.
- Положимъ, говорилъ... Но изъ этого не следуетъ, что нужно...
- Мало ли что не слъдуетъ! перебила Маргарита Васильевна.
  - Вамъ полвчиться надо.
  - Можеть быть.

— И что это нынѣ за безволіе какое-то у людей!

Невзгодинъ сопоставилъ только что бывшій у него разговоръ со Сбруевымъ съ тъмъ, что говорила Маргарита Васильевна. И того мучаетъ двойственность положенія, и въ его ръчахъ чувствуется смутное желаніе выхода изъ него, хотя бы путемъ смерти... И эта вотъ тоже. Нечего сказать, тряпичное покольніе въ болье стыдливыхъ его представителяхъ.

Да и самъ онъ развѣ не переживалъ въ Парижѣ такого настроенія?

Была полоса, когда и у него бродили мысли покончить съ собой изъ-за проклятыхъ вопросовъ, мучавшихъ своей неприложимостью въ жизни, и изъ-за отвергнутой любви къ этой самой Маргаритъ Васильевнъ, безъ которой жизнь ему казалась несчастной... И ко всему этому одиночество и хроническое голоданіе.

Но все это продолжалось у него не долго и безповоротно прошло. Работа, горделивое желаніе борьбы, приміры мужества крупныхъ личностей и сознаніе долга передъ жизнью спасли его, направивъ мысли отъ своихъ маленькихъ личныхъ печалей на боліве серьезныя и общественныя печали. Теперь онъ удивляется своему малодушію, и его удивляеть малодушіе людей, которые безъ борьбы, безъ всякой попытки найти выходъ въ какомъ нибудь общественномъ ділів, отдаются во власть нервныхъ, личныхъ настроеній.

Ему было жаль Маргариту Васильевну. Кто ее знаетъ? Можетъ быть, и въ самомъ дълъ она приведеть въ исполнение свое желание оттого, что скучно жить. А ей скучно жить, главнымъ образомъ, потому, что она никого не любитъ и жаждетъ любви.

Надо поговорить съ ней, успокоить ее, убъдить куда нибудь уъхать на время.

- Сегодня вы будете дома, Маргарита Васильевна?
- Пълый день.
- Можно зайти къ вамъ? Не помѣшаю?



- Заходите... Я всегда рада васъ видеть.
- И ужъ больше не сердитесь на Өому невърнаго?
- Нътъ... Тъмъ болье, что онъ...
- Былъ правъ въ своихъ сомивніяхъ? подсказалъ Невзгодинъ.
- Не совсемъ, но до известной степени!—грустно промолвила Маргарита Васильевна.—Вёдь это такъ просто и такъ ужасно!—прибавила она, указывая взглядомъ на гробъ, и вся содрогнулась.

«Бъдняга! Боится, что и мужъ застрълится! Какая же онъ скотина, если пугаетъ «этимъ!»—подумалъ Невзгодинъ.

Въ столовую вошелъ старенькій священникъ изъ ближняго прихода. Онъ тотчасъ же принялъ соответствующій предстоящей требе серьезно задумчивый видъ, поклонился и торопливо началъ облачаться въ траурную ризу при помощи дьячка. Вследъ за нимъ вошли певчіе, и въ комнате запахло водкой. Некоторые изъ певчихъ были пьяны по случаю праздника и едва стояди на ногахъ.

Старенькій священникъ подозрительно покосился на півчихъ и что-то шепнуль дьячку.

— Не въ первый разъ, батюшка! — успокоительно проговорилъ дьячокъ.

Въ эту минуту въ залѣ мгновенно наступила мертвая тишина. Всѣ сразу смолкли, не окончивъ рѣчей и повернувъ головы къ раскрытымъ изъ залы въ прихожую дверямъ.

Почти на всёхъ лицахъ застыло выражение необычайнаго изумления и негодования. Даже по лицу добряка Андрея Михайловача Косицкаго пробъжала гримаса, точно отъ какой-то физической боли, и старикъ густо покраснълъ, точно сдълалъ что нибудь нехорошее, и ему стало стыдно.

Невзгодинъ переступилъ порогъ, взглянулъ и не върилъ своимъ глазамъ.

Высоко поднявъ свою сёдую, коротко остриженную голову и ни на кого не смотря своими сёрыми, пронизывающими глазами, свётившимися изъ подъ очковъ рёзкимъ, холоднымъ, словно сталь, блескомъ, сквозь толпу пробирался впередъ, къ гробу, Найденовъ съ обычнымъ своимъ спокойнымъ и надменнымъ видомъ.

Словно бы не замѣчая или не желая замѣчать того потрясающаго впечатлѣнія, какое произвело его прибытіе, онъ прошель впередь и остановился около кучки профессоровь, ничѣмъ не выказывая своего волненія и еще выше поднимая голову. Только движеніе скуль, замѣченное Невзгодинымъ, могло обличить, что старый профессоръ отлично понимаеть, въ какое убійственно-непріятное положеніе онъ поставиль себя, явившись на панихиду.

И Невзгодинъ, какъ художникъ, любовался дьявольскимъ самообладаніемъ и дерзкою наглостью Найденова, ожидая, что будеть дальше, и какъ его встретять профессора.

Цвътницкій, стоявшій ближе къ Найденову, первый поклонился, и Найденовъ, небрежно протянувъ ему руку, повелъ взглядомъ на остальныхъ коллегъ. Еще два стыдливыхъ неръшительныхъ поклона, и отвътный общій кивокъ Найденова.

Зарвиный отвель глаза въ сторону, будто не замвиая бывшаго своего профессора. Косицкій встретиль взглядь и поклонъ Найденова, не отвътиль на него и только снова покраснълъ. Не поклонились Найденову еще двое.

Это оскорбленіе нанесено было у всёхъ на глазахъ. Съ извъстнымъ ученымъ, тайнымъ совътникомъ не хотъли кланяться!..

Какъ только Найденовъ вошель въ залу, онъ сразу же поняль, что Перельсовь хорошо отомстиль своему врагу. Эти изумленные, негодующіе взгляды, эти презрительныя улыбки почти въ упоръ ясно говорили, что онъ возбуждаеть ненависть, и что его всв считають виновникомъ самоубійства этого «болвана». Но возвращаться было уже поздно, и, наконець, не ему занимать наглости.

И Найденовъ нарочно прошелъ впередъ, къ коллегамъ, увъренный, что никто изъ нихъ не посмъетъ оскорбить его. Онъ зналъ ихъ хорошо. Но значить Зарвчный показаль всвиъ письмо, и его, вліятельнаго профессора, считали настолько скомпрометированнымъ этимъ самоубійствомъ, что уже рішились обнаруживать свои цивическія чувства въ оскорбленів. Прежде ненавидъли, но не смъли. Теперъ смъютъ.

«Начинается расплата!»—снова пришла въ голову Найденову мысль, не дававшая ему покоя послъ разговора съ до-

черью.

И, внутренно почти равнодушный къ нескрываемой ненависти всёхъ этихъ людей и къ нанесенному коллегами оскорбленію (они поплатятся за это! — подумаль старый профессорь), онъ съ ужасомъ и тоскою подумаль, что дети могуть узнать про все, что только что произошло.

Побледневшій, съ преврительно скошенными тонкими бевусыми губами, онъ всетаки не терялъ самообладанія. Неподвижная, словно статуя, его высокая сухощавая, выпрямившаяся фигура стояла передъ гробомъ, и глаза его, горъвшіе злымъ огонькомъ, какъ у затравленнаго волка, вызывающе смотрели сверху прямо въ лицо покойника.

Священникъ хотель было начинать службу, но въ это время изъ толпы вышель бледный, какъ полотно, Сбруевъ. Онъ подошель къ батюшкъ и просиль немного повременить.

Всв, ожидая чего-то необычайнаго, замерли. Найденовъ

плотный сжаль совсымь побыльвшія губы, и глаза его, каза-

лось, пронизывали покойника.

Но въ нихъ блеснуло на мгновеніе что-то жалкое и безпомощное, когда Сбруевъ отъ священника подошелъ къ нему и, не здороваясь и не поклонившись, взволнованно проговорилъ:

— Господинъ Найденовъ. Я вынужденъ сказать, что вамъ не мъсто здъсь, у гроба покойника, который...

Отъ волненія Сбруевъ больше ничего не могъ сказать.

Найденовъ не проронилъ ни слова. Медленно, словно бы нарочно замедляя шаги, направился онъ черезъ толпу, напол-

навшую комнату, къ дверямъ.

Передъ нимъ брезгливо разступались, точно передъ зачумленнымъ, его провожали злорадными взглядами, вслъдъ ему посылались проклятія, а онъ будто не видалъ и не слыхалъ ничего и шелъ, не склоняя подъ бременемъ позора своей съдой, высоко поднятой головы, по прежнему высокомърный, словно бы презирающій всъхъ, и великолъпный въ своемъ безстыдствъ.

Этакая наглость! — раздавались голоса.

Но, когда старый профессоръ вышель изъ квартиры и очу-

тился на улицъ, самообладание его оставило.

Онъ едва стоялъ на ногахъ и трясущимися губами беззвучно шепталъ какія-то угрозы и пугливо и растерянно озирался, словно боясь людей или не зная, куда ему идти. Наконецъ, упавшимъ, точно чужимъ голосомъ, онъ позвалъ извозчика.

Когда онъ сълъ въ сани, то какъ-то весь съежился, опустилъ голову и казался жалкимъ и безпомощнымъ, совсъмъ не похожимъ на прежняго надменнаго старика.

Онъ прівхаль домой и, когда слуга отвориль ему двери, спросиль:

— Барышня дома?

— Нътъ-съ... Онъ ушли съ Михайломъ Аристархычемъ тотчасъ послъ васъ.

Казалось, это изв'встіе успокоило н'всколько старика.

Нетвердыми шагами дрожащихъ ногъ прошелъ онъ въ кабинетъ и опустился въ кресло.

Черезъ нъсколько минутъ пришла его жена, блъднолицая пожилая женщина съ кроткими глазами и, увидавъ мужа, испуганно спросила:

- Аристархъ Яковлевичъ... Что съ тобой? Ты боленъ...
  - Ничего... Такъ... слабость... А гдъ дъти?
  - Ты развѣ ихъ не видалъ?
  - Гдъ?
  - На панихидъ. Они пошли туда...



- Они были тамъ? спросилъ Найденовъ глухимъ голосомъ.
- Да. Лиза непременно хотела идти на панихиду... Да отчего это тебя такъ удивляеть?

Старый профессоръ подняль на жену взглядъ, полный ужаса и тоски, и изъ груди его вырвался стонъ.

## XXIX.

Вскор'в посл'в панихиды Невзгодинъ сид'влъ въ кабинет'в Маргариты Васильевны.

Она говорила:

- Вы понимаете чужія настроенія, Василій Васильичь, но всетаки вы не знаете женской души. Воть вы давеча совътовали лъчиться...
- Совътовалъ и теперь настаиваю. Вы изнервничались въ послъднее время... Прежде вы были куда энергичнъе...
- Прежде?.. Прежде я надвялась, я ждала чего-то... А теперь?.. Развв вылвчишь больную, неудовлетворенную душу бромомъ и обтираніями холодной водой? По совъсти вамъ говорю, какъ доброму пріятелю: скучно жить.

Проговоривъ эти слова, Маргарита Васильевна взглянула

грустнымъ, усталымъ взглядомъ на Невзгодина.

Это настроеніе пройдетъ…

— Когда?.. Когда пройдуть годы, и я сделаюсь старухой.

И, помолчавши, прибавила съ тоской:

- А жить такъ кочется! Вёдь я не жила совсёмъ вы правду какъ-то говорили... Я никогда и никого не любила... Я не знала, что значить забыть себя для другого, жить съ нимъ неразрывно и душою, и тёломъ и съ радостью отдать за любимаго человёка жизнь?.. А именно такого счастія я и искала, о такой любви и мечтала, а между тёмъ... этого не было и никогда не будеть!
  - Отчего не будеть? Развѣ вы не можете полюбить?
- Быть можеть могу, но не посмъю... Страшно строить свое счастье на несчастьи другого...
- Во первыхъ, не всегда несчастье другого такъ сильно, а во вторыхъ, когда любятъ, то все смъютъ...
- А вы, Василій Васильевичь, когда нибудь такъ любили?
  - Развѣ вы не знаете?
  - Какъ я могу знать?
  - Да въдь я васъ такъ любилъ, Маргарита Васильевна!
- Развъ?—удивленно и въ то же время обрадованно воскликнула Маргарита Васильевна.

- И, знаете ли, дёло прошлое, и потому сознаюсь вамъ, что въ ту пору, когда вы отвергли мою руку, какъ руку лег-комысленнаго и безпутнаго человека, я въ Париже былъ въ такомъ настроеніи, что могь наложить на себя руки.
  - Вы?
  - Я самый.
  - И изъ за меня?
- Несовствить изъ за васт... Причиной отправиться къ прастцамъ была не одна несчастная любовь, но и разныя сомнтвия въ томъ, слъдуетъ ли жить на свътв, не имъя возможности передълать его радикально... Ну и, кромъ того, одиночество... голоданіе.
  - И долго было такое настроеніе?
- Съ мъсяцъ, пожалуй, бродили мысли о покупкъ револьвера... По счастью денегь не было.
  - Какъ же вы избавились отъ этихъ мыслей?
- Одинъ французъ, безрукій старикъ руку ему откарнали при усмиреніи коммуны голодавшій въ сосёдней мансардь, высмъяль меня самымъ настоящимъ образомъ и сказаль, что ужъ если мнь такъ хочется умереть, то лучше повхать въ Южную Америку и поступить въ ряды инсургентовъ... По крайней мьрь, однимъ солдатомъ больше будетъ противъ правительства. Старикъ чувствовалъ ненависть ко всякому правительству... Но такъ какъ мнь не на что было вхать въ Южную Америку, то я занялся работой, досталъ уроки... читалъ... думалъ... и скоро устыдился своего намъренія, сообразилъ, что я не одинъ на свъть, отвергнутый любимой женщиной и не одинъ со своими требованіями перекроить подлунную... Да и чтобы перекроить, надо жить, а не умирать... И какъ видите я не раскаиваюсь, что живу на свъть и строчу повъсти и разсказы, хотя и я, какъ и вы, не знаю той любви, о которой вы мечтали...
  - И которой не желали вы?
- Кто вамъ это сказаль? Вёдь и у меня губа не дура! Очень бы хотёль полюбить женщину, которая была бы хороша, какъ Клеопатра Египетская, умна, какъ Маргарита Париская, если только она въ самомъ дёлё была такъ умна, какъ пишуть историки, и притомъ не дёлала бы сценъ ревности, не хлопала бы глазами, когда говорять про общественныя дёла, и была бы и любовницей, и отзывчивымъ другомъ и хорошимъ товарищемъ... Я даже готовъ былъ бы сбавить кое что изъ своихъ требованій... Но пока такой любви нётъ, я нахожу, что можно и безъ нея жить... Развѣ жизнь, въ самомъ дёлё, въ одной только любви?
- Для васъ, мужчинъ, пожалуй. А для женщины, такой какая она теперь, только въ любви. Я только недавно это



поняла. Поняла и почувствовала тоску жизни!—грустно прибавила Маргарита Васильевна.

Она помолчала и продолжала:

- И знаете-ли, Василій Васильичъ?.. Я много, много думала за это время о своемъ положеніи и не знаю, на что рѣшиться...
  - То есть—разойтись съ мужемъ или нътъ?
  - Да
  - Что же васъ останавливаеть?
  - Тогда ръшение у меня было твердое оставить его.
  - А теперь?
  - Мив страшно... Если онъ, какъ Перельсовъ...
  - Этого не будетъ.
  - А если?
- Ну, такъ что жъ! Человъкъ, женившійся на женщинъ, которая его не любитъ... Въдь онъ зналь, что вы его не любите?
  - Зналъ.
- Такой человекъ, если и застрелится, не можетъ возбуждать раскаянія... И надо быть великимъ эгоистомъ, чтобы стращать этимъ...

Невзгодинъ скоро ушелъ.

Маргарита Васильевна, оставшись одна, снова задумалась.

(Окончаніе смьдуеть).

К. Станюковичъ.

## Среди ночи и льда.

Норвежская полярная экспедиція 1893—96 гг.

Фритьофа Нансена.

Среда, 1-го мая.—24,8°С. Сегодня я исправиль свои финскіе башмаки съ подошвами изъ парусины; надъюсь, что они еще про служатъ нъкоторое время. У меня теперь двъ пары такихъ башмаковъ, такъ что одна пара можетъ сущиться на солнцъ.

Ледъ снова попортился, и переходы наши сдълались поэтому короче. Я записалъ въ пятницу 3-го мая:

Вчера мы прошли вовсе не такъ много, какъ я ожидалъ, хотя и сделали некоторые успехи. Ледъ быль плоскій, и мы шли, не останавливаясь, цълыхъ четыре часа. Но затъмъ опять стали попадаться канавы, ледяные хребты, черезъ которые, однако, пройти было можно, хотя ледъ и сдвигался подъ нашими ногами. Юговосточный вътеръ постепенно усилился. Во время нашего объда онъ повернулъ къ востоку и сталъ довольно сильнымъ; кромъ того и ледъ еще болбе испортился, и канавы и хребты стали еще хуже. Когда вътеръ дошелъ до скорости 9-10 метровъ въ секунду, то началась сильная мятель, закрывшая все кругомъ; разумвется, при такихъ условіяхъ путешествовать было не особенно пріятно. Я счель благоразумнымъ остановиться и разбить палатку, если мы найдемъ хотя бы сколько нибудь защищенное место. Но это было легче сказать, нежели сдёлать, потому что мятель едва позволяла нибудь разглядьть. Наконець, намъ удалось найти подходящее мъсто, и мы, очень довольные, что нашли убъжище, събли свое кушанье «fiskegratin» и зал'взли въ спальный м'вшокъ, между темъ какъ вътеръ потрясалъ стънки палатки и громоздилъ кругомъ громадные севжные сугробы. Мы должны были раскинуть свою палатку непосредственно у новообразованнаго ледянаго кряжа, что было несовствить пріятнымъ состідствомъ, но выбора у насъ не было, было единственное мъсто за вътромъ, которое намъ удалось найти. Ледъ началъ трещать подъ нами раньше, чвиъ я уснулъ, и чувствовалось, какъ ледяной кряжъ позади насъ напираеть толчками. Я лежаль и раздумываль, не лучше ли было бы встать раньше, чёмъ № 11. Отдаль 1.

на насъ обрушится ледяная глыба. Однако, раздумывая объ этомъ, я уснулъ и мив снилось землетрясеніе. Когда я черезъ ивсколько часовъ проснулся, все опять было спокойно, и только ветеръ завываль, наметая кучи сивга вокругъ палатки.

Вчера вечеромъ убить быль «Потифаръ». У насъ теперь осталось 16 собакъ; число ихъ уменьшается устрашающимъ образомъ, а между тъмъ мы еще такъ далеко находимся отъ земли. Еслибъ мы уже достигли ея!

Суббота, 4-го мая. Вчера мы прошли около 15 километровъ, но канавы становятся все хуже. Когда мы выступили после объда, нагрузивъ мои сани и каякъ и приведя въ порядокъ грузъ подъкаякомъ Іогансена, то вътеръ улегся, и снъгъ падалъ спокойно и безшумно большими хлопьями, точно дома зимой. Непріятно, что почти ничего не видно и нельзя разглядьть, какова дорога. Однако дъло складывалось недурно, и мы подвигались впередъ. Бхать при такой мягкой погодъ (—11,3°С) было чудесно; можно было дълать что угодно голыми руками, не приходя въ содроганіе отъ одной только мысли, что нужно разстегнуть пуговину. Можно было снова дъйствовать изъязвленными, отмороженными пальцами, не испытывая невыносимыхъ болей при дотрогиваніи до какого нибудь предмета.

Но открытыя канавы портили намъ жизнь, такъ какъ приходилось делать больше обходы и тратить много драгоценнаго времени. Впрочемъ, потомъ пошли большея пространства гладкаго льда, по которымъ мы весело продолжали свой путь, въ особенности когда ихъ освещало солнце. Просто удивительно, какъ оно действуетъ ободряющимъ образомъ. Незадолго передъ темъ, промучившись прокладывая себе дорогу черезъ ледяныя глыбы и кряжи вдоль канавы, чтобы найти место для перехода, я буквально падалъ отъ утомленія, и никакое наслажденіе не могло сравниться съ темъ, которое я испыталь, забравшись въ мешокъ; теперь же, когда счастье намъ снова улыбнулось, усталости какъ не бывало!

Ночью, однако, ледъ сталъ замътно хуже; канава слъдовала за канавой, и лишь сильно уклонившись отъ курса и сдълавъ большіе обходы, мы могли преодольть это препятствіе. Было отъ чего придти въ отчаяніе; къ тому же и вътеръ усилился. Чего бы я не далъ, чтобы уже видъть землю, чтобы имъть передъ собою хорошій путь, разсчитывать на опредъленные дневные переходы и избавиться отъ въчной тревоги и неизвъстности относительно канавъ! Никто не въдаетъ, какія затрудненія онъ еще готовять намъ въ будущемъ, какія препятствія намъ нужно будетъ преодольть прежде чъмъ мы достигнемъ земли! А, между тъмъ, число собакъ постоянно уменьшается. Бъдныя животныя получають все, что только мы въ состояніи дать имъ, но отъ этого мало толку. Я такъ усталъ, что шатаюсь на своихъ лыжахъ.

Сегодня утромъ около пяти часовъ мы достигли широкой ка-

навы, и такъ какъ собаки не могли идти дальше, то мы остановились. Но когда заберешься въ палатку и влёзешь въ мёшокъ, держа въ рукахъ свое кушанье, издающее аппетитный запаль, то ощущаешь такое чувство благосостоянія, которое не уничтожить никакимъ канавамъ.

Пройденный нами ледъ былъ большею частью плоскій, за исключеніемъ новообразованныхъ канавъ и кряжей, но они попадались большею частью на небольшихъ пространствахъ, и между ними былъ такой же плоскій ледъ, какъ вчера. Почти всѣ канавы имѣютъ, повидимому, одинаковое направленіе, онѣ идутъ поперекъ нашего курса съ легкимъ уклоненіемъ къ юго-западу. Сегодня утромъ температура снова упала до—17,8° С, послѣ того, какъ она уже повысилась до—11°, и я теперь надѣюсь, что вода скоро замерзнетъ. Бытъ можетъ, несправедливо съ нашей стороны проклинать вѣтеръ, тогда какъ наши товарищи на «Fram», навѣрное, ему радуются. Безъ сомнѣнія, и я радуюсь за нихъ, но это не мѣшаетъ мнѣ сильно желать, чтобы они подождали нѣсколько, пока мы не досстигнемъ земли.

Среда, 8 мая. Канавы по прежнему встречаются во мъстахъ, гдъ ледъ вообще очень неровенъ, и старые и новые ледяные кряжи смъняють другь друга. Между этими мъстами попадаются большія ровныя пространства, безъ канавъ. Ледъ просто удивительный, онъ какъ будто все уплощается по мъръ нашего приближенія къ материку, между тімъ какъ мы ожидали совсимь иного. Еслибы все такъ осталось! Мив кажется даже, что этотъ дель идоще того, который окружаль «Fram». Здёсь совсёмь нёть дъйствительно непроходимыхъ мъстъ; всв неровности какъ булто уменьшаются въ объемъ, и встръчаются лишь незначительныя лепяныя глыбы, маленькіе холмы и кряжи. Нікоторыя канавы узки и. вилно, образовались совсемь недавно, такъ какъ покрыты лишь снажною массой; однако этотъ покровъ очень обманчивъ: съ виду онъ какъ будто состоить изъ плоскаго плотнаго льда, но стоить ткнуть въ него палкой, чтобы она вся ушла насквозь, до самой воды.

Сегодня утромъ я вычислить широту и долготу; первая (воскресенье, 5 мая) была 84°31' свв., вторая—66°15' вост. Мы не такъ далеко подвинулись къ югу, какъ я думалъ, но замвтно подвинулись дальше на западъ. Въ будущемъ я намвренъ больше придерживаться южнаго направленія, такъ какъ насъ по прежнему уносить теченіемъ на западъ, и я больше всего опасаюсь слишкомъ далеко забраться въ этомъ направленіи. Ввроятно, мы скоро увидимъ землю и тогда уже будемъ знатъ, какого курса держаться. По настоящему мы уже должны были бы достигнуть земли.

Вчера мы не убили ни одной собаки, такъ какъ еще оставалось двъ трети убитой наканунъ «Улейки», и собаки могли получить роскошный объдъ. Я намъренъ убивать собакъ лишь черевъ день; но, быть можеть, мы скоро повстръчаемъ медвъдя.

Четвергъ, 9-го мая. 13,3° С. Вчера быль довольно удачный день. Ледъ не то что быль очень хорошъ, поверхность его была очень бугристая, и идти было тяжело, но мы всетаки подвигались впередъ. Тамъ и сямъ намъ попадались большія ровныя пространства. Погода, когда мы выступили утромъ, около 21/2 часовъ, была прекрасная, и солнце светило сквозь легкія, бёлыя перистыя облака. Собакамъ все трудиве становится тащить сани, такъ какъ число ихъ уменьшается, да, какъ видно, деревянные полозья не очень легко скользять. Я давно уже рышиль снять ихъ и сегодня хочу попробовать сделать это. Не смотря на все это, собаки быгуть доводьно ровно и только изредка останавливаются. Вчера мои сани везли только четверо собакъ, причемъ одна изъ нихъ, «Флинть», выскользнула изъ упряжи и убѣжала, такъ что мы только вечеромъ разыскали ее и въ наказаніе убили. Ледъ сегодня менье ровный, чымь въ последние дни. После обеда погода стала пасмурной, и вътеръ усилился; къ тремъ часамъ началась настоящая сивжная буря. Нельзя было разглядеть дороги, все было бъло, за исключениемъ тъхъ мъстъ, гдв выступали голубоватыя ледяныя глыбы, выглядывавшія среди крутящагося сніга. Вскорів ледъ сталъ еще хуже, и я наткнулся на кряжи и неровности, которыхъ раньше не замътилъ. Мы сочли неблагоразумнымъ идти дальше. По счастью, мы наткнулись на хорошо защищенное мъсто для стоянки. Я все болве и болве удивляюсь, что не видно никакихъ признаковъ земли. По нашимъ разсчетамъ, мы должны были уже пройти 84.

Пятница, 10 мая.—8,8° С. Въ нашей жизни приходится не мало преодолевать затрудненій. Вчера день об'ящаль быть хорошимъ, но погода помъшала намъ идти впередъ. Когда мы до объда. залъзли въ свою палатку, то было хорошо; солице свътило, дорога была хорошая, и ледъ казался ровнее обыкновеннаго. Прежде чвить выступить, мы котвли удалить съемные деревянные полозья, но попробовавъ еще разъ свои сани, я нашель, что они и такъ хорошо скользять. Между темь Іогансень уже сняль эти полозья со среднихъ саней. При этомъ мы открыли, что одинъ изъ полозьевъ березоваго дерева раскололся, и намъ ничего не оставалось, какъ снова прикрепить полозья. Мы довольно хорошо подвигались, хотя у насъ было только 13 собакъ; четыре были запряжены въ мои санк, четыре въ сани изъ березоваго дерева и пять въ сани Іогансена. Въ теченіе дня, однако, погода стала хмуриться, и началь падать снёгь, такъ что мы не могли различать дороги. Но такъ какъ ледъ былъ довольно ровный, то мы продолжали подвигаться. Дойдя до одной канавы, мы обощии ее, но затвиъ вскорв попали снова между целымъ рядомъ ледяныхъ грядъ. Куда бы мы ни поворачивались, всюду наталкивались на углубленія и ямы, хотя подъ покровомъ все еще падающаго сніга порога казалась гладкой, прекрасной. Такъ какъ было безполезно инти дальше, то мы и рышили слыдать остановку, съесть свой объдъ, вычислить долготу и подождать, пока снова прояснъеть. Еслибы это случилось не скоро, то мы могли бы и выспаться хорошенько... Проспавъ нъсколько часовъ, я всталъ около часа утра, вышель изъ палатки; погода была все такая же пасмурная и облачная, только на горизонтв, на юго-западв, видивлась полоска неба. Я предоставиль Іогансену спать, а самъ занялся вычисленіемъ нашей долготы, которая оказалась 64°20' в. Если мои вычисленія вірны, то мы значительно полвинулись къ запалу. Пока я занимался, вдругь послышался снаружи у одного изъ каяковъ какой-то полозрительный шумъ. Я прислушался, и, лъйствительно. собаки возились у каяка Іогансена. Выскочивъ изъ палатки, н увиналь, что «Харень» грызеть кусокь свёжаго собачьяго мяса. который быль оставлень на завтра; я наль собакв хорошую потасовку и тщательно прикрыль отверстіе каяка лыжами, палками и капюшонами.

Погода все такая же, пасмурная, но вётеръ перешель нёсколько къ югу, и полосы голубого неба на юго-западё нёсколько больше выступають надъ краемъ льдовъ. Неужели поднимется западный вётеръ? Мы бы обрадовались ему. Нетерпёливыми взорами смотрёлъ я на голубыя полосы неба; тамъ, далеко, сіяло солнце, и, быть можетъ, была земля. Я видёлъ, какъ несутся перистыя облака по голубому воздуху, и меня охватывало желаніе скоре быть тамъ и чувствовать твердую землю подъ ногами, тогда всё наши труды были бы забыты. Ахъ, какъ я несказанно жажду этого! Пожалуй, лучше было бы залёзть въ мёшокъ и сократить время сномъ... Когда мы, наконецъ, встали передъ обёдомъ, все осталось по прежнему, и тё же лазурно-голубыя полосы виднёлись на юго-западё,

Воскресенье, 12-го мая.—17,5°С. Вчера день быль лучше, чёмъ мы ожидали. Хотя все время было облачно и пасмурно, и мы больше ощупью находили дорогу, такъ какъ разглядёть было трудно, ледъ также быль не особенно хорошъ, но мы всетаки подвигались впередъ, и временами намъ встречались большія пространства гладкаго льда; только раза два намъ попадались открытыя канавы, составившія нёкоторое препятствіе. Къ удивленію, на юго-западё все еще видиёлись тё же полосы голубого неба, все выше поднимавшіяся надъ горизонтомъ, чёмъ дальше мы подвигались. Мы все надёллись, что онё еще болёе расширятся, и погода прояснится. Но полосы не думили подниматься выше и оставались все такими же свётлыми, иногда даже понижались опять, такъ что на краю неба оставалась замётной только узкая полоска, но потомъ и она пропала. Надо надёлться, что мы всетаки прошли положенные 14 километровъ, такъ что до твердой вемли остается еще только

97 километровъ, если дъйствительно она находится подъ 83° широты.

Между тымъ время проходить, и число собакъ уменьшается. У насъ осталось только двёнадцать. Вчера была убита «Катта». Наши запасы также постепенно уменьшаются, хотя еще осталось достаточно. Первый жбанъ съ керосиномъ (10 литровъ) уже опустыть три дня тому назадъ, и скоро мы покончимъ свой второй мъщокъ съ хлъбомъ.

Понедёльникъ, 13-го мая. Я полагаю, что не ошибусь, считая, что вчера и сегодня мы прошли 30 километровъ. Намъ остается, слёдовательно, еще 82 километра до 83° широты и отмѣченной въ этомъ мѣстѣ Пайеромъ земли. Мы придерживаемся южнаго курса, такъ какъ этотъ постоянный восточный вѣтеръ, вѣроятно, относитъ насъ на западъ. Ночью въ мѣшкѣ становится довольно тепло, такъ что прошлую ночь я даже не могъ спать отъ теплоты.

Вторникъ, 14-го мая.—14,1°С. Сегодня былъ день отдохновенія. Какъ разъ послѣ завтрака, когда мы собирались выступить, небо заволокло, и поднялась сильная мятель. Идти въ такую погоду по неровному льду было бы безполезно, и поэтому я рѣшилъ остаться и заняться кое какими мелкими работами и, главнымъ образомъ, перераспредѣленіемъ груза нашихъ саней, потому что у насъ оставалось мало собакъ. Это заняло время, но такъ какъ всетаки это нужно было сдѣлать въ концѣ концовъ, то мы, слѣдовательно, ничего не потеряли отъ однодневной остановки.

У насъ теперь накопилось столько дровъ отъ разломанныхъ саней и лыжъ, что я решился поберечь керосинъ и употребить эти дрова какъ топливо. Мы развели костеръ, чтобы сварить ужинъ, и устроили изъ пустой жестянки изъ подъ керосина котелокъ, который повесили надъ огнемъ. Сначала мы попробовали разжечь костеръ у самаго отверстія палатки, но пришлось отказаться отъ этой попытки, такъ какъ мы чуть не сожгли палатку, и, кром'в того. она такъ наполнилась дымомъ, что мы едва могли раскрыть глаза. Но за то было тепло и уютно. Мы затымъ перенесли костеръ подальше на ледъ и избавились отъ опасности сжечь палатку или прокоптиться въ дыму, но съ этимъ вмёсте исчезло и удовольствіе, доставляемое видомъ пылающаго костра. Однако мы сожгли цълыя сани, и намъ едва удалось вскипятить котелокъ воды, причемъ льдина, на которой мы находились, чуть-чуть не растаяла вся. Пришлось отказаться оть мысли варить объдъ на дровахъ, и мы вернулись къ нашему доброму другу и върному товарищу «Примусу», съ которымъ мы можемъ не разставатся, даже сидя въ своемъ мъшкъ. Керосина у насъ больше, чъмъ нужно на весь нашъ путь, о чемъ же хлопотать? Но еслибы керосинъ вышель раньше конца путешествія, то мы можемъ замінить его медвіжьимъ, тюленьимъ и моржовымъ жиромъ, котораго достанемъ сколько угодно.

Меня интересуеть результать нашей перегрузки. Наши сани

съ каяками, конечно, стали тяжелве, но въ каждыя изъ нихъ будутъ запряжены по шести собакъ. Наконецъ, мы были вознаграждены яркимъ солнечнымъ сіяніемъ за наше терпівніе. Но зато въ палаткі стало такъ жарко, что я обливался потомъ.

Ледъ довольно проходимъ, котя канавы нѣсколько мѣшаютъ намъ. Притомъ же собаки наши такъ выбились изъ силъ, что останавливаются при каждой неровности. Мы поэтому подвигаемся впередъ очень мало.

Въ четвергъ я записалъ въ своемъ дневникѣ: многія изъ собакъ совсѣмъ лишились силъ. «Баро», который шелъ впереди, вчера уже не могъ двигаться, и мы его убили. Бѣдное животное! Онъ вѣрно служилъ намъ до самаго конца.

Вчера быль день рожденія Іогансена; ему исполнилось 28 літь. По этому случаю мы устроили небольшой праздникъ. Угощеніе состояло изъ рыбной муки, любимаго кушанья Іогансена, и горячаго лимоннаго грога. Оть лучей полуденнаго солица было въ палаткі тепло и уютно. 6 часовъ утра—15,8°С.

Я вычислить сегодня вчерашнюю долготу и широту и нашелть 83° 36'ств. широты и 59°55' восточной долготы. Широта вполнт совпадаеть съ тою, которую я предполагаль раньше, на основании своихъ прежнихъ наблюденій, но зато долгота возбуждаеть нтъкоторую тревогу, такъ какъ имтеть слишкомъ западное направленіе, котя мы и идемъ все время на югъ. Ледъ, повидимому, сильно увлекается теченіемъ, и, пожалуй, было бы втрите взять курсъ нтъсколько на юговостокъ, чтобы не слишкомъ далеко отойти отъ земли. Для большей увтренности я еще разъ провтрить свои наблюденія отъ 7 и 8-го апртля, но не нашель въ нихъ никакой ошибки. Но всетаки странно, что мы до сихъ поръ не видимъ даже признаковъ земли. Въ 10-мъ часу вечера—17°С.

Пятница, 17 мая 10,9° С. Минимумъ-19° С. Сегодня годовщина конституціи. Я быль убіждень, что мы вь этоть день будемь уже гдв нибудь на твердой землв, но судьба судила иначе. Я лежу въ своемъ мъшкъ, мечтаю о праздническихъ увеселеніяхъ дома и мысленно переношусь туда, къ процессіямъ детей и веселой толив, наполняющей улицы. Какъ приветливо выглядять красные флаги, развівающіеся въ голубомъ весеннемъ воздухів, освіщенные лучами солнца, проникающими сквозь молодую листву деревьевъ! А мы сидимъ здъсь, на пловучемъ льду, и даже сами не знаемъ хорошенько, гдъ находимся, и какъ велико разстояніе, отдъляющее насъ отъ неизвъстной земли, гдъ мы надъемся найти средства къ поддержанію нашей жизни. У насъ остались только двѣ упряжки собавъ, силы ослабъвають, а между нами и нашею цълью лежить ледяное поле, гдв мы можемь наткнуться на множество препятствій, досел'я намъ неизв'ястныхъ; везти сани намъ также не подъ силу теперь. Мы упорно двигаемся миля за милей впередъ, а между тамъ течение уносить насъ на западъ въ море, ми-



мо земли, которую мы стремимся достигнуть. Безспорно, такая жизнь тяжела, но въдь придеть же ей когда нибудь конець, достигнемъ же мы когда нибудь цъли! Мы тоже высоко поднимемъ нашъ флагъ ради 17 мая, пусть этотъ день будетъ отпразднованъ и здъсь, подъ 83°30', и если судьба судить намъ замътить сегодня какой нибудь признакъ, указывающій на близость земли, то радость наша увеличится вдвое.

Вчера быль тяжелый день. Погода была великольпная, дорога прекрасная, такъ что можно было бы сильно подвинуться впередъ, еслибъ не собаки, которыя при всякомъ удобномъ случай останавливаются. Я попробоваль вчера самъ впречься впереди, и дёло шло не дурно, но такъ какъ мий нужно было отыскивать дорогу, то и пришлось оставить эту мысль. Мы подвигаемся всетаки впередъ и въ конців концовъ будемъ вознаграждены тімъ, что достигнемъ земли, еслибъ только не эти ужасныя канавы! Вчера мы наткнулись на цёлыхъ чететыре канавы.

Воскресенье, 19 мая. Вчера мы неожиданно увидели въ канавахъ множество нарваловъ. Какъ разъ, когда мы собирались переходить канаву, возлы которой остановились накануны, я обратиль вниманіе на сопъніе, напоминающее дыханіе кита. Сначала я подумаль, что этоть звукь производять собаки, но затымь увырился, что онъ исходить ихъ канавы. Я прислушался. Іогансенъ слышаль эти звуки все утро, но думаль, что это шумъ отъ напора льда въ отдаленіи. Вдругь я зам'втиль движеніе, а зат'ямь голову нарвала, всябдь за которой появилось и туловище животнаго и, описавь дугу, исчезло, затымъ показался второй нарваль. Туть жило цылое стадо. Я крикнуль Іогансену, что появились нарвалы, бросился къ своимъ санямъ, чтобы достать ружье и гарпунъ. Между твиъ животныя исчезли изъ этого отверстія, и я уже слышаль ихъ соцінье въ другихъ мъстахъ, дальше къ востоку. Я пошель вдоль канавы въ этомъ направленіи, но выстрелить мев не удалось, хотя я рава два подходиль въ животнымъ довольно близко. Онъ показывались въ сравнительно небольшихъ отверстіяхъ во льду, лежащихъ вдоль всей канавы. Мы могли бы, конечно, застрелить одно изъ этихъ животныхъ, еслибы остались цвлый день следить за отверстіями, но у насъ не было времени; да еслибы мы и убили вала, то намъ всетаки не пришлось бы воспользоваться своею добычей, такъ какъ сани и безъ того были ужъ достаточно тяжелы.

Мы подвигались теперь такъ медленно, что едва ли могло быго хуже, и я рёшилъ удалить полозья у моихъ саней и замёнить ихи другими, обитыми накладнымь серебромъ. Перемёна къ лучшему оказалось поразительной, точно это не были прежнія сани.

Когда мы вечеромъ поздиве попали на хорошій ледъ, то стати подвигаться очень быстро, такъ что, по моему мивнію, къ 11½ часамъ утра, когда мы сдвлали остановку, мы успвии пройги 15 километровъ. Мы, значить, дошли приблизительно до 83° 20' с. ш., слёдовательно, спустились уже до такихъ широтъ, которыя и до насъ посѣщались людьми. Не можетъ быть, чтобъ мы находились далеко отъ земли. Передъ самою остановкою вчера мы прошли канаву или полынью, которая выглядѣла совершенно такъ, какъ двѣ предшествующія, даже, быть можетъ, была нѣсколько шире. Сопѣніе нарваловъ слышалось и здѣсь, но хотя я находился вблизи отверстія во льду, я всетаки не могъ видѣть животныхъ, такъ какъ отверстіе было слишкомъ мало. Іогансенъ, подошедшій съ собаками, сказалъ мнѣ, что онѣ что-то почуяли, какъ только дошли до замерзшей канавы и порывались идти противъ вѣтра.

Чёмъ далёе мы идемъ къ югу, тёмъ хуже становится ледъ. Мы попадаемъ иногда на пространства хорошаго ровнаго льда, но эти пространства часто бываютъ перерёзаны широкими поясами нагро можденнаго льда, причемъ также попадаются канавы, замедляющія нашъ путь. Я записалъ 19 мая: Взобрался на самый высокій холмъ, на какой только мнѣ случалось всходить. Приблизительно измѣривъ его, я нашелъ 7½ метровъ вышины, но такъ какъ ледъ, на которомъ онъ находился, значительно возвышался надъ уровнемъ воды, то, по всей вѣроятности, высота холма въ дѣйствительности была около 9 метровъ; онъ составлялъ гребень очень короткой и искривленной ледяной гряды и состоялъ лишь изъ мелкихъ кусковъ.

Въ этотъ день мы наткнулись на первые медвъжьи слъды. Увъренность, что мы наконецъ дошли до такихъ мъстъ, гдъ водятся эти звъри, и надежда поъсть медвъжьяго окорока насъ чрезвычайно радовали. 26 мая поднялась страшная мятель, невозможно было разглядъть дорогу на неровной почвъ, и намъ ничего не оставалось, какъ залъзть подъ крышу и спать какъ можно дольше. Однако голодъ заставилъ меня встать и заняться приготовленіемъ объда, послъ котораго мы выпили по кружкъ молочнаго питья и затъмъ снова залъзли въ мъшокъ, чтобы писать или дремать, какъ придется.

Мы не могли слишкомъ удалиться отъ 83°10' с. ш. и должны были бы уже добраться до земли Петермана, если она находится тамъ, гдѣ ее отмѣтилъ Пайеръ. Или мы заблудились, или земля эта очень мала! Выть можеть, этотъ восточный вѣтеръ уноситъ насъ на западь въ море, по направленію къ Шпицбергену. Только Богу одному извѣстно, какъ велика туть скорость теченія. Но я не унываю, у насъ еще осталось десять собакъ, и если мы даже проплывемъ мимо мыса Флигели, то все же къ западу отъ него встрѣтимъ достаточно земли, которую не можемъ пропустить. Врядъ ли мы можемъ голодать здѣсь, и еслибы даже случилось самое худшее, и намъ пришлось здѣсь зимовать, то мы бы и съ этимъ примирились... еслибъ только насъ никто дома не ждалъ! Барометръ все падаетъ, и наше терпѣніе подвергается долговременному испытанію.



Наконецъ, послѣ обѣда, на слѣдующій день (21-го мая) мы были въ состояніи снова двинуться въ путь, хотя падающій снѣгь мѣшаль намъ видѣть, и мы часто спотыкались, точно слѣпые. Вѣтертымъ довольно сильный и дуль намъ въ спину, ледъ быль довольно ровный, и я рѣшился прикрѣпить парусъ къ своимъ санямъ. Но хотя сани двигались сами по льду, собаки отъ этого не побѣжали бытрѣе. Вѣдныя животныя! Они такъ утомились, дорога трудная! Мы пересѣкли много новыхъ замерзшихъ лужъ. Вѣроятно, тутьбыли нѣсколько времени тому назадъ большія пространства открытой воды. Я полагаю, что мы, безъ преувеличенія, прошли сегодня 22 километра; 83° с. ш. долженъ уже быть позади насъ, а между тѣмъ мы все еще не видимъ никакого признака земли. Это насъ нѣсколько безпокоитъ.

Пятница, 24-го мая—7,4°С. Минимумъ—11,4°С. Вчера быль самый скверный день для насъ; канава, у которой мы останови лись наканунь, оказалась хуже всьхъ предшествующихъ. Въ часъ утра, въ то время какъ Іогансенъ занядся починкою палатки, я попледся искать места для переправы и проходиль три часа, не найдя ничего. Намъ ничего не оставалось другого, какъ идти вдоль канавы на востокъ; въдь въ концъ концовъ должны же мы перейти ее гдв нибудь. Однако, это продлилось дольше, чвив мы ожидали. Когда мы дошли до того мъста, гдъ канава, повидимому, оканчивалась, то увидали что ледъ растрескался во всёхъ направленіяхъ, и льдины перетирались другь о дружку съ необычайною быстротой. Нигда нельзя было перейти безопасно. Я было рашился уже перейти въ одномъ мъсть, но когда проникъ туда съ санями, то увидалъ только открытую воду. Мы переходили съ большими затрудненіями съ одной льдины на другую, подвигаясь все дальше къ востоку, разсчитывая перейти гдё-нибудь. Ледъ сдвигался подъ нами и вокругь насъ и часто мы едва успъвали пройти. Только что у насъ появлялась надежда, что уже миновали это трудное мъсто, какъ вдругь нашимъ разочарованнымъ взорамъ представлялись новыя, еще худшія канавы и расщелины. Было отчего придти въ отчаяніе!

Хотя мы были голодны и до смерти устали, но, тымъ не менье, рышили не останавливаться, пока не преодольемъ этихъ затрудненій. Однако, діло казалось почти безнадежнымъ, и мы, наконецъ, послівдевятичасовой работы, рышили въ часъ остановиться, чтобы пойсть. Это удивительно! какъ бы ни было плохо положеніе вещей, но какъ только залізешь въ мішокъ и приготовишься ість, то всіз тревоги исчезають, и человікъ превращается въ довольное животное, которое можеть найдаться до сыта. Блаженное легкомысліе! Въ четыре часа, однако, мы должны были встать и опять приняться за прежнюю безнадежную работу, стремясь найти дорогу въ хаосіз канавъ. Въ довершеніе всего погода до такой степени омрачилась, что абсолютно нельзя было разглядіть ни ледяныхъ стізнъ, ни углубленій. Сколько канавъ и расщелинъ мы перешли и черезъ

сколько грядъ перебрались, перетаскивая притомъ и тяжелыя сани,— я не знаю, но несометно ихъ было много.

Но всему бываеть конець; конець пришель и нашимъ мученіямъ. Еще два съ половиною часа тяжелыхъ усилій, и последняя канава осталась позади; передъ нами разстилалась прекрасная равнина. Въ общемъ мы проработали почти 12 часовъ, да еще кромъ того утромъ я проходилъ три часа вдоль канавы, такъ что пробылъ на ногахъ, слъдовательно, 15 часовъ. Мы изнемогали отъ усталости и промокли насквозь. Сколько разъ мы проваливались, вступая на обманчивую ситжную кору, скрывающую воду между обложками льдинъ, этому нътъ числа! Мнъ даже одинъ разъ утромъ съ большимъ трудомъ удалось выкарабкаться. Я спокойно бъжалъ по льду на лыжахъ, какъ вдругъ почва подъ моими ногами стала опускаться. Къ счастью, по близости находились куски льда, и я бросился туда, а въ это время вода совершенно смыла снътъ, на которомъ я только что стоялъ. Въроятно, при другомъ исходъ мнъ пришлось бы довольно долго поплавать среди мелкаго льда, перемъшаннаго со снъгомъ, что, во всякомъ случав, было бы не особенно пріятно, тъмъ болье, что я быль одинь.

Наконецъ, передъ нами быль плоскій ледъ, но, къ сожальнію, наше счастье было кратковременно. По темнымъ облакамъ на небъмы узнали, что передъ нами находится новая канава, до которой мы добрались къ 8-ми часамъ вечера. Я слишкомъ усталъ, чтобы искать переправы, тымъ болые, что за этою канавой виднылась еще другая. Такъ какъ нельзя было разглядыть окрестности вслыдствіе густо падающаго сныга, то рышено было только найти мысто для стоянки. Но это было легче сказать, чымъ сдылать. Дулъ сильный сыверный вытеръ, отъ котораго не было никакой защиты на гладкой ледяной равнины, которую мы только что прошли.

Намъ пришлось, въ концё концовъ, удовольствоваться защитой, которую представляль низкій холмъ изъ нагроможденнаго льда. На подвётренной стороне его, где мы остановились, было слишкомъ мало снёга, такъ что намъ стоило много труда разбить палатку. Наконецъ, внутри палатки «Примусъ» затянулъ свою пёсенку, и распространился аппетитный запахъ кушанья, и въ мёшке лежали двое счастливыхъ людей, уютно закутавшихся и довольныхъ тёмъ, что имъ удалось сдёлать хорошій дневной переходъ и одолёть всё препятствія.

Во время завтрака я вышель и определиль высоту меридіана; къ нашему великому удовольствію, вычисленіе показало 82° 52° с. ш.

Воскресенье, 16 мая. Я вычислиль сегодня вчерашнія наблюденія и нашель, къвеликой радости, что долгота равняется 61°27 в. Мы, значить, не уклонились къ западу, а согласно нашему курсу подвинулись къ югу. Постоянный страхъ, что насъ пронесеть мимо земли, не имбеть, следовательно, основаній, и мы должны надеяться, что скоро достигнемъ ен. Быть можеть, мы несколько более уклонились на востокъ,



чёмъ я предполагаль, но ужъ никакъ не на западъ. Если мы теперь пойдемъ нёкоторое время прямо на югъ, а затёмъ на югозападъ, то должны будемъ въ самомъ непродолжительномъ времени встрётить землю. По моему разсчету, мы вчера прошли 22 километра къ югу и теперь должны находиться на 82°40′, с. ш. Еще два дня пути, и мы достигнемъ более пріятныхъ широтъ.

Ледъ впереди насъ, повидимому, проходимъ, но по виду неба мы должны разсчитывать, что повстръчаемъ канавы недалеко, и намъ не мало труда будеть миновать ихъ. Я очень неохотно приступилъ бы теперь къ исправленію нашихъ канковъ, пока мы не достигли земли и плотнаго внутреннаго льда. Каяки же требуютъ основательнаго исправленія. Я хочу теперь, пока у насъ еще есть собаки, пользоваться ими для передвиженія.

Сегодня мы провели пріятное воскресное утро въ палаткѣ. Вычисленія привели меня въ хорошее настроеніе духа, жизнь кажется намъ болѣе свѣтлой. Скоро мы будемъ имѣть возможность быстро двигаться по открытой водѣ; о, какъ будетъ пріятно снова держать въ рукахъ весло и ружье и не возиться больше съ санями. Эти постоянные окрики на собакъ, чтобы онѣ бѣжали какъ слѣдуетъ, дъйствують на наши нервы.

Понедёльникъ, 28 мая. Во время завтрака я провёрилъ свои вычисленія. Оказалось, что мы не ошиблись и находимся на 82°30°, с. ш., быть можеть даже на одну или двё минуты южнёе. Но тёмъ болёе странно, что мы не видимъ признаковъ земли, и я это не могу объяснить себё иначе, какъ тёмъ, что мы больше уклонились къ востоку, чёмъ предполагаемъ. Я считаю невозможнымъ, чтобы мы могли удалиться на западъ больше, чёмъ сколько нужно, чтобы замётить землю Петермана и короля Оскара.

Вчера вечеромъ убита «Квикъ». Въдное животное! Оно совсъмъ обезсилъло и совсъмъ уже не могло тащить сани, мив было тяжело съ нимъ разставаться, но что жъ было дълать? Еслибъ даже мы добыли свъжаго мяса, то все же намъ пришлось бы долгое время откармливать эту собаку, да и тогда, пожалуй, мы не могли бы извлечь изъ нея пользы, и намъ все равно пришлось бы убить ее. Но «Квикъ» была хорошая большая собака и на три дня доставила пищи нашимъ остальнымъ восьми собакамъ.

Среда 29-го мая. Вчера я произвель большія изміненія въ своемь костюмі; наділь лапландскіе башмаки. Эго была пріятная переміна. Ноги теперь остаются сухими и избавляешься оть труда возиться съ финскими башмаками \*), которые при такой мягкой температурі начинають пріобрітать консистенцію, напоминающую одно наше національное кушанье изъ ржаной муки. Кромі того



<sup>\*)</sup> Финскіе башмаки ділаются изъ міжа оленя, а лапландскіе изъ выділанной кожи, воловьей или тюленьей (Phoca barbata) и только общиваются оленьимъ міжомъ. Они тверды и непромоваемы.

нъть нужды спать теперь, держа на груди мокрыя тряпки, чтобы онъ высохли.

Сегодня мы увидали первую птицу (Procellaria glacialis).

Четвергь 30-го мая. Вчера утромъ, въ пять часовъ, мы отправились въ путь, въ надеждь, что наконецъ-то вся съть канавъ осталась позади насъ. Но мы не успали далеко отойти, какъ уже увидьли на небъ отражение новыхъ канавъ. Я вскарабкался на холмъ, и зредище, представившееся моимъ глазамъ, было далеко не утъщительное: вездъ канавы, перекрещивающіяся и расходящіяся по всёмъ направленіямъ, насколько хватало глазомъ. Повидимому, въ какую бы сторону мы ни отправились, мы всетаки не могла бы выбраться изъ этой путаницы. Я побъжаль впередъ, чтобы посмотреть, нельзя ли какъ нибудь пробраться по льду черезъ канавы, но ледъ повсюду казался растрескавшимся, и, вфроятно, другого уже не было, до самой земли. Какъ видно, намъ приходилось теперь имъть льдо не съ плотнымъ массивнымъ полярнымъ льдомъ, а съ тонкимъ, разбитымъ пловучимъ льдомъ, повинующимся воль вытровъ. Чего бы я не даль въ эту минуту, чтобы теперь быль марть со всеми своими холодами и страданіями, а не конець мая съ его тепломъ. Я именно и опасался всегда конца мая и находиль, что намъ чрезвычайно важно достигнуть къ этому времени земли. Къ сожаленію, мои опасенія оправладись. Или пусть было теперь однимъ или двумя м'всяцами поздн'ве. Быть можеть, ледь бы тогда разошелся, и больше было бы полыней и канавъ, такъ что можно было бы плыть въ каякв. Въ худшемъ случав мы вынуждены будемъ ждать, пока наступить мягкая погода и ледъ совершенно растрескается. По такому глубокому снъту намъ трудно будеть идти, если до тахъ поръ мы не достигнемъ земли. Но хватить ли у насъ провизіи? Стоя на высоть холма, погруженный въ печальныя размышленія, я смотрель на ледь и ничего не видалъ, кромъ канавъ и грядъ. Вдругъ я услышалъ хорошо знакомый мив звукъ сопвнія въ отверстім какъ разъ позади меня. Это было отвътомъ на мои тревоги. Голодать мы не будемъ; звъри туть есть, а у насъ есть и ружья и остроги. Целое стадо нарваловъ скопилось у отверстія, чтобы подышать. Такъ какъ высокій лодъ скрываль ихъ отъ моихъ взоровъ, то я только могь разглядёть ихъ сёрыя спины, показывавшіяся по временамъ надъ темною повехностью воды. Я долго стояль и смотрель на нихъ. Еслибъ со мною было ружье или гарпунъ, то я бы легко могъ убить нарвала. Да, да, не такъ ужъ плохо дело. Между темъ, намъ нечего было стоять туть и смотреть на канавы, мы должны были попробовать пробраться какъ нибудь впередъ. Принявъ такое решеніе, я вернулся къ санямъ. Но ни одинъ изъ насъ не думалъ, что мы можемъ пройти далеко, и темъ пріятнее было убедиться, что мы подвигаемся довольно хорошо, не смотря на утомленіе собакъ.

Пока мы пробирались утромъ между двумя канавами, я вдругь уви-



далъ на воздухъ какой-то черный предметь; это была кайра, нъсколько разъ покружившаяся надъ нами. Вслъдъ затъмъ я услышалъ страиный звукъ, точно кто нибудь трубилъ въ рожокъ. Я слышалъ этотъ звукъ нъсколько разъ, и Іогансенъ также обратилъ на него вниманіе, но мы не могли понять, что это такое. По всей въроятности этотъ звукъ произведенъ былъ животнымъ, такъ какъ врядъ ли здъсь, по близости, могли находиться люди \*). Спустя нъкоторое время надъ нашими головами пролетъли птица—глупышъ. Я взялъ ружье, но прежде чъмъ я вложилъ въ него патронъ, птица улетъла. Здъсь становится оживленнъе. Пріятно видъть столько жизни и чувствуется, что приближаешься къ болъе привътливымъ областямъ. Позднъе я увидалъ на льду тюленя, это былъ маленькій видъ (Рноса foetida), и мнъ доставило бы удовольствіе добыть его. Но прежде чъмъ я разобрался, что за животное находится передо мною, тюлень уже исчезъ въ водъ.

Въ 10 часовъ мы пообъдали. Чтобы не терять времени, мы уже не будемъ залъзать въ мъшокъ, когда объдаемъ. Ради собакъ мы ръшили сократить свой дневной переходъ до восьми часовъ. Послъ таки мы выступили опять въ 11 часовъ и въ три часа остановились и разбили палатку.

Пятница, 31-го мая. Воть и весь мъсяцъ прошель, а мы не достигли земли и даже не видъли ее. Навърное іюнь пройдеть не такъ; невозможно, чтобы намъ еще долго нужно было идти. Мнъ кажется, все подтверждаеть это. Ледъ становится все тоньше, жизнь вокругь насъ проявляется все больше, а передъ нами по прежнему видибется на неб'в тоже самое отражение воды или земли или того и другого. Вчера я увидёль двухъ тюленей въ двухъ маденькихъ канавахъ; вечеромъ продетъла надъ канавою птица, а вчера утромъ мы нашли свъжіе сліды медвідицы съ двумя дітенышами, идущіе вдоль края канавы. Туть можно разсчитывать на свъжее мясо, хотя страннымъ образомъ ни одинъ изъ насъ не чувствуетъ въ немъ особенной потребности. Мы довольны пищей, которая у насъ есть, но для собакъ это имъло бы громадное значеніе. Вчера вечеромъ мы должны были убить «Пана», нашу лучшую собаку. Онъ никуда уже больше не годился и не могь больше работать. Семь остающихся у насъ собакъ могуть прокормиться три дня мясомъ Пана.

Для насъ было неожиданностью, что ледъ оказался здъсь сильно изломаннымъ и напоминалъ бы настоящій пловучій ледъ, еслибъ не находились въ промежуткахъ большія льдины и гладкія пространтива. Еслибъ этотъ ледъ еще больше разошелся, то легко было бы пробхать на веслахъ между льдинами. Вчера нъсколько разъ на меня нападало уныніе, когда насъ задерживали канавы, и я взби-



<sup>\*)</sup> Это были въроятно тюлени, издающіе звукъ, похожій на протяжное «Хо».

оался на высокій ходить для обозрвнія містности. Я думаль, что намъ прилется отказаться отъ всякой належды илти впередъ, такъ какъ кругомъ я видълъ только настоящій хаось изъ ледяныхъ глыбъ и снъга, смашаннаго со льдомъ и плавающаго въ открытой воль. Перепрыгивать съ одной льдины на другую, съ собаками и двумя тяжелыми санями, конечно, не легко, но послъ многихъ усилій намъ удалось на этотъ разъ одолъть препятствие и пройдя нъкоторое разстояние по глыбамъ, мы снова постигли ровнаго льпа. Но все это снова повторялось, и мы натыкались на новыя канавы. Вчера вечеромъ мы наткнулись на пловучій ледъ, и трудно сказать какъ далеко онъ распространяется. Мы сдълали приваль въ 61/2 часовъ и снова нашли прасный дель, что было очень пріятно. Съ 25-го мая у насъ не было такого льда. Но сеголня вечеромъ полуль очень непріятный южный вітерь, противь котораго трудно будеть идти. Дурная погода преследуеть нась; почти каждый день бываеть пасмурно и вътрено, и всего чаще дуеть южный вътеръ, что для насъ въ особенности непріятно. Я измърилъ сегодня широту: мы доджны находиться на 82021'с, ш., а все еще нъть никакихъ признаковъ, чтобы имъть возможность стать тверлою ногою на землю, но... терпъніе! терпъніе!

## XII.

## На саняхъ и въ каякъ.

Суббота, 1-го іюня. Наконецъ, у насъ іюнь. Что-то онъ намъ принесеть? Неужели и въ этомъ мъсяць мы не достигнемъ земли. къ которой такъ стремимся? Мы должны върить и надъяться, хотя бы время и затянулось. Счастье удивительная вещь. Еще вчера утромъ я ничего не ждалъ отъ этого дня, погода была пасмурная всявлствіе сніжной вьюги, и дуль противный вітерь. Не лучше было и тогда, когда мы тотчасъ же послъ выступленія наткнулись на канаву; кругомъ было мрачно и темно. Однако, потомъ оказалось лучше, чемъ мы ожидали. Мы обошли канаву въ северовосточномъ направлении и нашли переправу, послъ чего передъ нами раскинулась прекрасная гладкая равнина, по которой мы шли до самаго полдня. Съ пяти часовъ после обеда мы снова шли по хорошему льду около полутора часа, но затемъ опять пошли канавы, которыя воздвигали намъ препятствія на каждомъ шагу. Я искаль переправы болье полутора часа, но не нашель ее, и намь больше ничего не оставалось, какъ сделать приваль и подождать утра въ надеждь, что будеть лучше. Но хотя утро уже наступило, а я все еще не знаю, наступило ли ожидаемое улучшение и сомкнулась ли расщелина во льду. Было 9 часовъ вечера, когда мы вчера раскинули палатку. Погода вдругъ прояснилась, какъ только мы

принялись ставить палатку, хотя весь день была сильная выога. В'втеръ стихъ, по голубому небу носились легкія б'ялыя облачка, такъ что можно было почти вообразить, что находишься на родин'ъ среди л'вта.

Удивительно, какая иногда бываетъ разница во взглядахъ. Мы будемъ считать себя въ безопасности; если достигнемъ, раньше чѣмъ у насъ выйдутъ всѣ запасы, той самой земли, на которой Пайеру угрожала голодная смерть, еслибъ онъ не встрѣтилъ снова «Тегетгофа». Но ему не пришлось странствовать 2¹/, мѣсяца на пловучемъ льду между 83° и 86°, не встрѣтивъ ни одного живого существа.

Вчера утромъ, какъ разъ когда мы собирались выступить, мы вдругь услышали сердитый крикъ бёлой чайки: какъ разъ надънашими головами, высоко въ воздухё пронеслись двё птицы. Я хотёлъ ихъ застрёлить, но потомъ рёшилъ, что на нихъ не стоитътратить патроны. Впрочемъ, вскорё послё того онё исчезли, но появились снова спустя нёсколько минутъ. Когда мы сегодня лежали въ мёшкё въ ожиданіи завтрака, то вдругъ услышали надъпалаткой хриплый крикъ, похожій на карканье вороны. Я полагаючто это была, вёроятно, серебряная чайка (Larus argentatus).

Странно! Всю ночь, сколько я разъ ни просыпался, солнце весело свътило сквозь шелковыя стънки палатки, и было такъ тепло и свътло, что я мечталъ о лътъ вдали отъ канавъ и безконечныхъ мученій. Ахъ, какъ прекрасна кажется жизнь въ такія минуты! Какимъ свътлымъ представляется будущее! Но какъ только я всталь въ 91/2 часовъ, чтобы варить завтракъ, солнце спряталось, и сибгъ снова началъ падать. Это повторяется теперь почти ежедневно. Не хочеть ли солнце соблазнить насъ и заставить ждать здёсь лёта и таянія льдовъ, избавивъ насъ, такимъ образомъ, отъ необходимости прокладывать дорогу черезъ этотъ безнадежный хаосъ канавъ? Я боюсь, въ самомъ деле, что дело до этого дойдетъ. Даже еслибъ мы могли сберечь свои запасы, убивая собакъ и потребляя ихъ въ пищу, и разсчитывать на какую нибудь дичь. то все же мы достигли бы Шпицбергена слишкомъ поздно, и весьма въроятно, что намъ пришлось бы тамъ перезимовать, и нашимъ близкимъ пришлось бы еще годъ ждать нашего возвращенія.

Воскресенье, 2-го іюня. Эта первая тетрадь моего дневника заканчивается въ Троицынъ день. Я никакъ не могъ представить себъ, что мы въ это время все еще будемъ находиться на пловучемъ льду, не видя и признаковъ земли. Но судьба безжалостна, и мы не можемъ ее измѣнить.

Вчерашняя канава не только не сомкнулась, но расширилась еще больше, къ западу отъ насъ образовалась большая полынья, такъ что мы очутились посреди на льдинъ, отръзанные отъ берега. Наступилъ, значитъ, моментъ, котораго мы всегда опасались: надо приняться за исправленіе каяковъ. Прежде всего мы установили

палатку подъ защитою ледяного холма, такъ что вътеръ не достигалъ до насъ, и мы могли вообразить себъ, что царить полная тишина. Снять покрышку съ моего каяка и втащить его въ палатку для исправленія было дівломъ одной минуты, и затімь мы провели въ палаткъ пріятный вечеръ. Общивка каяка была скоро исправлена и снова стала непромокаемой, потомъ мив приплось выйти и заняться укрышеніемь остова каяка, такъ какъ ремии, связывавшіе его, ослабъли. Это была нешуточная работа, надо было закрѣпить, по крайней мъръ, сорокъ ремней, притомъ же кое гдъ ребра каяка раскололись, такъ что прежде нужно было починить самый остовъ судна. Іогансенъ также снялъ покрышку со своего каяка и принялся за ея починку. После приведенія въ порядокъ обоихъ канковъ, мы уже можемъ не бояться никакихъ препятствій, будь то канавы, полыньи или открытое море. Не можеть быть, чтобы мы еще долго не встрътили такой канавы и открытаго моря, по которому могли бы плыть на веслахъ. Непріятно только, что у насъ еще остались собаки, съ которыми придется въ такомъ случав разстаться. Вчера мы раздали имъ порціи, но часть «Пана» осталась еще на ужинъ. Затемъ надо будеть покончить съ «Клапперслангомъ». У насъ еще останется шесть собакъ, которыхъ, какъ мев кажется, мы можемъ сохранить въ течение четырехъ дней и пройти съ ихъ помощью довольно большое разстояніе.

Троица! Какъ много привлекательнаго, напоминающаго о лете, связано съ этимъ словомъ. Печально думать, что мы осуждены сидъть здъсь среди льда и сиъга, тогда какъ дома теперь такъ хорошо! Развъ намъ легче отъ того, что и дома тоскують? Сегодня крошка Лифъ отправится къ своей бабушкв на объдъ; быть можетъ. какъ разъ въ эту минуту на нее надъвають новое платье. Но въдь наступить же время, когда и я, наконець, буду съ ними, но когда? Надо приниматься за работу, тогда все будеть въ порядкв...

Въ теченіе всего следующаго дня мы работали очень ревностно и даже не объдали. Случалось, что мы по двънадцати часовъ оставались безъ пищи, и нашъ рабочій день длился целыя сутки. Однако все же исправление каяковъ заняло у насъ изрядное время, тымъ болье, что нужно было очень бережно обращаться съ имьющимися у насъ матеріалами, такъ какъ врядъ ли мы могли бы иметь случай пріобрасти новые. Но за то мы могли быть уварены, что наши каяки будуть вполнъ годны для плаванія и даже въ состояніи будуть выдержать бурю, если таковая случится на пути къ Шпицбергену.

Во вторникъ 4-го іюня я записаль въ своемь дневникъ: «Мнъ кажется, это не можеть долго длиться и мы скоро должны добраться до открытой воды или рыхлаго льда. Ледъ здёсь кругомъ такой тонкій и изломанный, и погода совсемъ летняя. Вчера термометръ стояль на — 1,5°, и сивгь быль перемышань съ дождемь. Онъ таеть на крышт палатки, и очень трудно сохранять сухими пред-M 11. OTEBRE L

Digitized by Google

15

меты, находящееся внутри; со стёнъ капало, когда мы подходили къ нимъ. Вчера была отвратительная погода со снёгомъ, но мы ужъ привыкли къ этому. Сегодня, однако, погода прекрасная, небо свётлое и голубое, и солнце только что выглянуло изъ за верхушки колма и освётило палатку. Хорошо будетъ сидёть на воздухё и работать; не такъ какъ вчера, когда все было мокро кругомъ. Хуже всего было съ укрёпленіемъ ремней, которые отъ сырости не могли стягиваться какъ слёдуетъ. Солнце такой вёрный другъ! Май казалось раньше, когда оно свётило постоянно, что оно мий надойло, но какъ радуетъ оно насъ теперь! Я не могу отдёлаться отъ мысли, что теперь дома, на фіордів, прекрасное іюньское угрэ. Только бы скорйе добраться до открытой воды, чтобы мы могли спустить свои каяки, и тогда уже не долго придегся ж дать возвращенія домой.

Сегодня мы въ првый разъза все время пути разъбсили порціи для завтрака: масла 50 граммь, хліба съ алевронатомъ 200 граммь\*). Счастье побаловало насъ недолго. Солице спряталось, небо заволокло, и сніть началь падать хлопьями.

Среда, 5 іюня. В е еще на томь же самомъ мъсть, но надо надвяться, что скоро мы будемь въ состояния отправиться дальше. Погода вч-ра быда такъ хороша, что мы могля работать на воздухв и грвться на солець, гіядя на блестьющі воду и ледь и сверкающій свыть. В села же мы убили нашу первую дичь, это была былая чайка (Larus eburneus). Мы видёли еще чегырекъ чаекъ, но онъ держались въ огдалении. Я пошель за ними, но цъли не достигь и только истратиль патронь; другой разь такь не савлаю. Еслибъ мы постаранись, то легко убили бы еще несколько часкъ, но это такая медкая дичь, на которую не стоить тратить патроновъ. Я видълъ въ полыны тюленя, такъ же какъ и Іогансонъ, кромв того им видь и и самша и нарватовъ. Жизни здесь достаточно, и и не с митваюсь, что еслибь наши каяки были въ порядкв, и мы могли бы плыть на вестахъ, то въ д бычв у насъ не было бы недостатка. Но это теперь еще не нужно. У насъ въ настоящую минуту довольно провизіи, и лучше намъ не тратить времени на охоту. Ради собакъ не худо было бы убить крупную дичь, чтобы не имъть нужды убивать их в самихъ до окончанія нашего саннаго путешествія и п ка мы не можемъ еще воспользоваться каяками. Вчера убили «Клапперсланга» и разделили на 25 порцій, которыхъ должно хватить для статьныхъ шести собакъ на четыре дня. Убиваніе собавъ составляеть топерь исключительно задачу Ілгансена, онъ табъ из пвчи ся, что кончаетъ однимъ ударомъ моего длиннаго лапіандскаго ножа, и собъка не успаваеть даже крикнуть; загамь при по-



<sup>\*)</sup> До этого дня мы вли столько, сколько хотвли, не разввшивая порцій, оказалось, однако, что мы сьвли не болье того, что я опредвлиль въ началь для дневного прочитанія, т. е. одна килограммы въ день сухой провизіи. Но теперь мы значительно уменьшили свои ежедневныя порців.

мощи ножа и нашего маленькаго топора убитое животное въ нѣсколько минутъ раздѣляется на соотвѣтствующія порціи. Собаки сильно изголодались, такъ что вчера «Лиллеревенъ» сожрала ремень отъ лыжъ, сдѣланный изъоленьей кожи, и обгрызла кусокъ дерева отъ лыжи Іогансена. Покойная «Квикъ» сожрала свою парусинную упряжь и я не увѣренъ, что собаки вообще не отъѣдаютъ порою кусковъ парусины.

Мы находимся на 61° 16,5′ в. долготы и 82° 17,8′ свв. ш. Не могу понять, почему мы до сихъ поръ не видимъ земли Единственное возможное объяснение заключается по моему въ томъ, что мы более уклонились на востокъ, чемъ думаемъ, и что земля въ этомъ направлении простирается на югъ. Вероятно намъ осталось уже идти немного. Какъ разъ въ этотъ моментъ пролетела надънашими головами птица. По мнению Іогансена, стоявшаго у палатки, это былъ родъ кулика.

Четвергъ, 6 іюня. Все на томъ же мъстъ! Я жажду наконецъ пуститься въ путь и найти разръшеніе загадки, надъ которою постоянно ломаю голову. Какое было бы удовольствіе снова странствовать и добраться наконецъ до открытой воды! Тогда жизнь покажется намъ совсъмъ другой. Избавиться отъ льда и канавъ, отъ несносной возни, безконечныхъ непріятностей съ собаками и плыть на легкомъ суденышкъ по волнамъ, развъ это не было бы счастьемъ?

Вчера мы покончили съ починкой каяковъ. На днъ каждаго каяка мы помъстили плетенку изъ бамбука, на которую положимъ провизію, чтобы ее не подмочило, еслибы каякъ далъ течь. Сегодня мы ихъ еще разъ хорошенько осмотримь и приведемъ все въ порядокъ. Завтра вечеромъ, въроятно, можно будетъ пуститься въ путь. Починка каяковъ заставила потратить весь запасъ веревокъ, такъ что изъ трехъ мотковъ у насъ остался только одинъ, да и тотъ не цълый. Но я очень хотълъ бы сохранить его, такъ какъ онъ можетъ намъ понадобиться и для ловли рыбы.

Наши запасы начинають по немногу исчезать. Свёсиль вчера масло и нашель, что у насъ осталось только 2,3 килограмма. Считая по 50 граммъ на человіка въ день, намь должно хватить этого количества еще на 23 дня. Къ тому времени мы далеко подвинемся Сегодня въ первый разъ термометръ показываль выше нуля +0.2° С. Падающій сніть совсімь мягкій, и съ вершины ледяныхъ глыбъ капаеть вода; віроятно, уже скоро вода покажется и на льдинахъ. Вчера вечеромъ шель настоящій дождь, такъ что мы иска и защиты отъ него въ палатків. Мы точно літомъ чувствовали себя, сидя въ палатків и прислушиваясь, какъ капли ударяють объ свя стінки.

Суббота, 8 іюня. Наконецъ мы испробовали вчера наши каяки, проработавъ надъ ними безъ перерыва до самаго вечера. Просто удизительно какъ действують эти длинные дни! Будь мы дома, то работая столько часовъ и не принимая пищи, мы бы непременно по-

Digitized by Google

чувствовали сильный голодь и усталость, здёсь же этого не бываеть хотя мы и обладаемь первокласснымь аппетитомь и наша способность спать тоже не мала. Мы здоровы и чувствуемь въ себе такой запась силь, какъ никогда.

Во время пробы каяковъ въ небольшой канавъ по близости, мы замътили, что они сильно протекаютъ въ швахъ, въроятно, вслъдствіе небрежнаго обращенія съ ними во время пути. Я надъюсъ впрочемъ, что парусина, разбухнувъ въ водъ, сдълается непромокаемой; въ противномъ случат будетъ несовствиъ пріятно переправляться въ нихъ черезъ канавы, да и наша провизія легко можетъ обратиться въ кашу. Однако, мы и это перенесемъ терпъливо, какъ и многое другое. Мы хотимъ сегодня выступить послт недъльной остановки на одномъ мъстъ. Вчера былъ юго-восточный вътеръ и сегодня онъ еще усилился, если судить по его свисту между ледяными холмами. Когда я выглянулъ сегодня утромъ, то мнт послышался шумъ прибоя. Вчера всъ канавы кругомъ сомкнулись, и отърытой воды было видно немного. Я думаю, что это сдълалъ вътеръ, и если это такъ, то пусть онъ себъ дуетъ на здоровье!

Іогансенъ убилъ вчера чайку, и, вмѣстѣ съ раньше убитой чайкой, она пошла намъ на объдъ. Давно мы не ѣли свѣжаго мяса,
и, конечно, оно показалось намъ вкуснымъ, но не настолько, какъ
можно было бы ожидать; это указываетъ, во всякомъ случаѣ, что
мы питаемся корошо. Я свѣсилъ хлѣбъ и нашелъ, что у насъ осталось еще 12 килограммъ пшеничнаго хлѣба и 7,8 килограммъ алевроната; этого должно хватить на 35—40 дней. Какъ далеко мы
вайдемъ къ тому времени—извѣстно богамъ, но; во всякомъ случаѣ,
часть пути уже будетъ сдѣлана нами.

Воскресенье, 9-го іюня, Вчера, наконець, мы покинули нашу стоянку, чему были болъе чъмъ рады. Не смотря на отвратительную погоду и снъжную выюгу, мы радовались, что опять начинаемъ свое странствованіе. Намъ понадобилось время, чтобы нагрузить сани и приладить каяки, но, въ концв концовъ, мы всетаки двинулись. въ путь и покинули льдину, на которой пробыли целую неделю, не прибъгая къ помощи каяковъ, исправленныхъ для этой цъли. Ветерь соменуль для нась все канавы, и мы нашли плоскій ледь. Погода была такова, что на разстоянии метра ничего разсмотреть было нельзя, и сибгь, покрывавшій нашу одежду, промачиваль насъ насквозь. Но всетаки хорошо было, что мы подвигались впередъ, навстрвчу нашей цвли. Мы дошли до ряда канавъ, которыя были очень непріятны вслідствіе цілой спутанной сіти трещинь и грядь, расходящихся отъ нихъ въ разныхъ направленіяхъ. Нівкоторыя изъ канавъ были широки и наполнены осколками льда, такъ что провхать на каякахъ было невозможно, но въ нъкоторыхъ мъстахъ куски льда лежали такъ плотно, что можно было пройти по нимъ. Всегда, Однако, приходилось разыскивать дорогу, и для того, кто оставался позади съ собаками, время тянулось долго, темъ боле, что, смотря

же погодь, онъ или промокаль насквозь, или его пронизываль вытеръ. Часто Іогансену приходило въ голову, когда я долго не возвращался, что я провалился въ какой нибудь канавъ и исчезъ навсегда. Когда сидишь на каякт одинъ и все ждешь и ждешь, вперивъ взоры вдаль, то порою странныя мысли приходять въ голову. Не разъ случалось, что Іогансенъ взбирался на ближайшій высокій холмъ и съ тревогою разсматриваль ледяную равнину. Наконецъ, ему удавалось разглядеть маленькое черное пятнышко, двигавшееся вдали, и у него отлегало оть сердца. Когда Іогансенъ вчера сидель такимъ образомъ и ждалъ меня, то вдругь онъ заметиль, что края льдины, находящейся передъ нимъ, медленно поднимаются и опускаются, точно приводимые въ движение небольшою волной. Возможно ли, что вблизи есть открытая вода? Можеть ли это быть морская волна? Какъ бы мы охотно повърили этому! Но, быть можеть, это быль просто вётерь, приводившій вь волнообразное движение тонкий ледъ, на которомъ мы находимся. \*). Удивительно, что этоть ветеръ сдвигаеть льдины, тогда какъ юго-западный раздвинуль ихъ. Неужели море, наконецъ, недалеко отъ насъ! Я иевольно припоминаю виденное нами отражение на юге; теперь оно видићется выше, но и погода стала довольно ясной. Что бы это такое было? Только бы намъ добраться туда!

Вчера мы снова набрели на следы медеедя. Насколько они были свъжи-судить трудно, такъ какъ въ этомъ снъгу все быстро сглаживается. Въроятно, эти следы оставлены вчера. «Харенъ» чтото почувать и побъжаль противъ вътра; Іогансенъ думаетъ, что медвъдь недалеко. Ну, все равно, свъжіе это следы или старые, всетаки они означають, что медвёдь побываль здёсь въ то время, какъ мы, несколько севернее, заняты были починкою каяковъ. Рано или поздно, а онъ попадется намъ на дорогв. Что тутъ есть медвъдь, видно еще изъ того, что убитая Іогансеномъ чайка выронила большой кусокъ ворвани, а это бы не случилось, еслибъ она не побывала въ обществъ медвъдей и моржей. Погда была мокрая и отвратительная и притомъ туманная, такъ что идти было очень трудно. Не особение было пріятно продолжать путь, не останавливаться для объда среди такой мокроты также не представляло ничего привлекательнаго. Мы прошли некоторое время и затемъ въ 10 часовъ остановились. Какъ пріятно было снова очутиться въ палаткв! И объдъ намъ показался превкуснымъ. Сознавать, что мы всетаки подвигаемся впередъ, не смотря ни на что, доставляеть высокое удовлетвореніе. Температура портится, и сныть сталь совсьмъ мокрый. Въ мой каякъ попало немного воды сквозь незакрытое отверстіе вверху, не стянутое шнуровкой. Мы ждемъ хо-



<sup>\*)</sup> На самомъ дѣлѣ это движеніе происходило отъ напора льдинъ одна жа другую. Мы потомъ не разъ замѣчали такое же движеніе.

рошей погоды, чтобы хорошенько просушить чехлы и затымъ ужетщательно ихъ натянуть на остовъ судна.

Понедъльникъ, 10-го іюня. Каждый разъ, когда погода хотя нъсколько проясняется, вы высматриваемъ землю, но ничего, ничего не видно. Между тъмъ мы постоянно находимъ признаки земли или близости открытой воды. Число чаекъ явно увеличивается. Вчера мы видъли въ одной канавъ пингвина (Mergulus Alle). На югъ и юго-западъ атмосфера обыкновенно бываетъ болъе темная, кромъ того, погода была такова, что ничего разсмотръть нельзя. Но мнъ всетаки кажется, что развязка близка, но какъ часто я это думалъ? Ничего другого не остается, какъ прибъгнуть къ благородной добродътели терпънія. Какъ было бы хорошо таков по этимъ безконечнымъ плоскимъ равнинамъ въ апрълъ, пока еще не образовались канавы; всъ онъ, повидимому, недавняго происхожденія, такъ жекакъ и гряды, попадавшіяся мъстами.

Вторникъ, 11-го іюня. Какая однообразная жизнь, однообразная до последней степени. День за днемъ, месяцъ за месяпемъ проходять все въ той же несносной вознѣ со льдомъ, который бываеть то лучше, то хуже - въ настоящую минуту онъ опять какъ булто становится хуже — все надъясь, но тщетно, что придеть вонепъ, и ничего не видя передъ собою кромъ льда. Нигдъ ни привнака земли, ни признака открытой воды, котя мы теперь должны находиться на широть мыса Флигели или чуть чуть съвернъе. Мы не знаемъ, где мы находимся, и какъ это кончится. Между темъ. запасы наши уменьшаются, такъ же какъ и число собакъ. Достигнемъ ли мы земли, пока еще у насъ есть провизія, и вообще достигнемъ ли мы ее когда нибудь? Скоро совсёмъ нельзя будетъ идти по такому льду, смешанному со снегомъ, представляющему какую-то кашу, въ которой собаки проваливаются на каждомъ шагу, да и мы сами вязнемъ по кольно, когда приходится помогать имъ или толкать тяжелыя сани, что случается часто. Бываеть минуты, когла начинаеть казаться, что только существа, одаренныя крыльями. могуть двигаться дальше, и тогда съ завистью поглядываешь на пролетающую мимо чайку. Но воть дорога найдена, и снова зарождается надежда и какъ только солнце выглянеть изъ за тучъ, и солнечные лучи заиграють въ водъ и освътять сверкающую, ослъпительно бълую равнину, жизнь снова начинаетъ казаться прекрасной и достойной борьбы! Вчера я нашель въ канава маленькую мертвую треску (Gadus polarie). Я увъренъ, что у меня при этомъ глаза заблистали отъ радости. Въ самомъ дълъ, я какъ будто нашелъ кладъ. Гдв есть рыба въ водв, тамъ голодать не придется. Я забросиль удочку, сегодня утромъ, въ ближайшую канаву. Но какее количество такихъ маленькихъ рыбокъ можеть понадобиться для насыщенія только одного человіка? Въ одинъ день онъ съйсть ихъ столько, сколько не наловить въ неделю, а, пожалуй, и въ месяцъ, Но не смотря ни на что, надежда всетаки не пропадаеть, думаешь, не найдутся ли болье крупныя рыбы, которыхъ можно будеть наловить сколько угодно.

Путешествіе было вчера трудніве, чімъ наканунів, потому что дель быль менье ровнымь и болье массивнымь, и въ некоторыхъ мъстахъ попадались старыя льдины. Насъ задержали также многочисленныя канавы, и я боюсь, что мы недалеко ушли впередъ. По моему мивнію, мы находимся теперь на 82°8' или 82°9' свв. широты, если только вътеръ не отнесъ насъ къ съверу. Лвижение становится все болье затруднительнымъ; снъть совсвиъ пропитанъ водой и не сдерживаеть собакъ. Въ последнее время онъ сталъ бол'я вернистымъ и поэтому сани хорошо скользять, пока не проваливаются, и тогда уже ихъ очень трудно бываеть сдвинуть. Тяжело приходится собакамъ: «Лидлеревенъ», последняя, оставшаяся отъ моей прежней упряжки, скоро не въ состояніи будеть двигаться, а какое было прекрасное животное! У насъ осталось еще пять собакъ и корму на три иня иля нихъ, а по тёхъ поръ, какъ пумаетъ Іогансенъ, загалка разрышится. Боюсь, что это напрасная належда, хотя отражение воды на юго-восток видивется по прежнему на томъ же мъсть и лаже нъсколько стало выше.

Вчера мы пустились въ путь въ 6½ часовъ вечера и лишь въ 3½ утра были задержаны канавой. Въ первый разъ я увидълъ лужи пръсной воды на льду подъ холмами. Но тамъ, гдъ мы остановились, этихъ лужъ не было и пришлось снова растапливать ледъ, чтобы получить воду. Надъюсь, что намъ теперь уже не особенно часто придется прибъгать къ этому и можно будетъ сберегать нашъ запасъ керосина, который, къ слову сказать, уменьшается не на путку.

Среда, 12-го іюня. Вчера мы почти не подвинулись впередъ: едва какихъ нибудь два километра. Отвратительная дорога, гадкая погода, ледъ и канавы задерживали насъ. Правда, снъть былъ покрыть ледяною корой, по которой сани хорошо скользили, пока не проваливались, а они это дълали постоянно. Собаки точно плыли въ какой-то кашъ. Но мы всетаки двигались впередъ. Черезъ одну изъ особенно плохихъ канавъ мы прошли, благодаря тому, что сдълали мостъ изъ мелкихъ льдинъ, сдвинувъ ихъ къ наиболье узкому мъсту. Затъмъ началась отчанная вьюга, причемъ снътъ падаль хлопьями, и вътеръ усилился, такъ что мы не могли разглядъть дороги въ этомъ лабиринтъ канавъ и льда и промокли, какъ вороны, окунувшіяся въ воду. Идти дальше было невозможно. Какъ только я нашелъ удобное мъсто, мы раскинули палатку, сдълавъ естановку послъ четырехъ-часового пути.

Иятница, 14-го іюня. Сегодня минуло три місяца съ тіхъ поръ, какъ мы покинули Fram. Уже четверть года бродимъ мы по этой пустывів, и я просто не могу себів представить, когда же это кончится. Вчера было не такъ уже скверно, какъ я ожидалъ. Мы дійствительно подвинулись впередъ, хотя и не слишкомъ далеко,



едва на нъсколько километровъ, но для этого времени года и это хорошо. Собаки не могутъ уже сами тащить сани: если никто имъ не помогаетъ, то онъ останавливаются черезъ каждые два шага.

Суббота, 15 іюня. Половина іюня, а конца не предвидится! Положеніе вещей стало еще хуже. Но такъ скверно, какъ вчера, еще никогда не было и врядъ ли можетъ быть хуже. Чтобы сдвинуть сани съ мѣста, приходилось толкать изо всѣхъ силь. Лыжи дѣйствовали плохо, и при каждой остановкѣ въ нихъ набивались комья снѣга. Подъ ногами образовывался ледъ, и мы соскальзывали внезапно съ лыжъ, погружаясь по колѣна въ снѣгъ, когда пытались тащить или толкать сани. Начего другого не оставалось дѣлать, какъ, выкарабкавшись изъ снѣга, снова влѣзать на лыжи. Безъ лыжъ невозможно ходить по такому снѣгу. Выло бы лучше, быть можетъ, крѣпче прикрѣпить лыжи къ ногамъ, но для насъ это было неудобно, потому что безпрестанно приходилось снимать ихъ, чтобъ переправлять сани черезъ кряжи и канавы.

«Лиллеревень» уже едва передвигаеть ноги, шатается какъ пьяная и, свалившись, едва можеть подняться. Сегодня она будеть
убита, и я почти радъ, что не буду видёть ее. Единственная
изъ моихъ собакъ, которая еще можеть тащить, да и то если кто
нибудь подталкиваеть сани, это «Кайфасъ». Идти дальше такимъ
образомъ—это значить изнурять безъ пользы людей и собакъ и
тратить больше провіанта, чёмъ слёдуеть. Мы отказались вчера отъ
обёда и сдёлали остановку около 10 вечера, выступивъ въ путь
около четырехъ съ половиною послё обёда. Однако я останавливался на пути, чтобъ произвести наблюденія, такъ какъ здёсь надо пользоваться тёмъ моментомъ, когда солнце выходить изъ
за тучъ.

Вчера вечеромъ я вычислилъ свои наблюденія и нашель, противъ ожиданій, что насъ сильно отнесло къ западу, и мы теперь находимся на 57°90' в. долготы. Но зато насъ отнесло късъверуи мы находимся теперь подъ 82°26'с. ш., тогда какъ 4 іюня были подъ 82°17,8 с. ш. и это не смотря на то, что мы все время шли къ югу. Насъ радуетъ однако, что ледъ такъ сильно двигается. Это заставляетъ надъяться, что мы попадемъ наконецъ въ открытую воду. Я уже начинаю сомнъваться, чтобы мы могли собственными усиліями добраться до открытой воды. Дорога черезъ чуръ плоха, и я основываю теперь свои надежды на канавахъ. Къ счастью, подуль съверный вътеръ. Пусть дуетъ; если вътеръ могъ насъ отнести на съверо-западъ, то точно такъ же можетъ отнести и на юго-западъ, на встръчу нашей цъли, по направленію къ землъ Франца-Іосифа или Шпицбергену.

Послѣ этого наблюденія я еще болѣе началь сомнѣваться въ томъ, что мы находимся къ востоку оть мыса Флигели, и все больше склоняюсь къ мысли, что первая земля, которую мы увидимъ, если только вообще мы увидимъ землю!—будеть Шпицбергенъ. Въ такомъ случай мы даже издали не увидимъ земли Франца-Іосифа, 
• которой я мечтаю днемъ и ночью! Но если этому не бывать, то 
что же далать! Шпицбергенъ не плохое масто. И если мы дайствительно уклонились такъ далеко на западъ, то я еще болае надаюсь 
встратить разошедшійся ледъ и открытую воду. Итакъ, на Шпицбергенъ! Еслибъ намъ удалось только раздобыть провизіи, то все 
было бы хорошо, но въ этомъ - то и заключается наиважнайшій 
вопросъ.

Я нарочно проспаль довольно долго после того какъ произвель вычисленія и поразсмыслиль о теченіи, которое уносить нась, и о нашемъ будущемъ. При такихъ условіяхъ идти намъ торопиться нечего. Погода сегодня едва ли лучше чемъ вчера, при мягкой же температуръ лучше путешествовать ночью, нежели днемъ. Самое лучшее какъ нибудь убить время, не тратя при этомъ провіанта больше, чемъ сколько абсолютно необходимо. Лето можеть только вызвать перемену къ лучшему, а у насъ еще три летнихъ месяца впереди. Вопросъ только въ томъ, достанемъ ли мы себъ пропитаніе на это время. Странно будеть, я думаю, если станемъ. Птицъ много кругомъ, вчера я снова видълъ большую птицу, въроятно, серебристую чайку. Но у насъ не хватить патроновъ, чтобы долгое время питаться такою мелкою дичью. Всв мои надежды направлены на медведей или тюленей. Хотя бы одного поймать, прежде чемъ исчезнуть все наши запасы, и мы обезпечены на долгое время.

Воскресенье, 16 іюня. Вчера было также худо. Дорога можеть привести въ отчаяние, ледъ отвратительный. Я размышляю о томъ, не будеть ли благоразумные убить собакъ и сохранить ихъ для собственнаго пропитанія и затімъ попытаться все таки продолжать путь насколько это возможно безъ собакъ. Такимъ способомъ мы обезпечимъ себя провизіей на 15, а, быть можеть, и на 20 дней и можемъ несколько подвинуться впередъ. Но, повидимому, мы лишь немного выиграемъ оть этого, и потому лучше подождать. Однако земля или вода могуть быть не далеко, и каждый километръ, пройденный нами по направленію къ югу, получаеть значеніе, такъ что я рашиль всетаки двигаться съ помощью собакъ, насколько это возможно впередъ. Можетъ быть, наступитъ перемена раньше, чамъ мы ожидаемъ, или хоть дорога станеть лучше. Вчера намъ пришлось убить двухъ собакъ. «Лиллеревенъ» едва волочила ноги, повидимому, онъ у нея были совсемъ парализованы. Я положилъ ее на сани, и когда мы добранись до холма, где были защищены отъ свернаго ветра, отправился разыскивать дорогу, а Іогансенъ въ это время убиль собаку. Другая моя собака была въ такомъже положеніи. Такъ какъ мнв и съ санями было достаточно хлопотъ, то я оставиль собаку лежать, надъясь, что она подымется и поплетется за нами. Она дъйствительно сдълала это, но прошла лишь небольшое разстояніе, и въ концо концовъ Іогансену пришлось

взять ее и положить на свои сани. Во время остановки и она была убита. У меня остался только «Кайфась», чтобы помогать мив. тащить сани, у Іогансена же есть еще двъ собаки: «Харенъ» и «Суггенъ»; мы имъемъ теперь кормъ для нихъ на десять дней. Какъ далеко уйдемъ мы къ тому времени, извъстно богамъ: боюсь. что не очень далеко. Мы должны были улучшить нашъ примитивный способъ тащить сани и поэтому сделали для себя настоящую сбрую язъ собачьей упряжи. Мы плотно укрвпили лыжи къ ногамъ, и глв ледъ быль гладкій, мы могли действительно тащить сани и подвигаться впередь, хотя намъ помогала въ этомъ только одна собака. Я убъдился, что мы можемъ всетаки подвигаться впередъ, если только хоть часть пути будеть сносной, не смотря на то, что сани сстанавливались при каждой неровности. Намъ приходилось тогда напрягать всё свои силы, чтобы сдвинуть сани, но тщетно, и въ концъ концовъ, мы дълали обходъ, пока наконецъ намъ не удавалось преодольть препятствіе при помощи высшаго напряженія силь, чтобы затемъ наткнуться на новое. Не лучше было и тогда, когда мы хотели повернуть сани, застрявшія въ снегу; это удавалось следать, лишь совсеми приподнимая сани. Такимъ образомъ, мы подвигались шагъ за шагомъ, пока наконецъ не достигли небольшого пространства гладкаго льда, гдв дело пошло быстрве. При переправъ черезъ канавы или хребты положение дълъ становилось eme xvæe.

Судя по виду неба, на югь и юго-западъ должны быть канавы. Быть можеть, наши усилія будуть вознаграждены. Мы выступили вчера вечеромъ въ 10 часовъ и остановились сегодня въ шесть утра. Въ последние дни мы не обедали изъ экономии, находя, что сделали слишкомъ мало успеховъ и не заслуживаемъ много пищи. По этой же причинъ мы собрали сегодня утромъ кровь «Лиллеревена» и приготовили изъ нея родъ похлебки, вместо обычной «fiskegratin». Это было недурно; хотя это и была собачья кровь, но мы такимъ образомъ сберегли одну порцію рыбной муки. Вчера, прежде чемъ залезть въ метокъ, им пересчитали наши патрены и нашли, къ нашему удовольствию, что у насъ еще осталось 148 дробяныхъ и 181 ружейныхъ патроновъ и кромътого 14 патроновъ съ пулями. Съ такимъ запасомъ мы въ состояніи будемъ увеличить наши запасы на долгое время; если даже намъ не удастся убить болье крупную добычу, то мы всетаки можемъ убивать птицъ, а 148 птицъ намъ хватить надолго. Если мы будемъ употреблять телько пеловинные заряды, то растянемъ наши запасы еще на болте долгое время. Открытіе это подъйствовало на меня ободряющимъ образомъ, такъ какъ, по правдъ сказать, наше положеніе представлялось мев не очень блестящимъ. Быть можеть, мы будемъ въ состоянім продержаться три місяца, а въ это время должно что нибудь произойти. Кром'в того, мы могли бы ловить чаекъ посредствомъ крючка и въ худшемъ случай, принявшись серьезно за дело, могли бы вероятно изловить сетью какихъ нибудь маленькихъ животныхъ. Возможно, что мы достигнемъ Шпицбергена слишкомъ поздно, чтобы застать тамъ какое нибудь судно. и намъ придется тамъ перезимовать, но это будеть во всякомъ случай привольная жизнь, въ сравнении съ тою, которую мы ведемъ здёсь на льду, не зная ни того, где мы находимся, ни того, куда насъ увлекаетъ теченіе, и не смотря на всё наши усилія не видимъ нашей цъли. Я не хотълъ бы еще разъ пережить такое время. Еслибъ насъ никто не ждалъ дома, то перезимовать на Шпицбергенъ было бы даже очень соблазнительно. И вотъ я лежу и мечтаю о томъ, какъ мы тамъ хорошо устроимся. Внъ этого льда все мет представляется въ розовомъ свете; но ведь выйдемъ же мы изъ него когда нибудь. Мы должны утвшать себя поговоркой, что ночь передъ разсветомъ всегда бываеть темие. Все свои надежды мы возлагаемъ на лъто, погода навърное будеть лучше. Наши порціи, такъ же какъ и собачьи, доведены уже до минимума, мы всъ пятеро голодали съ угра до вечера и съ вечера до угра и ръшили убивать все, что попадется по дорогь, часкъ и буревъстниковъ, но какъ на зло никакая дичь намъ теперь не попадалась. Канавы тоже стали хуже и были большею частью переполнены сивгомъ и изломаннымъ льдомъ. Часто намъ приходилось цълыя разстоянія проходить по такому искрошенному льду, сквозь который мы ежеминутно проваливались. 18 іюня задуль сильный западный вътеръ, отъ котораго дрожали стъны нашей палатки. Въроятно насъ опять уносить назадь, туда, откуда мы пришли, или, быть можеть, даже съверите. Такимъ образомъ, вътеръ и течение бросають насъ. въ разныя стороны, и, быть можеть, такъ будеть продолжаться все льто и намъ не удастся овладёть положеніемъ. Наблюденіе, сділанное мною сегодня, указываеть 82°19' с. ш., слъдовательно, мы нъсколько подвинулись къ югу. Я застредиль пару буревестниковъ и кайру (Uria Brünnichia), и это продлидо наши запасы, но, къ сожальнію, я промахнулся, стрыляя въ тюленя, а какъ мы бы обраповались такой добычв!

«Туть, однако, много жизни, —писаль я въ своемъ дневникъ 20 іюня— маленькіе пингвины летають туть цёлыми стаями и даже показываются въ отверстіе палатки. Смотрёть на нихъ доставляеть
удовольствіе, но, къ сожальнію, они такъ малы, что не стоить тратить на нихъ выстрёловъ. Просто удивительно, какъ много появилось птиць съ тёхъ поръ какъ подулъ западный вътеръ. Внезапность появленія пингвиновъ замѣчательна, но что пользы въ этомъ?
Земли не видать, а дорога такъ отвратительна, какъ только возможно. Настоящей оттепели, котсрая бы уничтожала снѣгъ, однако, нѣтъ.
Вчера утромъ я прошелъ къ югу, чтобы посмотрѣть дорогу. Ледъ
на нѣкоторомъ разстояніи былъ хорошій и плоскій, но затѣмъ опять
начинались канавы. Надо прибъгнуть къ рѣшительнымъ средствамъ
и спустить каяки, хотя они и протекаютъ, и переправиться на

нихъ черезъ канавы. Съ этимъ ръшеніемъ я вернулся. Мы не могли позволить себъ настоящій завтракъ и поэтому съёли только по 50 грам. хлъба и столько же пеммикана, посль чего принялись исправлять насосы и приготовлять каяки къ плаванію. Въ моемъ каякъ надо было починить дыру, которой я раньше не замътилъ».

Послѣ скуднаго ужина (60 граммъ хлѣба и 30 граммъ масла на каждаго) мы залѣзли въ мѣшокъ, чтобъ проспать какъ можно дольше и провести такимъ образомъ время безъ пищи. Въ часъ мы встали и позавтракали нѣсколько обильнѣе рыбною мукой, но мы уже не можемъ ѣстъ до сыта. Мы радуемся мысли пустить въ ходъ новую тактику и уже не избѣгать канавъ, а, наоборотъ, разыскивать ихъ. Вѣроятно, чѣмъ дальше мы будемъ подвигаться къ югу, тѣмъ больше будетъ встрѣчаться канавъ и тѣмъ больше мы будемъ имѣть шансовъ что нибудь застрѣлить. Существованіе наше, однако, довольно таки печальное. Попытка наловить рыбы сѣтью потерпѣла полнѣйшую неудачу: я поймаль только одного птеропода (Clio borealis) и нѣсколько ракообразныхъ. Я не сплю пѣлыя ночи и все думаю о томъ, какъ бы выпутаться изъ всѣхъ этихъ затрудненій. Ну, да вѣдь найдется же какой нибудь выходъ въ концѣ конповъ!

Суббота, 22-го іюня. 91/, часовъ утра. Послів сытнаго завтрака изъ тюленьяго мяса, печени, жира и супа, я лежу и предаюсь пріятнымъ мечтамъ, жизнь снова кажется прекрасной. Какъ мало было нужно, чтобы все изменилось въ нашихъ глазахъ! Вчерашній день и всв последніе дни все казалось такъ мрачно и безналежно. Ледъ быль непроходимъ, дичи никакой не встрачалось, и вдругъ по близости нашихъ каяковъ появился тюлень, и Іогансенъ едва усивль всадить въ него пулю, прежде чемъ онъ скрылся. Пришлось, однако, запустить въ него гарпунъ, чтобы онъ не уплылъ. первый бородатый тюлень (Phoca barbata), встрыченный нами, и, благодаря ему, мы имвемъ теперь запасъ пищи и горючаго матеріала болве чемь на месяць. Намъ торопиться боле нечего, и мы можемъ теперь тшательные привести въ порядокъ свои сани и каяки и выждать по возможности дучшаго состоянія льда. За ужиномъ мы такъ же до сыта навлись, какъ и за завтракомъ. Будущее кажется намъ гораздо болье свытымъ и обезпеченнымъ, и никакія темныя тучи не заслоняють его болью.

Мы, однако, выступили въ четвергь безъ большихъ ожиданій. Дорога была обычная, и хотя на мягкомъ снъгу образовалась твердая кора, но положеніе отъ этого не улучшилось; сани зачастую връзывались въ нее и останавливались и ихъ нельзя было сдвинуть, пока мы не поднимали ихъ спереди, а при повороть они обыкновенно совсъмъ застрявали. Снъгъ былъ такой рыхлый, что даже лыжи проваливались. Кромъ того встръчались и канавы, которыя хотя и были проходимы, но часто заставляли насъ описывать ломаную линію. Мы ясно видъли, что такъ продолжать невозможно, и

что намъ оставалось только одно-бросить все, безъ чего мы можемъ обойтись, и оставить только безусловно необходимое, чтобы добраться до земли раньше, чёмъ будетъ съёденъ последній кусокъ. Мы осмотрыли весь багажъ, чтобы рышить, съ чымь можно разстаться. Аптечка, запасныя перекладины иля саней, запасныя лыжи и запасные толстые чулки, грязныя рубашки и палатка, безъ этого можно было обойтись, но, разставаясь со спальнымъ мёшкомъ, мы оба глубоко вздохнули. Кром'в того, нужно было позаботиться о нъкоторыхъ реформахъ въ снаряжени каяковъ. Твердо ръшившись произвести всё эти приготовленія уже на следующій день, мы отправились дальше. Скоро мы достигли большой полыные черезъ которую нужно было переправиться. Каяки были спушены на волу и соединены вмёстё посредствомъ лыжъ, пропущенныхъ черезъ ремни \*), образовавъ такимъ образомъ вполив надежную флотилю. Затьмъ мы нагрузили на нихъ сани съ поклажей. Мы были въ накоторомъ затруднени относительно того, какъ переправить собакъ, но онъ сами разръшили вопросъ, забравшись на каякъ, и удеглись въ сани, какъ будто это было для нихъ самое обыкновенное дъло. «Кайфась» возсёдаль впереди на моихъ саняхъ, а пве пругія собаки сзади. Въ то время, какъ мы возились съ каяками. на поверхности воды показался тюлень. Я счель за лучшее опнако. не стрыять въ него, пока у насъ не готовы каяки, уверенный, что тогна мы скорбе достанемъ его. Но тюлень больше не показывался. Эти тюдени точно заколдованные и какъ будто посланы, чтобы насъ задерживать. Въ этотъ день я уже раньше два раза видълъ тюленей, но напрасно старался подкараулить ихъ и три раза промахнулся: это скверно отзовется на нашихъ боевыхъ запасахъ. если такъ будетъ дальше. Я замътилъ, что прицъливаюсь слишкомъ высоко для такихъ небольшихъ разстояній, и поэтому пуля пролетаеть мимо. Въ первый разъ после долгаго времени мы снова плыли по голубымъ волнамъ. Наша флотилія должна представлять весьма странное зрълище, нагруженная санями, мъшками, оружіемъ и собаками-настоящій цыганскій таборъ, какъ сказаль Іогансенъ. Еслибъ насъ кто нибудь встретилъ тогда, то наверное очень бы затруднился, куда насъ причислить, и ужъ, конечно, не подумаль бы, что мы-полярные изследователи. Не легкая это работа грести межъ саней и лыжъ, далеко выступающихъ съ объихъ сторонъ каяковъ. Однако мы всетаки подвигались впередъ и почитали бы себя счастливыми, еслибы можно было такъ путешествовать весь день, вивсто того, чтобы гащить эти ужасныя сани по отвратительному льду. Наши канки никакъ нельзя назвать непроницаемыми, и намъ



<sup>\*)</sup> Эти ремни придѣланы къ каяку противъ гребца, чтобы онъ могъ пропускать въ нихъ весло, когда собирается стрѣлять и т. п.; такъ какъ допасти весла при этомъ лежатъ сбоку на водѣ, то онѣ много содѣйствуютъ удержанію судна въ равновѣсіи.

ивсколько разъ приходилось прибытать къ насосамъ, однако, им всетаки легко справлялись съ этимъ и поэтому желали, чтобъ намъ встрвчалось побольше открытой воды на пути. Наконецъ, мы достигли другой стороны полыные, и я вскочиль на край льдины. чтобъ вытащить каяки, какъ вдругь услышаль вблизи громкій всплескъ воды. Это быль тюлень, соскользнувшій въ воду. Вследь затемь я услышаль всплескъ съ другой стороны, и вь третій разъ надъ поверхностью воды появилась громадная голова, съ пыхтвніемъ поворачивавшаяся въ разныя стороны и скрывшаяся подъ льдомъ раньше, чемъ мы успеди схватить ружья. Это быль большой бородатый тюлень. Мы были увтрены, что онъ исчезъ совствить но едва я взядся за сани, чтобы втащить ихъ, какъ голова тюленя снова показалась у каяковъ. Я поискаль глазами ружье, но оно оказалось на каякъ, и я не могь достать его. - Скоръе берите ружье, Іогансень, и стреляйте. Живес, живес! - крикнуль я, и въ тоть же моменть раздался выстрель Изь головы тюленя брызнула кровь. Я бросиль сани и въ одинъ мигъ швырнулъ гарпунъ въ тюленя, лежащаго на поверхности воды. Опасаясь, что тонкая веревка не выдержить, если тюлень начнеть двигаться, я выхватиль ножь и всадилъ его въ горло тюленю. Вода на большое разстояніе окрасилась кровью, о чемъ я очень пожальль: такимъ образомъ пропадало хорошее кушанье, но изменить туть ничего было нельзя.

Пока я возился съ тюленемъ, сани, наполовину уже вытащенныя, снова сползли въ воду, и каяки вивств съ Іогансеномъ и собаками уплыли. Онъ пробовалъ было втянуть сани обратно, но тщетно, и они такъ и остались лежать однамъ концомъ въ воде, другимъ на каякъ. Сани привели въ разстройство всю флотилію, и каякъ Іогансена такъ накренило, что онъ одною стороною совствиъ легь на воду; притомъ же онъ сильно пропускаль воду, которая съ опасною быстротой повышалась внутри его. Нашъ кухонный аппаратъ свалился въ воду со всемъ своимъ драгоценымъ содержимымъ. Лыжи также свалились и плавали возлѣ, а наша флотилія все больше и больше погружалась, между тымь какъ я стояль и держаль драгоцинную добыту Все вмисть представляло картину полифишаго замишательства. Мий не оставалось другого выбора, какъ бросить тюленя и вытащить каякъ, прежде чвиъ овъ потонеть. Это было не легко, - наполненный водою каякъ быль тяжель, но тащить тюленя было еще трудне, и мы провозились не мало прежде чемъ вытащили огромное животное на ледъ. Отъ радости мы принялись пласать вскругь тюленя, совершенно не думая ни о каякъ, наполненномъ водой, ни о промоченныхъ насквозь вешахъ. У насъ теперь было пропитание и горючий матеріалъ. Затымь пришлось заняться просушкою вещей и, главное, боевыхъ приласовъ, но, къ нашему счастью патроны оказались довольно непроницаемыми для воды и п этому не очень пострадали. Хуже было съ порохомъ, такъ какъ жестянка, въ которой онъ находился, надолнилась водой. Остальное было не такъ важно, котя, конечно, было мало утвшительнаго въ томъ, что нашъ хлвбъ оказался совершенно размокшимъ въ соленой водь. Мы нашли мъсто для стоянки по близости, разбили палатку и, быстро разръзавъ на куски нашу добычу, перемъстили ее въ безопасное мъсто. Могу сказать, что врядь им когда нибудь находились на плавучемъ льду болье довольные люди, чемъ были мы въ это утро, когда сидели въ своемъ мъшкъ и насыщались тюленьимъ мясомъ, жиромъ и супомъ, сколько только могли вивстить наши желудки. Мы оба находили, что никогла еще не вли такъ вкусно. Наввшись до сыта, мы заявали поглубже въ мешокъ и заснули сномъ праведниковъ, въ сознаніи, что избавились оть всяких заботь въ ближайшемъ булушемъ. – Я полагалъ, что самое лучше будеть остаться тамъ, гдъ мы находились, питаться нашей добычей, не трогая запасовь, и ждать, пока ледъ разойдется больше, или же дорога исправится. Еслибы мы теперь пошли дальше, пришлось бы бросить большую часть нашей добычи, а при такихъ обстоятельствахъ это было бы безуміемъ.

Воскресенье, 23 іюня. Сегодня Ивановъ день и притомъ воскресенье. Какъ радуются сегодня школьники, какія веседыя толцы народа тамъ въ Норвегіи устремятся сегодня въ льса и подины... а мы сидимъ вдесь на плавучемъ льду, варимъ и жарилъ тюленье мясо, по отвалу насышаемыя тюленьимъ жир мъ и не знаемъ, когла такая жизнь кончится. Быть можеть, намъ придется перезимовать здесь. Всего меньше могь я думать, что мы будемъ здесь теперы! Но всетаки очень пріятно, посл'в того какъ мы довели свои порціи до минимума, имъть возможность снова набдаться до сыта. Тюденье мясо кажется намъ все болье и болье вкуснымъ, и я нахожу, что жиръ, какъ сырой, такъ и жареный, легко можетъ заменить масло. Мы вли вчера на завтракъ жаркое и супъ съ сырымъ жиромъ. Къ объду я поджарилъ куски тюленьяго мяса, лучше когорыхъ намъ не подали бы, п. жалуй, даже въ Грандъ-отелъ, и только не хватало кружки пива. На ужинъ я приготовилъ блины изъ тюленьей крови, изжаренные въ жиру вмъсто масла. Они оказались превосходными: Іогансенъ объявиль, что они первый сорть. Но жарить въ палаткъ, пользуясь для этого ворванью - весьма сомнительное удовольствіе. Если сама лампа не дымить, то дымить ворвань и несчастисму повару разъедаеть глаза, такъ что у вего слезы льются градомъ. Но могло быть даже хуже. Горвака, сделанная мною изъ накладного серебра, однажды нагрълась до того, когда я пекъ блины, что ворвань и куски жира вспыхнули. Пламя поднялось высоко. Я пробоваль было затушить его, но оно разгоралось все сильне. Самое лучшее было бы вытащить дампу изъ палатки, но времени не было. Палатка наполнилась удушливымъ дымомъ, мив пришла несчастная мысль схватить горсть снага и бросить на горавшую ворвань. Спыть зашиныть и затрещаль, горящее масло разбрыз-

галось по всёмъ направленіямъ, и отъ лампы поднялось цёлое море пламени, которое наполнило палатку и сожгло все, что находилось по близости. Залыхаясь оть дыма, им бросились къ выхолному отверстію и, обрывая застежки, выскочили, слоия голову, радуясь, что не поплатились жизнью. Во время взрыва дампа погасла, но когла мы потомъ осмотръли палатку, то нашли, какъ разъ въ томъ месте, где стояла сковородка, большую выжженную лыру въ шелковой ствикв палатки. Пришлось употребить одина изв нашихъ парусовъ для починки этой дыры. Мы опять залезли въ палатку. позправляя себя съ темъ, что такъ легко отделались, и съ величайшими усиліями снова зажгли лампу, такъ что я могь спечь последній блинъ. Мы весело съёли его съ сахаромъ и объявили, что лучшаго кушанья никогла не бдали; мы, впрочемъ, имъли основаніе быть въ хорошемъ настроеніи въ этоть день, такъ какъ вычисленія показали, что мы находимся на 82° 4,3' свв. ш. и 57° 48' в. л. мы, значить, подвинущись къ югу почти на 141, не смотря на югозапалные ветры: это въ высшей степени неоживанное и пріятное открытіе.

Среда. 26 іюня. День 24 іюня мы, конечно, отпраздновали очень торжественно. Во первыхъ, въ этотъ день исполнилось два гола со времени нашего отъезда; во вторыхъ, прошло сто дней (въ сущности было двумя днями больше) съ техъ поръ, какъ мы покинули Fram: въ третьихъ, это былъ Ивановъ день. Разумбется, празднованіе заключалось въ томъ, что мы мечтали о лучшихъ временахъ. разсматривали наши карты, обсуждали дальнейшіе планы и прочли все, что нашлось у насъ, т. е. корабельный журналь и навигапіонныя таблицы. Іогансенъ совершиль прогулку вдоль канавы н промахнудся, стрёдяя въ тюденя. Загёмъ, доводьно поздно ночью. мы принялись за ужинъ, состоявшій изъ превосходныхъ кровяныхъ блиновъ съ сахаромъ. Печеніе блиновъ на нашей горалка длилось полго, и поэтому мы събдали каждый испеченный блинъ, какъ только онъ быль готовъ, чтобы онъ не успель простыть, и длинная пауза между двумя блинами содвиствовала возбужденію нашего аппетита. Затемъ мы сварили бруснику, которая также показалась намъ очень вкусной, не смотря на то, что ее подмочило соленой водой. Послъ такой ведикольнной транезы мы залегли въ мышокъ и удеглись спать въ восемь утра.

Я всталь въ полдень, чтобы произвести измъренія. Погода была великольпная, какой давно не бывало. Я зальзъ на холмъ, дожидаясь, пока солнце достигнеть высшей точки на небъ, и, гръясь въ его лучахъ, смотръль на ледяную равнину; снъгъ, покрывающій ее, сверкаль и блестьль, такъ же какъ и полынья, находившаяся передомною, спокойная, точно гориое озеро, и отражавшая въ своихъ прозрачныхъ водахъ свои ледяные берега. Было такъ тихо, тихо, солнце жгло, и я мечталь о родинъ... Прежде чъмъ вернуться въ палатку, я пошель набрать немного воды, чтобы сварить супъ на

завтракъ. Въ этотъ самый моментъ я увидалъ у края льдины тюленя и побъжалъ за ружьемъ и каякомъ, но, спустивъ его наводу, убъдился, что отъ лежанія на солнцѣ онъ сталъ протекать, какъ рішето, и меѣ пришлось скорѣе грести назадъ, чтобы не потонуть.

Пока я выкачиваль каякъ, тюлень снова вынырнулъ, и на этотъ разъ я сдёлалъ удачный выстрёль: животное осталось лежать на водъ. Въ одну минуту я спустилъ на воду свое протекающее судно и всадиль въ тюленя гарпунъ. Пока я тащиль тюленя за собою на берегъ, каякъ мой наполнился водою, и я совсемъ промокъ. Дотащивъ тюленя до палатки, я вскрылъ его, собравъ всю кровь, какую только могъ, и разръзалъ мясо на куски. Затъмъ я влъзъвъ палатку, надель сухіе панталоны и снова залёзь въ мешокъ, оставивъ сущиться свое платье на солнцъ. Теперь уже нетрудно согръться въ палаткъ. Вчера вечеромъ было такъ жарко, что мы не могли спать, хотя и не залъзали въ мъшокъ. Вернувшись съ тюленемъ къ палаткъ, я замътилъ, что въ томъ мъстъ, гдъ изъ нея выпаль колышекъ, торчить голая нога Іогансена, который такъ крѣпко спаль, что не замѣчаль ничего. Съввъ по маленькому кусочку шоколаду, въ ознаменование моей удачной охоты, и проглядъвъ еще разъ мои вычисленія, мы снова расположились на отдыхъ. Очень странно, что мы, судя по измеренной широтв, находимся все на томъ же мъсть и не двигались къ югу, не смотря на съверный вътеръ Ужъ не прикръпленъ ли этотъ ледъ къ землъ? Во всякомъ случаћ, мы не должны быть далеко отъ нея.

Четвергь, 27-го іюня. Все та же однообразная жизнь, тоть же съверный вътерь, та же погода и тъ же размышленія о будущемы Вчера была буря; сильный съверный вътерь сопровождался твердымь, зернистымь снъгомь, ударявшимь въ палатку съ такимъ шумомь, что можно было принять его за настоящій дождь. Снъгь тотчасъ же таяль на стънкахъ палатки, и вода сбъгала внизъ. Внутри палатки всетаки уютно. Что намъ за дъло до вътра, — мы нежимъ въ нашемъ тепломъ мъшкъ, слушаемъ, какъ хлопаютъ стънки палатки, и воображаемъ, что мы быстро уносимся на западъ, хотя, быть можетъ, на самомъ дълъ мы и не движемся съ мъста. Но если этоть вътеръ насъ не погонитъ, то, значитъ, недъ прикръпленъ къ землъ, и мы находимся отъ нея недалеко. Я надъюсь, что, пока мы туть находимся, насъ сотнесеть въ проливъмежду землею Франца Іосифа и Шпицбергеномъ. Погода была такая холодная и вътренная, что работать на открытомъ воздухъ было нельзя. Ну да намъ, къ сожалъню, спѣшить некуда.

Въ последнее (время въ канавахъ произошли большія перемены; отъ полыны, которую мы переплывали, почти ничего не осталось, и со всёхъ сторонъ происходилъ напоръ. Я надёюсь, что изломанный въ куски ледъ скоре разойдется, когда придетъ время; однако, это случится не раньше конца іюля, а до тёхъ поръ мы м 11: отдель 1. должны запастись терпиніемъ. Вчера мы разризали часть тюленьяго мяса на тонкіе куски и повисили для просушки. Намъ нужно увеличить свои дорожные запасы и приготовить пеммиканъ или сушеное мясо. Іогансенъ нашелъ вчера по близости лужу присной воды, что было очень пріятно, такъ какъ не нужно растапливать ледъ. Это перван хорошая вода для приготовленія кушанья, найденная нами. Если тюленей будетъ мало, и они будутъ ридко покавываться, то у насъ есть птицы. Вчера дви чайки обнаружили такую дерзость, что усились на тюленьей шкури у палатки и принялись клевать жиръ. Мы два раза ихъ отгоняли, но они снова возвращались. «Когда у насъ выйдетъ мясо, —мы значнемъ ловить птипъ.

🛚 Такимъ образомъ день проходиль за днемъ, и мы все ждали, пока растаеть снъгь, и занимались приготовленіями къ дальнъйшему путешествію. Эта жизнь напомнила мні эскимосовъ, которые перевхали фіордъ, чтобы собрать свио. Когда они прибыли къ назначенному мъсту, то увидъли, что трава еще мала. Тогда они расположились туть же и стали ждать, пока трава вырастеть настолько, чтобы ее можно было косить. Но ждать, пока условія измінятся, приходится долго. Я писаль 29-го іюня: «Температура все еще не хочеть подниматься настолько, чтобы повліять на сивгь. Мы всячески стараемся убить время въ разговорахъ о томъ, какъ хорошо будегь, когда мы вернемся домой, и какъ мы тогда демъ наслаждаться жизнью. Мы обсуждаемъ, какъ долго еще намъ нужно ждать этого, но иной разъ заводимъ беседу о томъ, какъ мы устроимъ свою зимовку на Шпицбергенв, если намъ не придется вернуться домой въ этомъ году. Но въ худшемъ случай намъ прилется зазимовать злесь».

Воскресенье, 30-е іюня. Итакъ, наступаль последній день месяца, а мы все еще на одномъ месте, где находились въ начале мъсяца. Дорога не стала дучше: но погода сегодня превосходная. такъ тихо, что мы лежимъ совсемъ спокойно въ палатке и потеемъ. Черезъ открытыя двери мы смотримъ на ледъ, освъщенный солицемъ, дучи котораго пронизывають бълыя перистыя облака. Всюду парствуеть воскресная тишина, лишь слабый ветерокъ дуеть съюго-востока. О какъ хорошо сегодня дома; все въ цвету. фіордъ сверкаеть на солнцв! Быть можеть ты сидишь тамъ, на вершинъ мыса, и держишь Лифъ на рукахъ или быть можеть ты катаешься съ нею на лодкъ? Мои взоры блуждають по льду, сквозь открытую дверь, и я вспоминаю, что еще много льдинь отделяють меня оть того времени, когда я снова все это увижу. Мы сидимъ туть на дальнемъ съверъ, черные отъ копоти, и мъщаемъ похлебку въ котив. Насъ со всвхъ сторонъ окружаеть ледъ, только лель. сверкающій своею білизной и чистотой, которой намъ такъ не хватаеть самимъ. Ахъ, все туть слишкомъ бело! Глаза [напрасно устремляются вдаль, отыскивая хотя бы малейшую черную точку на далекомъ горизонтъ, чтобы отдохнуть на ней. Мы уже два мъсяца ждемъ этого. Сегодия какъ будто всъ птицы снова пропали, и даже пингвиновъ не видать. Мы ихъ видъли до вчерашняго дня и слышали, что онъ улетаютъ на съверъ и на югъ. Въроятно, они удалились, потому что теперь въ этихъ мъстахъ мало воды. Еслибъ мы могли также легко передвигаться, какъ птицы!

Среда, 3-го іюля. Зачёмъ писать? Что могу я повёрить этимъ листкамь? Ничего, кромв всепоглощающаго страстнаго желанія быть дома и уйти отъ этого однообразія! Всё дни совершенно одинаковы, за исключениемъ только того, что въ последние два дня дулъ вожный ветерь и мы плывемь къ северу. Вчерашнее измерение указываеть, что насъ отнесло назадъ до 82°8,4° свв. ш., долгота же осталась безъ измененій. Вчера, такъ же какъ и позавчера, у насъ быль настоящій солнечный день, а это большая ръдкость. Горизонть съ южной стороны быль совсимь свитый, чего давно уже не бывало, но мы напрасно высматривали землю. Я этого не постигаю. Вчера шелъ снъгъ. Палатка такъ протекала, что мънокъ быль совсёмь мокрый. Этоть постоянный снёгь, низачто не желающій превратиться въ дождь, просто можеть довести до отчаннія; свёжій выпавшій снёгь обыкновенно ложится толстымъ слоемъ сверху и задерживаеть таяніе. Вітеръ снова образоваль нісколько канавъ во льду, и опять появились птицы. Вчера мы видели несколько пингвиновъ; въроятно, они прилетели съ юга, отъ земли.

Суббота, 6 іюля. +1° С .Дождь. Наконецъ, послѣ двухъ недѣль мы дождались такой погоды, на которую давно разсчитывали. Всю ночь и весь день шелъ настоящій, славный дождь. Можетъ теперь наконецъ растаетъ этотъ вѣчный снѣгъ, онъ сталъ теперь мягокъ и рыхлъ какъ пѣна. Еслибы только дождь продержался цѣлую недѣлю! Но мы и оглянуться не успѣли, какъ уже снова подулъ холодный вѣтеръ со снѣгомъ, образуется опять кора, и мы снова должны ждать. Я слишкомъ привыкъ къ разочарованіямъ, чтобы вѣрить чему нибудь. Это такая школа терпѣнія. Однако дождь привелъ насъ въ хорошее настроеніе.

Дни тянутся медленно. Мы попеременно работаемъ то надъ приделываниемъ деревянныхъ рукоятокъ къ каякамъ, то надъ окраскою нашихъ каяковъ, чтобы сделать ихъ непромокаемыми. Окраска каяковъ, однако, стоитъ мнё большого труда. Въ течение многихъ дней я занимался сжиганиемъ костей, такъ что все это место пропахло точно костяной заводъ; затемъ пришлось ихъ толочь или растирать, что также было нелегко. Полученный такимъ образомъ порошокъ я смешалъ съ ворванью, но эта краска оказалась никуда негодной. Мнё пришлось прибёгнуть къ смешиванию этого порошка съ сажей и прибавлять побольше масла, такъ что теперь, въ своихъ попыткахъ добыть побольше сажи, я прокоптилъ все наше помещение. Но, не смотря на всё мои старания, мнё удается собрать лишь небольшую горсточку сажи, хотя дымъ вздымается

Digitized by Google

такъ высоко, что его должно быть видно на Шпицбергенъ. Да, трудненько приходится, когда по близости нътъ лавки. Чего бы я не далъ за маленькое ведерко самой обыкновенной черной масляной краски! Но въ концъ концовъ мы найдемъ всетаки средство выпутаться изъ этихъ затрудненій, но зато сами превратимся въ совершенныхъ трубочистовъ.

Въ среду вечеромъ мы убили «Харена». Бѣдное животное! Онъ уже никуда не годился въ послѣднее время, но, вѣроятно, Іогансену было трудно съ нимъ разстаться. Онъ съ грустью смотрѣлъ на мертвую собаку, душа которой отправилась, быть можетъ, туда, гдѣ нѣтъ ни ледяныхъ равнинъ, ни хребтовъ, ни канавъ. Теперь у насъ остались только двѣ собаки, «Суггенъ» и «Кайфасъ», которыхъ мы постараемся сохранить какъ можно дольше и извлечь изъ нихъ возможную пользу.

Третьяго дня мы вдругь открыли на востокъ черный холмъ. Мы разсмотрели его въ подзорную трубу. Онъ выглядывалъ совершенно какъ черная скала, выступающая изъ снъга и превосходящая своей величиной всь сосынія вершины. Я разглядываль окрестности съ вершины сосъдняго ходма, но никакъ не могь решить. что это такое. Мий кажется совершенно невироятными, чтобы это быль островъ, такъ какъ онъ остается все въ томъ же разстояния отъ насъ, хотя насъ, бевъ сомивнія, увлекаетъ теченіемъ. Мы вчера видъли это возвышение и видимъ его сегодня въ томъ же направлении, но не можемъ замътить никакого напора или пвиженія во льду. Я считаю наиболье выроятнымь, что это Айсбергь. Какъ только проясняется горизонтъ, то одинъ изъ насъ направляется на сторожевую башню, — ближайшій въ нашей палаткъ холиъ-высматриваеть вемлю, то въ подворную трубу, то безъ нея; но ни разу еще не удалось намъ увидеть что нибудь, кромъ того же самаго обнаженнаго горизонта. Я ежедневно обхожу окрестности, чтобы посмотрёть, не растаяль ли снегь, но, повидимому, онъ не убываеть, и по временамъ меня начинають разбирать сомивнія, исчезнеть ли онь вообще въ теченіе этого лета. Если онь не исчезнетъ, то надежды наши болъе чъмъ плохи. Самое лучшее, на что мы могли бы тогда надъяться-это зимовка гдв нибудь на землъ Франца-Іосифа. Но теперь гошель дождь и обливаеть ствны палатки, капан оттуда на ледъ. Снова проснулась надежда, и мы мечтаемъ о томъ, какъ пріятно будеть провести осень и зиму на родинъ.

Среда, 10-го іюля. Удивительно, что теперь, какъ разъ тогда, когда мив есть что разсказать, мив совсемъ не хочется писать. Мив все представляется безразличнымъ. Но что же я хотвлъ сказать? Да, то, что мы вчера сдълали прекрасную подстилку изъ медвъжьяго мъха для своего спальнаго мъшка и проспали цълый день, сами того не замъчая. Я полагалъ, что проснулся въ шесть утра, но когда я вышелъ изъ палатки, то положение солица мив показалось

нѣсколько страннымъ; я задумался было надъ этимъ, но потомъ рѣшилъ, что было шесть часовъ вечера, а не угра, и мы, слѣдовательно, проспали цѣлыхъ 22 часа. Мы мало спали въ послѣднее время, такъ какъ намъ было очень неудобно лежать на лыжахъ, которыя мы подложили подъ нашъ мѣшокъ, чтобы защитить его отъ лужъ. Кой-какіе клочки мѣха, уцѣлѣвшіе еще на нижней сторонѣ мѣшка, служили плохою защитою отъ острыхъ краевъ лыжъ.

Благодътельный дождь продолжался въ субботу цълый день и удалиль большую часть снёга, чему мы, конечно, очень обрадовались. Чтобы отпраздновать хорошую погоду, мы решили выпить за ужиномъ шоколаду, а то последнее время мы питались только нашею добычей. Мы приготовили шоколадъ и педали къ нему куски сырого тюленьяго жира, что было очень вкусно. Но меня постигла большая непріятность. Мы такъ радовались предстоящему ръдкому угощенію, а между тімъ я какъ-то ухитрился сділать неловкое движение и опрокинулъ весь сосудъ съ драгоценнымъ содержимымъ на ледь. Пока я ждаль, когда будеть готова вторая порція, варившаяся на ламив съ ворванью, снаружи вдругъ раздался лай «Кайфаса». Я ни минуты не сомнъвался, что онъ увидълъ какого нибудь звіря и поэтому хотіль скоріве отправиться на ледяной холиъ, чтобы осмотреть окрестности, но каково же было мое удивленіе, когда, высунувъ голову изъ палатки, я увидель медведя, который прямо направлялся къ собакамъ. Я бросился къ ружью, медвадь между тамъ остановился въ удивлении и смотраль на меня. Я всадиль въ него пулю и думаль, что уложу его на мъстъ, но онъ только пошатнулся, а затемъ повернулся и побежалъ; и прежде чёмъ я успёль вытащить второй патронъ изъ моего кармана, наполненнаго всякою всячиною, онъ уже исчезъ за холмами. Я отправился за нимъ въ догонку вмёсте съ Іогансеномъ и, отойдя недалеко, мы увидъли еще двъ головы, принадлежавшія двумъ медвъженкамъ, которые стали на заднія дапы и смотрели на свою мать, а она шла къ нимъ, пошатываясь и оставляя за собою кровавый сладь. Затымь они всь втроемь бросились быжать черезь канаву, и началась бъщеная погоня черезъ равнины, холмы, канавы и всевозможныя препятствія. Воспламенившаяся страсть къ охоть дъйствуетъ удивительно, и тамъ, гдъ въ другое время, казалось, было бы очень трудно подвигаться впередъ и, гдв, быть можеть, не разъ остановился бы въ нервшительности передъ канавой, теперь, охваченный охотничьимъ пыломъ, не обращаешь вниманія ни на какія препятствія. Медв'єдица была тяжело ранена и волочила лъвую ногу, но подвигалась всетаки настолько скоро, что мив трудно было следовать за ней. Медвежата въ тревоге бежали возив нея, забъгая по временамъ впередъ, какъ будто побуждая ее идти скорће; они, очевидно, не понимали, что съ нею. Я нъсколько разъ приближался къ ней на разстояніе выстріла, но не хотіль етрълять, пока не быль увърень въ томъ, что уложу ее сразу, такъ какъ у меня оставалось только три патрона, по одному на каждаго звъря. Наконецъ, медвъдица повернулась ко мит бокомъ, и тогда мой выстръль уложиль ее. Медвъжата бросились къ ней и начали толкать ее и бъгать кругомъ. Я зарядилъ ружье и выстрълиль въ одного изъ нихъ. Онъ упалъ съ глухимъ ревомъ возлъ своей матери, умирающей въ лужт крови. Другой медвъжонокъ бросился къ нему, точно желая ему помочь, но только съ грустью посмотрълъ на него. Когда я подошелъ къ нему, то медвъжонокъ равнодушно отвернулъ голову. Что ему было до меня? Все, что ему было дорого на свътъ, было уничтожено, и онъ не зналъ, куда ему идти и поэтому не двигался съ мъста. Я прямо подошелъ къ нему, и съ пулею въ груди онъ упалъ мертвый рядомъ съ матерью.

Вскор'в подошель Іогансень, задержанный на пути канавой. Мы выпотрошили животныхъ и затемъ вернулись въ палатку, чтобы привести сани и собакъ. Наша вторая порція шоколада показалась намъ особенно вкусна после такого перерыва. Содравъ шкуры съ двухъ медвъдей и разръзавъ ихъ тъла на куски, мы сложили ихъ въ кучу и прикрыли шкурой для защиты отъ часкъ, третьяго же медвъдя увезли съ собой. На другой день мы перевезли и остальныхъ; теперь у насъ такъ много мяса, что даже больше, чёмъ намъ будеть нужно. Впрочемъ, очень хорошо, что мы можемъ теперь кормить собакъ мясомъ до сыта, онв въ этомъ очень нуждаются. «Суггенъ», бъдняга, очень плохъ и врядъ ли въ состояніи будеть работать. Онъ не могь идти съ нами, когда мы отправились за медведями, намъ пришлось посадить его на сани. Но онъ страшно вылъ, находя, ввроятно, ниже своего достоинства такой способъ передвиженія, такъ что Іогансенъ долженъ быль отнести его назадъ. У собакъ, повидимому, делается параличъ заднихъ ногъ; онъ падають и поднимаются съ большимъ трудомъ. Такъ было решительно со всеми, и только Кайфасъ по прежнему свъжъ и бодръ.

Медвежата оказались очень большими. Я не могь себе представить, чтобы они родились въ этомъ году, но у медведицы еще было молоко, и, конечно, трудно было допустить, чтобы медвежата сосали полтора года. Тё медвежата, которыхъ мы убили 4-го ноября прошлаго года на Fram, были гораздо меньше. Повидимому, у бълыхъ медведей детеныши рождаются въ разныя времена года. Въ желудке медвежатъ мы нашли куски тюленьей шкуры.

Понедъльникъ, 15-го іюля. Въ то время, какъ змы работали надъ каяками, мимо насъ пролетьла розовая чайка. Въ четвергь я увидыть вторую такую же чайку, съ кольцомъ изъ черныхъ перьевъ вокругь шеи. Чайка летьла съ съверо-востока на юго-западъ.

Среда, 17-го іюля. Наконецъ, мы снова можемъ пуститься въ путь и серьезно думать о возвращеніи на родину. Сніть достаточно раставль, такъ что я наділось, что намъ довольно легко

булеть полвигаться домой. Мы очень спешимъ со своими приготовленіями. Каяки у нась уже выкрашены сажей съ ворванью и сухой толченой пастельной краской, смещанной съ ворванью, насколько только удалось смёшать эти различные ингредіенты. Теперь мы употребляемъ въ двло смесь изъ стеарина, дегтя и смолы. Мы еще пересмотримъ вов наши запасы и бросимъ все, что ие абсолютно необходимо. Мы должны распрошаться также и съ нашимъ спадьнымъ мешкомъ и палаткой. \*). Дни удобствъ для насъ прошли, и намъ придется оставаться подъ открытымъ небомъ, пока насъ не забереть какое нибудь китоловное судно. Между твиъ мы продолжаемъ оставаться здёсь, въ «лагерё томленія», какъ мы назвали это мъсто, а время шло. Мы ти за завтракомъ, объдомъ и ужиномъ медвъжье мясо, и оно намъ нисколько не надобло; мы даже нашли, что грудинка молодого медвёдя очень тонкое кушанье. Удивительно, что такая исключительно мясная и жирная пища не причинила намъ никакого разстройства, и мы совсемъ не ощущали потребности въ мучной пишъ, хотя, пожалуй, большой кусокъ пирога доставиль бы намъ высшее блаженство. По временамъ мы наслаждаемся грогомъ изъ лимоннаго сока, кровяными блинами или пареной брусникой и мечтаемъ о томъ, какъ булеть хорошо, когда мы вернемся домой и опять будемъ насдаждаться всёми предестями цивилизаціи. Счастливое нев'ядініе! Выть можеть, намъ придется пережить еще не мало тяжелыхъ дней и перенести тяжелыхъ испытаній, прежде чемъ мы вернемся домой. Неть, я хочу надеяться на лучшее! У насъ еще впереди два летнихъ месяца, и многое еще можеть произойти.

Пятница, 19-го іюля. Сегодня утромъ пролетьли двъ чайки съ съверо-востока. Онъ летьли такъ низко надъ моею головой, что я прекрасно могъ разглядьть розовую окраску груди. Вчера еще пролетьла одна чайка. Удивительно, какъ ихъ тугъ много. Гдъ же мы находимся?

Вторникъ, 23-го іюля. Вчера утромъ мы покинули, наконецъ, «лагерь томленія» и теперь находимся въ дорогѣ. Мы работали дни и ночи, чтобы имѣть возможность выйти. Мы сначала думали, что выступимъ 19-го, потомъ 20-го, затьмъ 21-го, но постоянно насъчто нибудь задерживало. Надо было высушить хлѣбъ, подмоченный соленой водой, а на это требовалось время; потомъ нужно было заштопать чулки, хорошенько осмотрѣть каяки и т. д. Мы рѣшили отправиться въ свое послѣднее путешествіе такъ, чтобы все было въ порядкѣ. Такъ и было сдѣлано, и все шло хорошо. Двигаться впередъ оказывалось легче, чѣмъ мы разсчитывали, хотя ледъ еще не совсѣмъ гладкій. Сани тащить легче послѣ того, какъ мы оставили все, безъ чего могли обойтись. Снѣгъ сильно стаялъ, и въ концѣ пути мы даже могли двигаться безъ лыжъ, и, разумѣется,



<sup>\*)</sup> Мы, однаво, потомъ решили взять ее съ собою.

безъ нихъ легче переправляться черезъ разныя неровности и хребты. Іогансенъ совершиль фокусъ, переправившись черезъ канаву на своемъ каякъ; онъ посадилъ «Суггенъ» на носовую часть каяка, а самъ сталъ на колѣни на кормовой части, чтобы поддерживать каякъ въ равновѣсіи. Я тоже попробовалъ сдѣдать это, но нашелъ свой каякъ слишкомъ валкимъ и предпочелъ перетащить его черезъ канаву, осторожно перескакивая со льдины на льдину.

Мы теперь вездё находимъ воду для питья. Питаемся мы своими прежними запасами, но удивительно, что ни мий, ни Іогансену эта пища не кажется вкусной, хотя можно было бы ожидать какъ разъ обратнаго, послё того какъ мы цёлый мёсяцъ ёли только одно мясо. Хорошо, что мы опять въ дороге, и самое пріятное, что сани наши не тяжелы. Мы, однако, много оставили въ «лагере томленія». Кромі изряднаго количества мяса и жира, мы оставили тамъ три прекрасныя медвёжьи шкуры. Тамъ и нашъ пріятель спальный мёшокъ покоится на медвёжьихъ шкурахъ. Мы оставили еще множество вещей, которыя валяются тамъ въ хаотическомъ безпорядкі, но зато мы взяли съ собою мішокъ съ сушеннымъ медвіжьимъ и тюленьимъ мясомъ и полную сковородку жира. Мы основательно избавились отъ всего лишняго.

(Окончаніе слодуеть).

## Къ дворянскому вопросу.

Въ ноябре месяце, по газотнымъ сведеніямъ, возобновляются ванятія особой коммиссіи, на которую воздожено всестороннее выасненіе современных нужив поместнаго дворянства и выработка мфропріятій для удовлетворенія этихъ нуждъ. Коммиссія образована такъ нелавно, что пока еще не можетъ быть и речи о какихълибо результатахъ ся трудовъ, темъ более, что въ течение всего дъта она не засъдала. Затъмъ и по свойству дъла, порученнаго коммиссін, нельзя предвидіть скораго его завершенія. Какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, ей пришлось начать съ собиранія матеріадовъ, которыхъ не оказадось въ наличности. За ними коммиссія обратилась въ мъстнымъ учрежденіямъ и только въ концу осени надвется получить изъ губерній затребованныя свёденія. Если последнія н будуть доставлены въ Петербургъ къ назначенному сроку, что не всегда удается сделать, то всетаки врядъ-ли подготовительныя работы можно будеть считать оконченными. Трудно предположить, чтобы коммиссія удовлетворилась темъ запасомъ данныхъ, который теперь находится въ распоряжении представителей дворянства и мъстныхъ властей. Вфроятиве, что еще не разъ и не два коммиссія вынуждена будетъ просить дополнительныхъ свъдъній, и прежде, чъмъ наберется достаточный матеріаль для ріменія первой изь ея вадачь-для всесторовняго выясненія дворянскихь нуждъ-пройдеть немало времень. Въ самомъ дълъ, обращаясь за свъдъніями въ провинцію, коминссія желаеть получить, конечно, не жалобы на трудное время, изложенныя съ большимъ или меньшимъ красноречіемъ, а фактическія указанія и цифры, освёщающія различныя стороны дворянскаго вопроса. Содержаніе циркуляра, разосланнаго коммиссіей по губерніямъ, не оглашено въ печати, но, не боясь ошибиться, можно сказать, что она нуждается въ подробныхъ сведеніяхъ какъ объ общей численности пворянъ-землевдальлиевъ по губерніямъ и увздамъ, такъ и о группировкв дворянскихъ владвній по размърамъ, о задолженности въ банки и въ частныя руки, о хозяйственномъ положеніи дворянскихъ иміній и т. п. На всі эти вопросы, если не довольствоваться заведомо устарёлыми или гадательными цифрами, местная администрація и представители дворянства могутъ отвётить только послё предварительнаго обслёдованія; № 11. Отдѣлъ II.

ибо до настоящаго времени, какъ ни много говорилось о дворянскомъ оскудении и прочихъ дворянскихъ невзгодахъ, такихъ сведений собрано не было. Весьма въроятно, что коммиссія пожелаеть обстоятельно ознакомиться съ современиымъ положениемъ дворянства и въ другихъ отношеніяхъ. Можно предвидьть, что вниманіе коммиссіи привлекуть такіе вопросы, какъ участіе дворянства въ містномъ общественномъ управленіи, государственная служба дворянъ въ провинціи и столичных у учрежденіях з, образованіе и пр. и пр. Поэтому, если теперь затребованныя сведенія касаются немногихъ предметовъ, то въ будущемъ придется, темъ или инымъ способомъ, вначительно пополнить матеріалы коммиссіи. Во всякомъ случай, нужно время и для провинціальных учрежденій, чтобы собрать надлежашія свёдёнія, и для особой коминссіи, чтобы разобраться въ фактическомъ матеріаль, имьющемъ поступить въ нее. Словомъ, какихъ либо результатовъ отъ даятельности коммиссіи еще долго ждать. Къ цъли, которая ей поставлена, ведетъ длинный путь подробнаго изсивдованія и изученія, но это путь единственно возможный, если желать действительно всесторонняго выясненія вопроса и не квататься за готовыя решенія, услужливо и теперь уже предлагаемыя разными «свёдущими» въ дворянскомъ вопросв людьми, а положиться на этихъ людей и ихъ проекты, какъ мы сейчасъ увидимъ. нъть никакого основанія.

Готовыхъ рёшеній дворянскаго вопроса за послёднее время слишкомъ много, такъ что одно обиліе ихъ, пожалуй, можеть произвести внечатавніе: нужна ли подготовительная стадія въ работахъ особаго совъщания? Не будеть ли она излишней проволочкой, если на лицо оказывается столько свёдущихъ людей, которымъ хорошо извъстны какъ нужды дворянства, такъ и причины переживаемаго дворянами «кризиса» и надежевйшія средства, долженствующія испълить недуги и уврачевать раны дворянскаго сословія? Только воть пріемы, съ которыми св'ядущіе люди приступають къ ділу. плохо рекомендують этихъ радетелей о дворянскомъ благв. Слишкомъ ужъ много они проявляють сустливости и нетерпънія и слишкомъ мало последовательности. Отныне, -- утверждають они, -- «невозможно ни отрицать существования дворянского вопроса, ни откавываться отъ его решенія, ни откладывать это решеніе на неопреприное время, ни извращать его сущность». Но туть же следомъ вы узнаете, что «извратить сущность дворянскаго вопроса тамъ дегче, что у насъ въ общей массъ публики и даже въ самомъ дворянстви взгляды на эту сущность далеко еще не установились». («Моск. Въд.» № 79). Они ждутъ «внезапнаго пробужденія въ дворянствъ давно уснувшей сословной солидарности, съ тъмъ, чтобы съ самаго начала дружною работою сплоченнаго сословія придти на помощь правительственной иниціативъ». Но случилось такъ. что за короткое время существованія коммисіи ни одно дворянство не успало заявить ей своихъжеланій, — и «скептицизмъ» свадушихъ людей, «скептицизмъ по отношенію къ нашему дворянству начинасть переходить въ пессимизмъ». (Гражд. «Дневникъ» отъ 8 окт.).

Свое нетеривніе и торопливость «свідущіе» люди объясняють тімъ, что «дворянскій вопрось такъ обширень и многосторонень, что иной разь цілая совокупность его ускользаеть оть глазь наблюдателя, сосредсточивающаго свое вниманіе то на одной, то на другой его сторонь. Каждая меть этихъ сторонь несомнінно имбеть существенное значеніе, а потому весьма понятно, что она нной разь можеть представляться единственною существенною стороной, изь за которой забываются всё остальныя». Эта опасность не угрожаеть, впрочемь, самимъ «свідущимъ» людямъ Они наперечеть знають всі «существенныя стороны» дворянскаго вопроса и, рекомендуя не забывать ни одну изъ нихъ, представляють внушительный списокъ:

"Крайняя задолженность дворянскаго землевладвнія, постепенное исчезновеніе помістнаго дворянства, паденіе дворянскаго хозяйства вслідствіе отсутствія правильно организованнаго сельскаго труда, низвихъ клібныхъ цінть и высокихъ желізнодорожныхъ тарифовъ, утрата дворянствомъ своихъ прежнихъ правъ и обязанностей, какъ служилаго сословія, искусственное разобщеніе его интересовъ съ интересами крестьянства, отсутствіе у него возможности руководить містною и сельскою жизнію живымъ и дізтельнымъ участіемъ въ ней отъ имени и въ духів самодержавной правительственной власти, и т. д. Всіз эти отдільным части великаго общаго вопроса,—авторитетно заявляють намъ,—не могуть быть різшены отдільно одна отъ другой; всіз оніз находятся въ тіснійшей связи между собою и переплетаются тысячью крупныхъ и мелкихъ візтвей, разрубить которыя значило бы не спасти, а погубить дворянство". ("Моск. Від." № 79).

Но сами «свёдущіе» люди дарять своимъ вниманіемъ далеко не «всё эти отдёльныя части великаго общаго вопроса». Они находять, напр., что «плохо, ужаско плохо идеть дёло о возстановленіи дворянства», когда «говорять о сельскомъ хозяйствё, о тарифахъ и сельскохозяйственныхъ машинахъ, говорять о какой-то шаблонной помощи дворянскому банкротству, а не говорять о томъ, что дворянство не можеть существовать на мёстахъ его жительства безъ особыхъ правъ и безъ опредёленныхъ и отвётственныхъ обязанностей, направленныхъ ко благу народному».

Въ такихъ случаяхъ положеніе окращивается нівсколько въ иной цвітъ, чімъ при общей демонстраціи «неликаго вопроса». На первое місто выдвигается одинъ козырный пунктъ программы.

«Банкротство дворянства,—разъясняють намь,—произошло вовсе не потому, что оно не умёло вести сельскаго хозяйства на принципе наемнаго труда. Банкротство это наступило вслёдствіе лишенія дворянства его значенія въ уёздё, вслёдствіе отнятія у него права руководить народною жизнью, вслёдствіе изолированія его отъ крестьянъ, возложенія на него, какъ и на весь земледёльческій классъ, непосильныхъ тягостей, гоненія его въ теченіе 35 леть на всёхъ поприщахъ его ускромненной дёя-

Digitized by Google

тельности и даже за самый фактъ его существованія». Отсюда выводится, что прежде всего необходимо возвращеніе дворянству его «прежних правъ и обязанностей, какъ служилаго сословія». «Если не придти дворянству на помощь радикальнымъ возвращеніемъ его на историческую стезю, то несостоятельность этого драгоцѣннаго для Россіи и Самодержавія сословія будетъ непоправима, и самыя мѣры воспособленія дворянству станутъ безсмысленными и ненужными мѣрами оживленія мертваго тѣла». («Моск. Вѣд.» № 77).

Настоятельность въ возвращении «прежвих» правъ и обязанностей» подкриляется и сообщеними о томъ, «какъ живется въдеревиъ. На сцену являются достовърные свидътели, дающіе показанія о «разнузданности» и прочихъ порокахъ мужика.

«Не говорю уже,--пишетъ, напр., одинъизъ нихъ,--о тяжеломъ матеріальномъ положеніи помещиковъ, обусловливаемомъ сельско-хозяйственнымъ кризисомъ. Еще болъе нежели матеріальная бременить насъ моральная атмосфера нашей деревни. Руки опускаются, энергін не хватаеть, когда человъкъ окруженъ такою гнетущею правственною обстановкой. Власти надъ крестьяниномъ нътъ; никого и ничего онъ не боится: до Бога высоко, до Царя далеко, а прочее... что прочее, -- теперь. тотъ нанъ, у кого деньги есть, вотъ дозунгъ, получившій права гражданства у нашихъ крестьянъ. Купецъ, промышленникъ, богатый кулакъ, еврей-ростовщикъ, все это смотритъ на «пана» презрительно, ибо можетъ его купить, продать и держить его туго зажатымь въ карманф... Крестьяне пьянствують, играють въ карты на ярмаркахь, поляхь и дорогахъ, безчинствують, быоть родителей, топчать святыя иконы, рубять кресты на кладбищахъ и оскверняютъ ихъ. Женщинъ, дътямъ или вообще робкому человъку становится не безопаснымъ вздить по дорогамъ». («Моск. Въд.» отъ 11 окт.).

Эта тема неистощима, темъ болье, что многіе изъ корреспондентовъ, не забывшихъ «добраго стараго времени», успъли убъдиться, что въ настоящее время даже въ деревив иногда приходится «быть безмърно осторожнымъ въ мъропріятіяхъ». Въ самомъдъль, подумайте только, что, по словамъ другого столь же достовърнаго свидътеля,

«малъйшее стремленіе въ обузданію ихъ (мужиковъ) произвола вызываетъ протесты-подачею жалобъ, съ самымъ возмутительнымъ измышленіемъ невъроятныхъ небылицъ, на дъйствія всъхъ должностныхъ лицъ, не исключая и земскихъ начальниковъ. Какъ бы очевидно ни были неосновательны эти жалобы, по нимъ всегда требуются объясненія. Жалобы эти всегда очень пространны, и объясненія по нимъ излагаются на нъсколькихъ листахъ, ибо противъ всякаго вымысла необходимо представлять оправданіе. Переписка эта отнимаеть массу времени, и такой порядокъ заставляетъ быть безмерно осторожнымъ въ меропріятіяхъ, даже законныхъ, и дълаться невольнымъ попустителемъ многихъ безобразій въ крестьянской средь: дележей, пьянства, безумнаго мотовства; вражъ и выманиванія денегь подъ предлогомъ найма на работы. Грустное раздумье беретъ върнаго слугу Царскаго: и радъ бы установить порядокъ, но невозможно. Куда же можпо придти при этихъ условіяхъ к въ чему? Едва ли подлежить сомивнію, что придемь къ плохому результату. А жалко, что народъ при своихъ хорошихъ природныхъ свойствахъ тубится искусственно, разоряется; тюрьмы переполнены, правственность падаеть, и семейныя основы уничтожаются». («Моск. Вѣд.» оть 11 окт.).

Словомъ, опять—поставьте дворянство на «историческую стезю», возвратите ему «право руководить народною жизнью»... Жаль только, что нъкоторая расплывчатость этихъ выраженій затеминетъ мысль печальниковъ о «разнузданности» деревни. Трудно понять, какую практическую мъру имъютъ они въ виду. Одно ясно—что нынъшвіе порядки не удовлетворяютъ «свъдущихъ людей». Они разочарованы и въ мъстныхъ учрежденіяхъ по крестьянскимъ дъламъ, возникшихъ въ 1889 году.

«Реформа,—говорить уже отъ себя редакція названной московской газеты,—не вполні достигла своей ціли. Въ благодітельномь вліяній діятельности земскихъ начальниковъ на улучшеніе
крестьянской администрацій и крестьянскаго суда не можеть быть
сомніній, и это подтверждается всіми безпристрастными наблюдателями и изслідователями. Несомнінно также вліяніе новыхъ кре
стьянскихъ учрежденій и на частную жизнь крестьянь огражденіемъ ихъ законныхъ правъ и личной и имущественной безопасности. Но по тімъ формамъ, въ которыя выдился институтъ земскихъ начальниковъ, и по сложившимся условіямъ ихъ діятельности весьма возможно, что они не являются достаточно сильными,
чтобы вполні искоренить то зло деревенскаго безправія и самовольства, которое пустило слишкомъ глубокіе корни въ пореформенную эпоху». («Моск. Від.» отъ 11 окт.).

Увы, нужно еще что-то посильнее, что именно—не досказано въ разсчете на проницательность читателя.

Впрочемъ, одно пожеланіе было выражено съ достаточной ясностью. Мы говоримъ о проектъ г. Кривскаго, который встрътиль общее сочувствіе «свъдущихъ» въ дворянскомъ вопросъ людей. Неудача этого проекта въ правительственной коммиссіи для пересмотра законодательства о сельскихъ рабочихъ—по газетнымъ слухамъ, онъ былъ отвергнутъ или, по крайней мъръ, не принятъ въ прамовъ составъ—не послужила поводомъ къ снятію его съ очереди: и теперь еще въ разныхъ провинціальныхъ сельскохозяйственныхъ обществахъ и собраніяхъ за нимаются обсужденіемъ предположеній г. Кривскаго. О взглядахъ, положенныхъ имъ въ основу проекта, можно судить хотя бы по слъдующимъ выдержкамъ изъ «объяснительной записки» къ нему, приведеннымъ въ № 284 «Русскихъ Въломостей».

«Главная бёда въ хозяйствё, —говоритъ г. Кривскій въ одномъ мёсть, —заключается въ томъ, что рабочіе могутъ безнаказанно (?!) не исполнять договоровъ, обманывать хозяина, присвоивать себё его деньги и наносить большіе убытки. Короче —разорять и грабить» (?!!). Въ другомъ мёстё авторъ говоритъ: «Вслёдствіе отсутствія надзора (?) за крестьянскимъ самоуправленіемъ, въ сельскомъ населеніи воцарились совершенныя безначалія (?) и безурядица, а порожденныя ими распущенность и своеволіе дошли до крайнихъ размёровъ. Вліяніе мировыхъ судей на



народную нравственность, всябдствіе какъ дальности разстоянія ихъмъста жительства отъ большинства жителей участка, такъ и по самому свойству ихъ власти, ничтожно. Все это взятое вивств произвело страшный упадокъ правственныхъ началъ въ крестьянахъ. Крестьяне сами сознають (?) это и говорять: «народь ослабь». Свойственное ему до этогострогое отношение къ своимъ договорнымъ обязанностямъ болъе не существуеть, и върная когда-то пословица «нанялся-продался», теперь говорить неправду». Въ концъ «записки» г. Кривскій пишеть: «Признаніе усадьбы хозянна публичнымъ містомъ, въ смыслі отвітственности по законамъ благоустройства, необходимо, потому что рабочіе позволяють себь невыносимо буянить и безчинствовать, и унять ихъ безъ поднятія авторитета хозяина невозможно»... «Стачки сельскихъ рабочихъвреднъе и опаснъе стачекъ фабричныхъ рабочихъ. Поэтому для предупрежденія ихъ необходимо установить болбе строгія мфры. Фабричныя произведенія отъ пріостановки работь менье страдають и остаются только неоконченными. Городской полиціи легче принять противъ нихъ мфры. При стачкахъ сельскихъ рабочихъ во время уборки хлеба зерно осыпается и пропадаеть безвозвратно. Сельскому хозяину трудно получить помощь полиціи, а сельской полиціи трудно, скорте невозможно, принять мары противъ большого скопленія пришедшихъ съ разныхъ сторонъ рабочихъ на сельскіе базары. При убійствахъ, совершенныхъ толпою въ 5-6000 человъкъ, почти невозможно открыть виновныхъ». Такова, говорить газета, точка эрфнія г. Кривскаго на сельскихъ рабочихъ; руководствуясь ею, онъ и составиль проектъ. Суть его-«договорная внижка должна быть обязательна для всёхъ видовъ заключенія займа», не исключая и работъ поденныхъ, совершаемыхъ въ сосъднихъ экономіяхъ; но многія детали достойны особаго вниманія. Напримітрь, пункть д параграфа 3-го гласить, что договорныя книжки должны, между прочимъ, служить «для записи въ нихъ, по требованію нанимателя (1), взысканія или долга рабочаго, не выполнившаго договора». Или § 37: «Нераденіе, дерзость, пьянство, частыя отлучки безъ дозволенія, грубость и дънь рабочаго или служащаго, а также прилипчивыя бользии, даютъ хозяину право увольнять его безъ судебнаго разбирательства (!) и въ договорной книжки дилается помътка-уволенъ». § 44: «За неисполнение приказа хозянна относительно запрещенія въ указанныхъ имъ містахъ: курить табакъ, варить пищу, ночевать, пасти и поить скотъ, хозяинъ имъетъ право виновныхъ въ томъ рабочихъ и служащихъ штрафовать отъ одного до трехъ рублей. При повтореніи можеть уволить» и т. д. и т. д.».

Это, по крайней мёрё, ясно и опредёленно, быть можеть, даже слишкомъ ясно, чтобы разсчитывать на успёхъ. Чаще, однако, на первый планъ выдвигаются свёдущими людями не «мёры обузданія», а «мёры оживленія». Оно, впрочемъ, и понятно: о первыхъ принято говорить, когда рёчь идетъ о деревнё вообще, вторыя же имёютъ непосредственное касательство къ «кризису». Писатели и ораторы, распространяющіеся на эту тему, обыкновенно отмёчаютъ лишь мимохоломъ, что «умаленіе служебной роли дворянства въ Россіи послё 1861 года отозвалось расшатанностью нашего общественнаго строя, особенно въ деревняхъ» и переходятъ къ более существенной части вопроса. «Дворянская задолженность, говорятъ намъ, образовалась подъ вліяніемъ потрясенія, перенесеннаго помёщиками въ эпоху освобожденія крестьянъ, когда прежняя форма кредита была рёзко упразднена, новаго кредита не было

создано, а выкупныя суммы сокращались какъ удержаніемъ прежнихъ долговъ полностью. такъ и 20-проц. скидкой и биржевымъ курсомъ выкупныхъ % бумагъ, и, сийдовательно, дворянская задолженность была въ значительной степени вызвана рядомъ правительственныхъ міропріятій». (См. отчеть Спб. Впд. о засіданіи 2 мая въ петербургскомъ собраніи экономистовъ).

По мивнію однихъ, долгъ правительства великъ, но не поддается точному учету: «во сколько милліоновъ рублей можеть быть оцівнена несправедливость, допущенная діятелями реформы 1861 года относительно дворянства противъ воли Государя, нітъ физической возможности опреділить». (Гражд. № 56).

Другіе берутся составить надлежащій счеть и даже находять, что именно теперь пора подсчитать, «что собственно потеряло дворянство, и что оно получило, въ видъ вознагражденія за экспропріацію его собственности. Оно лишилось 31,291 тыс. дес. земли, оцъниваемыхъ, по даннымъ департамента земледълія, въ среднемъ по Европейской Россіи въ 28 р. за десятину, итого 904 мил. рублей. Оно лишилось права на обязательный трудъ 10,696 тыс. душъ врестьянь. Оценка этой потери можеть быть сделана только приблизительно. Государственный заемный банкъ выдавалъ ссуды по разсчету 40 р. на душу. Примъняя вынышнюю практику выдачи нормальныхъ ссудъ въ размъръ 60 проц. одънки, получимъ капитальную опънку для упраздненнаго права на трудъ въ 713 мнл. руб. Такимъ образомъ, дворянство лишилось имущественной ценности на 1,617 мил. руб. Съ другой стороны, дворянство получило выкупного вознагражденія на номинальную сумму въ 8671/, мил. руб. Но вознаграждение это выдавалось не денежными знаками, а проц. бумагами, реализація которыхъ происходила съ значительными убытками. Въ первое десятилетие было выдано на руки помещикамъ, за удержаніемъ на покрытіе прежнихъ долговъ, 326 мил. р.; потеря же на курст составляла около ¼, т. е. свыше 100 мил. р.; потери слёдующаго десятилётія составили около 25 мил. руб. Съ причи-сленіемъ къ этому 20 проц. скидки при обязательномъ выкупё можно заключить, что общая потеря въ зависимости отъ способа разсчета по выкупу составила 150-170 мил, руб. Следовательно размерь выкупного вознаграждения быль сокращень приблизительно до 700 мил. руб., а чистая потеря дворянъ-землевладельцевъ выразилась въ сумив около 900/ мил. руб.». (Ст. г. А. Полънова въ Спб. Впд., май 1897 г.)

По мивнію автора этого разсчета, «самая элементарная справедливость требовала, чтобы вознагражденіе за экспропріацію было выдано тімь денежнымь знакомь, который вь то время иміль законное хожденіе вь страні, т. е. полнымь рублемь, отнеся, какъ это всегда ділается, убытки соотвітственной кредитной операціи на средства всего государства. Между тімь вся тягость тогдашнихь кредитныхь условій была возложена на дворянство, и безъ



того потрясенное въ своемъ имущественномъ положения. Такое отношение государства къ принятому на себя обязательству если не оправдывалось, то объяснялось затруднительнымъ въ то время финансовымъ положениемъ. Но совершенно необъяснимой представляется другая міра, изътой же области разсчета за экспропріацію, именно скидка 20 проц. въ случав требованія помещикомъ обязательнаго выкупа. Невыясненныя отношенія, какими по необходимости были временно обязательныя, невозможность какихъ-либо правильныхъ разсчетовъ-все это тормозило и разстраивало сельскохозяйственные разсчеты, совершаемые на продолжительные періоды. Поэтому 20-проц. скидка составияла какъ бы поборъ, притомъ совершенно произвольного размъра, за выполнение государствомъ одной изъ существенныхъ его функцій—за установленіе правильныхъ и прочныхъ имущественныхъ отношеній въ странв. И пом'вщики по необходимости должны были идти на эту скидку, такъ какъ изъ двухъ золъ она составляла меньше. Вотъ тотъ «дебеть», который лежить на государстви по отношению къ коренному кашему частному землевладенію — дворянскому. О какомъ-нибудь вознаграждения за уграченное право на крипостной трудъ не можеть быть и рычи. Эта жертва составляеть гордость дворянства, именно какъ жертва».

Но не всё такъ великодушны, какъ г. Поленовъ. Вотъ письмо одного «скромнаго обывателя деревни» къ ки. Мещерскому, помещенное въ «Дневнике» его отъ 21 августа. Соглашаясь вполию съ издателемъ Гражсданина, который отказывается даже счесть, «сколько онъ, этотъ русскій помещикъ—потерпель ненужныхъ для государства убытковъ отъ несправедливостей, которыми сотрудники Александра II сопровождали крестьянскую реформу», корреспондентъ нашеть:

"Я, скроиный обыватель деревни и вовсе не финансисть, изъ своего далека, нахожу, что удовлетворить и хотя отчасти исправить эту несправедливость возможно было бы ни для кого не обиднымъ способомъ, а именно: немедленно же выпустить въ обращение безпроцентныхъ кредитныхъ бумажекъ на сумму сто милліоновъ рублей, и этимъ выпускомъ при посредствъ губернскихъ и уъзднихъ предводетелей дворянства, обязанныхъ тщательно и точно провърить количество частныхъ, помимо залога дворянскому банку, долговъ дворянъ-землевладёльцевъ, долги те полностью погасить, погашенную сумму долга каждаго дворянина-землевладельца записать за нимъ отдельнымъ долгомъ государственному банку; на именія дворянъ-землевладельцевъ, получившимъ такимъ образомъ дополнительную ссуду, наложить запрещенія, а кром'я того долгь тоть обезпечить векселями, выданными теми же дворянами землевладельцами на имя государственнаго банка, за какой долгъ взимать въ пользу банка: на управление дълами банка — проц., въ погашение долга + проц. и росту 3 проц. годовыхъ; векселей по суммъ долга взять не одинъ на всю сумму, а нъсколько на разные сроки отъ трехъ мъсяцевъ и до одного года суммою не болье (500) пятисоть рублей важдый; при наступленіи же срока платежа по векселю погашенія всей суммы по векселю не требовать, а допустить перемену векселя съ обязательной уплатой погашенія части капитальной суммы долга по векселю не менте 3/4 проц. при каждой перемънъ векселя какъ бы краткосроченъ ни былъ вексель, если срокъ его при этомъ не превышаетъ годичнаго; а погашение всего долга, а равно и выпущенныхъ бумажекъ разсрочить на тотъ срокъ, какой по разсчету выше упоминаемыхъ платежей причтется и, во всякомъ слачав, не менве какъ на 35 лътъ, т.-е. то время, сколько съ реформы 1861 года страдаетъ дворянство отъ несправедливостей, допущенных той реформой. Но кромф этого следуеть признать именія потомственных дворянь, заложенныя въ дворянскомъ банкъ, ни въ какомъ случав не отчуждаемыми и не подаежащими ни публикаціи, ни продажь, а при неаккуратности платежа брать въ опеку или администрацію. Такое мое предложеніе, полагаю, никого не стеснить, а сразу подниметь то сословіе, возстановленія правъ и деятельности котораго желаетъ мудрый и молодой Монархъ. Конечно, я, какъ не финансисть, быть можеть, и не совствь точно и согласно съ наукой о финансовомъ правъ изложилъ свои мысли, быть можетъ, мив найдутся оппоненты и люди, которые придумають лучшій для этого выходь, но умъ хорошо, а два лучше, говорить пословица, и я решиль изложить вамъ. князь, свои мысли, такъ какъ понимаю вещи своимъ незатейливымъ умонь и по моему крайнему разумьнію".

Такой же проекть, даже въ еще болве упрощенной и общедоступной формв, внесъ саранскій увздный предводитель дворянства г. Юрловъ въ коммиссію, избранную пензенскимъ дворянскимъ собраніемъ для разсмотрвнія дворянскаго вопроса.

«Г. Юрловъ, по словамъ «Нижегородскаго Листка», - считаетъ даже излишнимъ доказывать, что земля все больше и больше уходить изъ дворянскихъ рукъ. Этотъ фактъ, --по мевнію г. Юрлова, --зависить отъ тото, что дворянскія им'внія лишь въ р'вдкихъ случаяхъ не заложены почти въ полной своей стоимости, причемъ, конечно, доходъ съ земли, приблизительно, цёликомъ поглащается цлатежами въ банкъ и обязательными повинностями. Задолженность дворянства, -- говоритъ г. Юрловъ, -является следствіемъ того, что это сословіе вынесло на своихъ плечахъ крестынскую реформу 1861 года. За освобожденныхъ крипостныхъ помищики ничего не получили, безвозмездно были отданы крестьянамъ ихъ избы, скоть и сельско-хозяйственный инвентарь, а въ надъль за полцъны отошли лучшія удобренныя пашни. Изъ этого положенія г. Юрловъ дълаетъ выводъ, что въ настоящее трудное для дворянъ время было бы вполнъ справедливо вознаградить изъ за понесенныя жертвы, за освобожденныхъ криностныхъ, за крестьянскій скотъ, за крестьянскія избы и за дешево отошедшіе надълы. Г. Юрловъ находитъ, что было бы справедливо простить дворянамъ всв долги государственному земельному банку, а темъ дворянамъ, именія которыхъ уже взяты банкомъ за неплатежъ процентовъ, позволить получить эти земли обратно даромъ. Дворянскія имінія, заложенныя въ частных банкахъ, -- по мнінію г. Юрлова, — следуетъ выкупить за счетъ государства, безъ начисленія долга на владельцевъ».

Проекты г. Юрлова и «скромнаго обывателя деревни» отличаются наибольшей откровенностью: простить всё долги помёщивовь дворянскому земельному банку, выкупить на государственный счеть всё дворянскія имёнія, заложенныя въ частныхъ банкахъ, раздать сто милліоновъ! Но и другіе «свёдущіе люди» не далеко ушли отъ этихъ господъ «съ незатёйливымъ умомъ», какъ



одинъ изъ нихъ самъ себя аттестовалъ. Всё они исходять изъ одного положенія, что тридцать шесть лёть назадь совершена вопіющая несправедливость по отношенію къ помёщикамъ, и наэгомъ именно основаніи настаивають на щедрой помощи, кто—въ видё немудрой раздачи, кто—въ болёе хитрой формё, напримёръ, на образованіе оборотныхъ капиталовъ для товарищества сельскихъ хозяевъ. Слёдуеть поэтому поближе разсмотрёть, чёмъ оправдываются такія смёлыя домогательства.

«Несправедливость», о которой говорять «свёдущіе» люди,плодъ чистъйшей фантазіи. Эта легенда, сложившаяся на нашихъ глазахъ и принявшая форму счета, по которому русскому народу и государству предлагають уплатить не то 200, не то 900 милл. рублей, не выдерживаетъ прикосновенія критики. Колоссальные втоги убытковъ, понесенныхъ дворянствомъ вследствіе недостаточнаго будто бы вознагражденія за экспропріированную у него собственность, обязаны своимъ происхождениемъ грубой ощибкв въ счетв. Стоимость отчужденнаго дворянскаго имущества выведена «свёдущими людьки» чуть ли не въ удвоевной цифръ, а то, что получено ва это вмущество, нъсколько пріуменьшено. Но вторая ошибка не такъ важна, какъ первая. Въ самомъ деле, стоимость земли, отошедшей къ крестьянамъ въ надель, высчитана г. Поленовымъ по пвнамъ, стоявщимъ послв реформы, въ шестидесятыхъ годахъ, а затемъ отдельно определена и «капитальная опенка» упраздненнаго права на обязательный трудъ, причемъ въ основание разочета взята сорокарублевая ссуда на душу, выдававшаяся государственнымъ заемнымъ банкомъ. Итогъ получился внушительный, но удивляться тому, что онъ значительно превышаеть сумму, выданную помъщикамъ по выкупной операціи, - нечего. Дъло въ томъ, что авторъ разсматриваемаго вычисленія совершенно упустиль изъ виду одно важное обстоятельство: государственный заемный банкъ выдаваль ссуды въ разсчетв на душу подъ населенныя имвнія, а оцънка души заключала въ себъ оцънку и земли, вслъдствіе чего въ разныхъ районахъ и при различныхъ соотношеніяхъ между числомъ крепостныхъ и размерами именія ссуды выдавались неодинаковыя, (См. напр. Врем. Ц. С. Ком. № 2. 1888 г. стр. П). Такой способъ оценки закладываемыхъ именій быль принять государственнымъ заемнымъ банкомъ по той причинъ, что до отмъны кръпостного права земля стоила недорого, ценился же прикрепленный къ ней обязательный трудъ. Въ подтверждение этихъ словъ сошлемся на изследователя, который не можеть быть заподоврень въ пристрастно-недоброжелательномъ отношении къ помъстному дворянству. Характезируя дореформенное помещичье хозайство, А.С. Ермоловъ пишетъ: «Вся задача сельскаго хозянна, все его испусство сводились въ то время къ тому, чтобъ уметь наилучшимъ образомъ использовать эти обильныя и притомъ почти даровыя богатства. Ни земля, ни лесъ сами по себе не ценились, или

примене очень мало, — все свое значение, свою цвиу они получали лишь постольку, поскольку къ нимъ могъ быть примененъ даровой трудъ крепостного работника. Воть отчего и богатство нашахъ помещиковъ измерялось въ прежнее время не пространствомъ земель, не площадью лесовъ, а числомъ думъ». («Современные сельскохозяйственные вопросы» М. 1891. стр. 4). Эта истина, впрочемъ, до настоящаго времени, кажется, никемъ не опровергалась, но авторомъ разсматриваемаго статистическаго упражнения она, повидимому, хорошо забыта. Если исправить одну эту крупнейшую ошибку, отъ «дебета», лежащаго будто бы на государстве по отношению къ дворянству, не останется ничего.

Составитель счета отъ имени дворянства правълишь въ одномъ отношенів: дійствительно, ни о какомъ вознагражденіи за утраченное право на крепостной трудь не можеть быть речи. Но не потому, что сета жертва составляеть гордость дворянства, именно какъ жертва», и не потому даже, что однимъ изъ главныхъ основаній крестьянской реформы была отміна кріпостного права безъ вознагражденія за личность освобождаемыхъ врестьянъ, а потому, что  $\phi$ актически и она подлежала выкупу. «Редавціонныя комиссіи (составлявшія положенія 19 февраля) не искали безусловнаго соразмерения повичностей съ ценностью земли... потому, что строгое соразмерение вообще высокихъ цънъ на землю съ дорогими цънами на трудъ имъло бы послъдствіемъ разореніе значительной части дворянскаго сословія, ибо во всей нечерноземной, промышленной и оброчной половинъ Россіи средніе крестьяєскіе оброки иногда далеко превосходять проценть съ капитальной стоимости крестьянскихъ наделовъ» (Скребицей, «Крестьянское дело въ царствование императора Александра II». Томъ III, стр. 96). Эти-то повинности и были сохранены для временно-обязанныхъ крестьянъ, они же положены за основание при переходъ крестьянъ на выкупъ. Въ какой мъръ такія условія были выгодны для помъщиковъ нечерноземныхъ губерній, можно видъть изъ следующаго замечанія члена-эксперта редакціонныхъ комиссій Н. П. Шишкова: «При высшемъ наделе крествянъ землею, — лисаль онь, -- во многихь нечерноземныхь местностяхь, въ большей части имфній, при надвленіи крестьянамъ положеннаго количества земли, оное у крестьянъ противъ прежняго уменьшится, а повинность останется почти та же самая... При этомъ помъщикамъ, которые будуть получать такой оброкь, останется еще часть земли, сверхъ высшаго надъла, въ полное ихъ распоряжение; почему въ такихъ имвніяхъ крестьяне не будуть имвть въ своемъ матеріальномъ быту никакого улучшенія. Пом'вщикъ ничего не потеряетъ, ничемъ не рискуетъ, ибо повинность безсрочна; но имен въ своемъ распоряжения еще оставшуюся за надёломъ землю, можеть быть въ выгодъ, особенно при выкупъ правительствомъ крестьянскаго надела». Какъ известио, действительность оправдала это



предсказаніе не только по отношенію къ нечерноземной полоск О которой говорить Шишковъ, но и относительно черноземной Правла, въ томъ же отзывъ Шишкова выражено опасеніе. интересъ черноземнаго владъльца не огражденъ. Но это опасение было напраснымъ, котя бы потому, что редакціонная комиссія, Уступая настояніямъ пом'вщиковъ, во второмъ період'в своихъ работъ денилась «возвысить предположенную прежде пифру ленежной повинностей собственно для черноземныхъ мастностей». (Скреб. т. 3. стр. 749). Нисколько не удивительно поэтому, что чрезъ шестналиать леть после выхода крестыять на волю было следано открытіе, въ свое время вызвавшее не мало нареканій, но затемъ послужившее поводомъ къ такому важному мёропріятію, какъ понижение выкупныхъ платежей. Оказалось вменно, что повсемъстно въ Европейской Россіи, «отъ съвера Вятской губерніи и степей оренбургскихъ и самарскихъ до Подоліи, Вольни и Литвы, отъ болоть Новгородскаго Польсья до степси Новороссіи» платежи и повинности омвшихъ помещичьихъ крестьянъ за землю «не находятся вовсе въ соотвётствій, не говоримъ уже съ похонами, отъ наделовъ получаемыми, но и со всей совокупностью условій обездечивающихъ быть крестьянъ» (Янсонъ, «Опыть статистич, изследованія и т. д.» стр. 119—124). Редавціонныя комиссін ошибались, сталобыть, когда утверждали, что установленный ими «размѣръ повинности соображень съ средствами земледельцевъ»; но они быля близки въ истине, фворя, что эта повинность «во многихъ случаяхъ представляеть собою не одну поземельную ренту, а отчасти падаеть и на личность крестьянъ». Время показало, что ради истины нужно отказаться и оть смягчающаго «отчасти». Въ восьмилесятыхъ голахъ было следано интересное сопоставление данныхъ о средней ценности земли по губерніямъ, по оценке частныхъ банковъ ипотечнаго кредита и по опънкъ выкупной операців. И вотъ обнаружилось, что въ 24 губерніяхъ изъ 49, чрезъ двадцать літь после реформы, не смотря на сильное увеличение ценъ на землю \*). выкупная ссуда была выше банковой оприки. (Ходокій, «Земля и земледелент», т. II. стр. 49-50).

Надо обратить вниманіе еще и на то обстоятельство, что въ данномъ случав съ банковой оценкой сравнивалась не выкупная стоимость надъла, а именно выкупная ссуда. Иначе говоря, помёщикъ и въ случав обязательнаго выкупа по его требованію, со скидкою съ выкупной стоимости 20%, получалъ больше, чёмъ стоила отходившая отъ него земля.Такимъ образомъ, говорить о «поборё...за установленіе правильныхъ и прочныхъ имущественныхъ отношеній къ землі» по мень-



<sup>\*)</sup> По даннымъ оффиціальной статистики, съ шестидесятыхъ годовъ въ 1883 году цѣна на земли въ среднемъ для 43 губ. Евр. Россіи, поднялась на 143% (Сельское и лѣсное хозяйство Россіи. Изд. департамента вемлед. 1893, стр. 325.

шей мъръ неосновательно. Помъщики выигрывали при выкупъ крестьянскихъ надъловъ не только всявдствіе упорядоченія поземельныхъ отношеній, но и потому, что совершали выгодную сдълку, продавая землю дороже ся дъйствительной стоимости.

За указанными поправками счеть, составленный «свёдущими» людьми, долженъ претерпать столь серьезныя изманенія, что, пожалуй, благоразумнъе было бы его не предъявлять. Но нужно остановеться еще на одномъ обвинении, взводимомъ на правительство временъ освобожденія крестьянъ. Почему вознагражденіе не было выдано наличными деньгами? Исчерпывающій отвёть на это быль данъ еще финансовой коммиссіей, составлявшей проекть выкупной операціи, при самомъ приступ'в ся къ работамъ. «Такая міра.-посовершенно основательному мевнію коммиссін, необходимо обусловливается увеличеніемъ денежныхъ знаковъ, по подобное явленіе, вызванное не усиленіемъ производительности, а одними лишь требованіями выкупной операціи, уронило бы цінность самихъ денежныхъ знаковъ: а потому, независимо отъ общаго кризиса, такой способъ вознагражденія пом'ящиковъ обратился бы во вредъ имъ самимъ». (Скреб. т. ІУ, стр. 304). Словомъ, всё эти жалобы на несправедливость, допущенную будто бы тридцать шесть леть назадъ, построены на пескъ. Условія, на которыхъ производилась «экспропріація», были выгодны для пом'вщиковъ. Но важне всего то, что «при выкупъ фактически выкупалась не только земля, но и кръпостное право. Эго, -- говорить проф. Ходскій, одна изъ темныхъ сторонъ Положенія 19 февраля, которое явилось результатомъ уступовъ крепостному духу, уступовъ въ пользу противниковъ реформы». Въ качестве сторонника золотой середины, почтенный профессоръ старается туть же сиягчить впечатавніе, но не находить ничего другого, кром'в «практическаго оправданія». «Кто внаеть, -- замінаеть онь, -- не затормозилось ли бы діло освобожденія съ землею, еслибы за нее не была предложена елишкомъ высокая цена!» (назван. сочинение, т. II, стр. 36). Конечно, все идеть къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ; но не будемъ говорить о томъ, что было бы, еслибы было. То же, что было и есть на самомъ деле, ни въ какой мере не оправдываетъ требовательности гг. Поивновыхъ, Мещерскихъ, Юрловыхъ и другихъ «скроиныхъ обывателей деревни» «Дебеть», если таковой и существуеть, лежить не на государствв.

Вибсть съ негендой о несправедливости, совершенной тридцать шесть леть назадъ, выпадаетъ главная составная часть проектовъ «сведущих» людей. Всё эти выдумки насчеть «воспособленія» теряють подъ собой почву, если неть «дебета» за государствомъ. А затемъ, что же остается отъ всего шума, поднятаго съ некотораго времени этой малолюдной, но крикливой кучкой? Говорилось о матеріальной помощи дворянамъ—владельцамъ заложенныхъ имений. Но льготы заемщикамъ дворянскаго банка уже предоставлены



въ предельномъ размерф. По указу 29 мая 1897 г. платежи заемщиковъ понижены до 31/, %, недочики зачислены въ особый долгъ, погашаемый на весьма дьготныхъ условіяхъ, одновременно допущена разсрочка долговъ по соло-векселянъ и пр. Темъ же указомъ, даровавшимъ новыя облегченія заемщикамъ дворянскаго банка, министру финансовъ предписано «принять къ непремънному руководству, что по изданіи сего узаконенія никакія дальнейшія изивненія въ постановленіяхъ, относящихся къ платежамъ и всякаго рода льготамъ по ссудамъ изъ государственнаго дворянскаго земельнаго банка и особаго его отдела, не должны быть допущены впредь до совершенія конверсіи остающихся въ обращеніи 41/2% и 4% завладныхъ листовъ названнаго банка». И нельзя не признать, что эта мъра была дъйствительно необходима, ибо уже и теперь банкъ долженъ платить по своимъ обязательствамъ больше, чёмъ получить . съ заемщиковъ. Дальше для удовлетворенія хозяйственныхъ нуждъ дворянскаго землевдаденія остаются дишь такія мёры, какъ улучшеніе условій жельзаюдорожной перевозки продуктовь сельскаго хозяйства, перемъны въ таможенной политикъ, дучная организація хльбной торговли, распространение въ странъ сельскохозяйственнаго и — не меньше того-общаго образованія и т. д. Но обо всемъ этомъ, есми и упоминается въ разбираемыхъ проектахъ, то вскользь: не на нихъ сосредоточивалось вниманіе «свідущих» людей. Не будемъ преувеличивать значение только что перечисленныхъ и подобныхъ имъ меръ; они могутъ быть выгодны для хозяйствъ дворянъ-землевладельцевь, какъ и иля недворянскихъ хозяйствъ, но, конечно, не представляють всеспасительнаго средства. Главное, однако, то. что меры этого рода не заключають въ себе инчего спеціально дворянскаго...

Переходя къ остальнымъ пунктамъ готовой программы, исходящей изъ «охранительнаго» лагеря въ журналистикъ и на другихъ поприщахъ дъятельности, мы не найдемъ ничего, кромъ того же откровеннаго проекта закръпощенія сельскихъ рабочихъ, составленнаго г. Кривскимъ, кромъ несбыточной мечты «Московскихъ Въдомостей» о возстановленіи капитанъ-исправниковъ, кромъ столь же несбыточной мечты кн. Мещерскаго о томъ, чтобы офицерами русской арміи могли быть исключительно потомственные дворяне.

Проекты реставраціи капитанъ-исправниковъ или крепостного права подъ именемъ упорядоченія отношеній между нанимателями и работниками въ сельскомъ хозяйстве едва ли заслуживаютъ серьезнаго вниманія, по крайней мере, до техъ поръ, пока остаются на столоцахъ газетъ известнаго направленія. Но по поводу толковъ о предоставленіи дворинамъ исключительнаго права на занятіе техъ или иныхъ должностей то въ местномъ управленіи, то въ арміи, кстати будетъ указать на одинъ характерный фактъ. Известно, что земскіе начальники, по первоначальнымъ предположеніямъ, должны были вербоваться исключительно въ среде помест-

наго дворянства. Но последнее, какъ обнаружилось еще за несколько недёль до введенія положенія 12 іюля 1889 года въ губерніяхъ первой очереди, не могло выдёлить достаточнаго числа кандидатовъ, удовлетворяющихъ требованіямъ образовательнаго или служебнаго и имущественнаго ценза. Наканунё введенія новаго закона пришлось смягчить эти требованія, притомъ именно въ отношеніи образованія. Тёмъ не менёе, и на новыхъ, измёненныхъ условіяхъ помёстное дворянство не могло замёстить всё должности земскихъ начальниковъ; какъ въ самомъ началів, такъ и теперь, среди нихъ число утвержеденных т. е. принадлежащихъ къ мёстному дворянству, не превышаетъ числа назначенныхъ, т. е. чиновниковъ или офицеровъ запаса армів. Если офицерами приходится замёщать должности, спеціально предназначенныя для помёстнаго дворянства, то можно ли считать практически осуществимымъ проектъ о томъ, чтобы офицерами могли быть только потомственные дворяне?

Нашъ обзоръ предложеній «свідущихъ людей» быль бы неполонъ, еслибы мы не разсмотрели еще одного пункта, обыкновенно украшающаго собою «охранительныя» программы возрожденія дворянотва. Это-установленіе запов'ядных им'яній. «Св'ядущіе» люди позаимотвовали мысль о недълимости и неотчуждаемости дворянскихъ владеній изъ ходатайствъ, возбужденныхъ несколькими дворанскими собраніями въ конце восьмидесятыхъ годовъ. Починъ въ этомъ дълв принадлежитъ полтавскому дворянству, обратившемуся съ такимъ ходатайствомъ къ правительству еще въ 1887 году. Оно просило, чтобы каждому дворянину было предоставлено обращать свое имъніе въ запов'ядное, и чтобы наименьшій разм'єръ заповедной собственности быль установлень въ 400 десятинь, тогда какт, по дъйствующему закону 1845 года, заповедное именіе можеть быть учреждено только съ Высочайшаго разрешенія и притомъ должно заключать въ себе не мене десяти тысячь десятинъ. Позже примъру полтавскаго собранія последовали дворянства Владимірской, Екатеринославской, Казанской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Псковской, С.-Петербургской, Симбирской, Таврической, Уфимской, Харьковской и Херсонской губерній. Многочислевность однородныхъ (но не вполнъ тождественныхъ) ходатайствъ въ данномъ случав не можеть служить доказательствомъ того, что въ дворянокомъ сословіи укоренилось убъжденіе въ необходимости заповёдныхъ именій. Содержаніе некоторыхъ ходатайствъ даетъ право думать, что, напротивъ, наше дворянство не только не сочувствуетъ этой мысли, но опасается ся осуществленія. Такъ, пензенское собраніе пришло къ заключенію, что неделимисть заповёдныхъ участковъ. соединенная съ единонаследіемъ, создасть въ среде дворянъ многочисленную группу обделенных и ничемъ необезпеченных и на ряду съ ней немногихъ обладателей заповъдныхъ имвній; такое разделение дворянъ на два класса, резко отличающихся по имущественной обезпеченности, - предвидить пензенское собрание-



должно породить рознь въ дворянстве и борьбу противоположныхъ интересовъ. Ясно, что отъ заповъдности имъній названное собраніе ждеть далеко неблагопріятных результатовь для дворянства. Но всетаки оно, какъ и нъкоторыя другія дворянскія собранія. придерживающіяся тыхь же взглядовь на заповыдность, возбудило хопатайство. Такая непоследовательность объясняется появленіемъ въ проектахъ этихъ собраній дополнительнаго предложенія, котораго не имвли въ виду полтавскіе иниціаторы двла: въ пензенскомъ, окатеринославскомъ и изкоторыхъ другихъ ходатайствахъ возбужденъ вопросъ о заповъдности, т. е о недълимости и неотчуждаемости, заложевныхъ дворянскихъ имвий. Трудность достижения этой при очевидна, ибо въ понятіи задоженнаго, но неотчуждаемаго имвнія заключается непримиримое противоречіе, но очевидно также и то, что, собранія, выступившія съ такимъ предложеніемъ, интересуются вовсе не недівлимостью дворянскихъ имівній, а нъкоторымъ желательнымъ для нихъ, но неосуществимымъ нововведениемъ въ области повемельнаго кредита. Свое истинное отношеніе въ запов'ядности дворянство, ходатайствующее о неотчуждаемости заложенныхъ имвній, обнаружило, признавъ нецьлесообразной заповедность именій на вечныя времена. Оно допускаетъ, что дворяне будутъ прибъгать къ учреждению заповъдныхъ имвній при стеченіи неблагопріятныхъ обстоятельствъ, но будущія покольнія могуть быть счастливье-такъ зачымь же ственять ихъ заповъдностью. Кажется, трудно быть менве убъжденнымъ въ преимуществахъ единонаследія и неотчуждае моста? При такомъ отношения въ институту заповедныхъ именій даже оффиціальныхъ сторонниковъ этой мысли, не трудно предугадать его судьбу. Еслибы когда нибудь дворянскія ходатайства и были удовлетворены, законъ о недълимыхъ и неотчуждаемыхъ имфијяхъ остался бы у насъ мертвой буквой: войти въ жизнь ему помъшають несочувствіе самихь дворянь и... земельныхь банковь.

Изъ нашего краткаго обзора готовыхъ проектовъ решеній дворянскаго вопроса можно, думается, видеть, что они не удовлетворяють цели и должны быть отвергнуты. Особой коммиссіи, на которую возложено всесторонне выяснить и найти способъ къ удовлетворенію современныхъ нуждъ пом'ястнаго дворянства, предстоитъ трудная задача, для облегченія которой раньше было сділано очень немного. Въ началі этой замітки указано, какъ много времени и труда потребуеть отъ особаго совіщанія надлежащее выполненіе только первой половины задачи. Еще трудніве, конечно, изыскать міропріятія, помощью которыхъ можетъ быть достигнуто справедливое и дійствительное рішеніе вопроса. Поэтому не будемъ ждать завершенія трудовъ совіщанія въ близкомъ будущемъ...

B. A.



## Новыя книги.

Стихотворенія А. А. Грешнера. Кіевъ 1897.

"Балеты долго я терпълъ, но и Дидло мет надовлъ!"—
воскликнулъ нъкогда пресытившійся герой Пушкина. Мы, современные читатели и критики, испытываемъ нъчто подобное по отношенію къ нашимъ стихотворцамъ. Упуская изъ виду, что съ одной нивы не собираютъ подъ рядъ двухъ жатвъ, и однимъ блюдомъ тоже не угощаютъ дважды, они не устаютъ преподносить намъ свои перепъвы и подражанія надсоновской пожіи, очевидно, прельщаясь ея безпримърнымъ успъхомъ. Десятки, сотни маленькихъ Надсоновъ вогъ уже сколько лътъ ползутъ и лъзутъ на насъ со всъхъ сторонъ, тянутъ все одинъ и тотъ же мотивъ, и что мудренаго, если мы запросимъ, наконецъ, пощады и завопимъ: "Довольно Надсона! Надоъло! Давайте что-нибудь новенькое, свое, оригинальное".

Кіевскій поэтъ г. Грешнеръ—типичный маленькій Надсонъ. "Эти пѣсни—души моей скорбный дневникъ", заявляетъ онъ въ посвященіи сборника любимой женщинѣ:—"дѣти думъ затаенныхъ, сомнѣній моихъ, никому неповѣданной муки", "эти пѣсни я сердцемъ своимъ изболѣлъ" — и вамъ сейчасъ же вспоминаются давно знакомые стихи:

Какъ недугомъ, я каждою пъсней больль, Каждой творческой думой терзался...

Но, чтобы г. Грешнеръ не обвинилъ насъ въ голословности и поспъшности вывода, выпишемъ на удачу нъсколько тирадъ изъ разнихъ мъстъ его книги и предоставимъ читателю самому судить, правы мы или нътъ.

Надсонъ. Я пришелъ къ тебѣ съ открытою дутою, истомленный скорбью, злобой и недугомъ. Г. Грешнеръ. Я вернулся къ тебѣ, утомленный борьбой съ предразсудками пошлыми свѣта, я пришелъ раздраженный, разбитый, больной, съ жаждой ласки, любви и привѣта.

Надсонь. Отвератой безднѣ зла, зіяющей мнѣ въ очи, ни дна нѣтъ, ни границъ,—и на ея краю... безсильный, какъ дитя, въ раздумьи я стою. Что значу я, пигмей, со всей моей любовью, и разумомъ моимъ, и волей и душой, предъ льющейся вѣка страдальческою кровью? Г. Грешнеръ. Предъ этой массой жертвъ, громадою дѣяній невольно я стою, безмолвенъ, пораженъ... Что боль души моей среди людскихъ страданій? и т. д.

M 11. Отдаль II.

Надсонъ. Опять вокругь меня ночная тишина... Г. Грешнеръ, Опять кругомъ меня ночная тишина...

Надсонъ. Чуть останусь одинъ—и во мнѣ подымаетъ жизнь со смертью мучительный споръ, и, какъ пытка, усталую душу терзаетъ ихъ старинный, немолчный раздоръ. Г. Грешнеръ. Чуть останусь одинъ— и въ душѣ молодой, упоенной надеждой на счастье, просыпаются думы, и мрачной толпой, словно тучи на небѣ въ ненастье, затемняютъ мнѣ свѣтъ, давятъ сердце мое...

Мы легко могли бы наполнить нёсколько печатных страниць такими поразительными параллелями, но очень ужъ скучна и неблагодарна эта работа доказывать автору, что онъ не оригиналенъ. Впрочемъ, оригинальность г. Грешнера заключается именно въ томъ, что онъ—маленъти Надсонъ, и, какъ у такового, все у него миніатюрно, мизерно, а нодчасъ и прямо пошловато. Возьмемъ, котя бы, мотивъ любви, этотъ пробный камень для каждаго поэта. Г. Грешнеръ въ нёмомъ восторгъ малетъ при видъ своей возлюбленной.

Глазки, глазки голубые, Глазки полные любви И лукавые такіе. О, зачыма вы ме мои! В'ячно вами любоваться, Прловать васъ, миловать Вотъ что значить наслаждаться И.. съ огнемъ играть!

Поэтъ страдаетъ безсонницей. «Невъдомых» желаній исполненъ, я томлюсь, покоя чуждъ и сна; раскрытыя уста ждутъ пламенныхъ лобзаній, и мысль бездъйствія полна".

Табь діва утренней порою,
Проснувшись, не співшить отврыть своих очей И въ сладкомъ полусні, отдавшись нівті томной,
Еще чужда огня въ крови,
Мечтой неясной и нескромной
Ужг бродить въ области желанных ласкъ любец!

Этимъ оригинальнымъ сравненіемъ самого себя съ нескромной дѣвой поэтъ обнаруживаетъ, что весьма и весьма даже "вѣдомыя" желанія наполняютъ его мечты. "Въ эту жизнь, въ эту страсть и горячку любви", признается г. Грешнеръ въ другомъ мѣстѣ,—"окунулъ я (!) всю юность и силы мои",—и дѣйствительно, добрыя три четверти его книги посвящены воспѣванію "жаркихъ ласкъ" и "огненныхъ поцѣлуевъ" (недаромъ же онъ сынъ юга!).

Летятъ часы... Летятъ, какъ сновиденья, Какъ легкихъ призраковъ волшебный рой, И самый воздухъ полонъ опьяненья, И тайнъ любви и страсти молодой. Въ груди—огонь... Безумнымъ поцёлуямъ Теряютъ счетъ горячія уста, Сильнёе вровь мы ласками волнуемъ, И будитъ умъ нескромная мечта... Тъснъе, ближе мы... Сплелися руки... Въ глазахъ—любви восторгъ, желанья муки, Но—силою разсудка побъжденъ Насъ лишь томитъ мятежный сердца стонъ.

Экъ, г. Грешнеръ! не такою изображалъ "любовь" настоящій Надсонъ, котораго вы изъ себя корчите:

Вся—мысль, вся—красота, увитая цвётами, Съ улыбкой дёвственной и дёвственной душой!..

Это не мѣшаетъ, однако, кіевскому поэту быть очень высокаго мнѣнія о своей поэзіи. Стихи свои онъ не зоветъ иначе, какъ "вдохновенными". "Лазоревой толпой ко мнѣ мечты мои слетаютъ, и Музы полными огня дарятъ лобзаньями меня и вдохновеньемъ осѣняютъ"; "и льется пѣснь моя широкою волною" (стихъ, между прочимъ, тоже взятый у Надсона); "созвучій рой изъ устъ моихъ несется, и посия чаръ и прелести мома"... Обращаясь къ своему сыну младенцу, поэтъ восклицаетъ: "А ты... что ждетъ тебя?.. Могуъли передать тебѣ въ наслѣдіе я пѣсенъ даръ чудесный?" И, провидя, наконецъ, свою кончину, размышляетъ: "Когда умру, надъ свѣжею могалой прочтутъ моихъ заслугъ отчизнѣ цѣлый рядъ и славу воздадутъ...»

"Блаженъ, кто въруетъ!" скажемъ мы относительно всъхъ этихъ розовыхъ иллюзій г. Грешнера, потому что не намъ, очевидно, разрушить ихъ.

Чтобъ докончить портретъ нашего маленькаго Надсона, мы можемъ сообщить читателямъ, что онъ обладаетъ "тонкимъ" слухомъ и "чуткой" душой, и что взоръ его "лучистъ" Эти любопытныя автобіографическія свъдънія почерпнуты нами изъ его же стихотворныхъ признаній.

А. Осиповичъ (А. О. Новодворскій). Собраніе сочиненій. Спб. 1897.

Непривътливо отнеслась судьба къ Новодворскому при жизни, да врядъ-ли многимъ привътливъе и послъ смерти. Ровно пятнадцать лътъ имя его было какъ бы вычеркнуто изъ памяти читающей публики, такъ какъ маленькіе разсказы его, читавшіеся въ свое время съ большимъ удовольствіемъ, оставались разсъянными по книжкамъ старыхъ журналовъ, гдъ и разыскать-то ихъ, даже при сильномъ желаніи, стоило немалаго труда. Первый изъ этихъ разсказовъ ("Эпизодъ изъ жизни ни павы ни вороны") помъщенъ былъ въ мартовской



книжкъ "Отеч. Зап". 1877 г., а послъдній, счетомъ восьмой ("Исторія"), только пять лътъ спустя, въ мартъ 1882 г. Немудрено поэтому, что и при жизни писателя, отличавшагося такой ничтожной производительностью, литературный образъего оставался мало выясненнымъ для большой публики.

Не повежно Новодворскому и въ литературныхъ друзьяхъ. Одинъ изъ нихъ, г. Ясинскій, желая въ своемъ некрологъ Новодворскаго подчеркнуть нищету, сгубившую его физическія силы, утверждалъ, напр., будто въ юные годы покойный быль такимъ богатыремъ, что дубинку, съ которой онъ обыкновенно расхаживаль, не всякій быль въ состояніи и поднять!.. Но это усердіе не по разуму было, по крайней мъръ, невиннаго сорта. Несравненно худшее впечатлъние производить "Очеркъ жизни и литературной дъятельности А. О. Новодворскаго", написанный г. Гродецкимъ и предпосланный "Собранію сочиненій" покойнаго писателя. Здёсь усердіе не цо разуму касается уже не такихъ пустяковъ, какъ гимназическая дубинка, а самого существа дъла. Чего чего только нъть въ этомъ претенціозномъ "очеркъ", полномъ истерическихъ выкриковъ по адресу русскаго общества, не хотъвшаго при жизни Новодворскаго прислушаться къ "стенящимъ звукамъ" его "возвышенной проповъди", а по смерти отдавшаго предмочтение... Гаршину. Общество наше "не поняло ни его мыслей, стремленій и идеаловъ, ни способа ихъ выраженія, какъ, можетъ быть, не понимаютъ другъ друга сверкающій, могучій метеоръ, свалившійся на землю, и сонная черноземная. застывшая въ лѣни и неподвижности земля, нехотя принявшая его въ свои холодныя объятія" и т. д. и т. д. Не станемъ, однако, подробно останавливаться на этой шумной и непріятной реторик' (всего непріятнье была бы она скроммому Новодворскому, ослибъ онъ могъ ее слышать) и огравичимся только совътомъ читателю, купивъ "собраніе сочиненій", и не заглядывать даже въ предисловіе г. Гродецкаго. Опънка писателя сдълана въ немъ совершенно невърная, безъ нужды и мёры раздутая, а біографическихъ панныхъ почти никакихъ нътъ; не указанъ даже годъ рожденія Новодворскаго (1853), не указано время напечатанія ни перваго. ни послъдняго его разсказа.

А купить книжку Новодворскаго мы порекомендуемъ всякому, кто интересуется судьбами родной литературы. Много произведеній, —быть можеть, гораздо болье талантливыхъ канеть современемь въ безжалостную Лету, разсказы же Новодворскаго, несомныно, сохранятся, такъ какъ создавались они не вны времени и пространства, выходили не изъ досужей головы автора, а писались кровью его многострадальнаго сердца. Конечно, много есть людей въ настоящее время,



давно и основательно позабывшихъ, какъ ту эпоху, такъ и тъ историческія условія, при которыхъ жилъ и писалъ Новодворскій; но это большею частью люди, съ которыхъ все, что называется, какъ съ гуся вода,—и не придется особенно жальть, если такого сорта читателями книжка Новодворскаго будетъ встръчена холодно, или, быть можетъ, даже съ глумленіемъ... Мы увърены, что въ обществъ нашемь есть и болье живые элементы, которые примутъ теперь Новодворскаго, какъ дорогого покойника, возвращающагося къ жизни.

Въ исторіи новъйшей русской литературы Новодворскій по праву долженъ занять свое опредъленное мъсто. Онъ не былъ, конечно, проповъдникомъ какихъ-либо возвышенныхъ идеаловъ, чъмъ-то вродъ непризнаннаго пророка — все это чистъйшій вздорь; но онь первый явился талантливымь изобразителемъ общественнаго настроенія своего удивительнаго, полнаго глубокаго интереса времени, разлада и душевныхъ мукъ извъстной части тогдашней молодежи, отставшей отъ "вороньяго" стада невъждъ и пошляковъ и не могшей или не умѣвшей пристать къ своимъ бодрымъ, восторженно върующимъ сверстникамъ-, павамъ". Этотъ несчастный типъ является излюбленнымъ героемъ его произведеній, фигурируя почти въ каждомъ изъ нихъ, иногда даже въ нъсколькихъ видахъ, въ образъ какъ мужчинъ, такъ и женщимъ. Стремясь всюду отыскать "ни-паво, ни вороній" характеръ, которымъ, очевидно, болълъ самъ авторъ, онъ жватаетъ иногда даже черезъ край, навязывая его людямъ и героямъ другихъ эпохъ, самому, напримъръ, Бълинскому... Критика не разъ уже указывала на парадоксальность такого обобщенія: страстный, неугомонный, дъйствительно "въчно алчущій правды" духъ "неистоваго Виссаріона", конечно, менъе всего имълъ въ себъ "ни паво, ни вороньихъ чертъ"! Если позволительно вообще примънять къ эпохъ Бълинскаго терминологію Новодворскаго, то нашъ великій критикъ скорбе всего былъ чистокровной "павой", которая, при всъхъ своихъ многочисленныхъ колебаніяхъ, всегда, всю жизнь оставалась близкой въ "подножію божества"...

Но затронутый молодымъ беллетристомъ мотивъ, очевидно, былъ глубоко-жизненнымъ мотивомъ, такъ какъ вслъдъ за нимъ его начали разрабатывать и другіе, изъ которыхъ наибольшимъ талантомъ отличались Всеволодъ Гаршинъ и Надсонъ. Кажется, безошибочно можно при этомъ утверждать, что изъ троихъ писателей послъдніе двое обладали (или успъли ее проявить) несравненно большею художественною силою: то самое, что въ изображеніи Новодворскаго оставалось всегда прикованнымъ къ текущей дъйствительности, къ ея временнымъ условіямъ, они умъли, силою поэтическаго та-



ланта, обобщать, дёлать понятнымъ и доступныммъ для всякаго времени и для всякихъ читателей,—и здёсь-то, по всей вёроятности, кроется главная причина огромнаго успёха Гаршина и Надсона, совершенно затмившихъ собою скромное имя Новодворскаго. Въ разсказахъ послёдняго уже въ настоящее время отдёльные намеки и даже цёлыя положенія, производившіе въ свое время чарующее впечатлёніе, могутъ показаться или совершенно непонятными, или черезчуръ ужъ наивными... О томъ, чтобы Новодворскаго могли понять и оцёнить иностранцы, разумёется, не можетъ быть и рёчи.

Но есть за то у Новопворскаго одна сильная сторона, которую онъ, къ сожалънію, не успълъ вполнъ развить, но которой и слъда не было въ талантахъ его литературныхъ сонерниковъ. Сила эта заключается вь богатомъ природномъ юморъ, горькомъ, порою желчномъ, но никогда и ни въ какихъ положеніяхъ жизни ему не измѣнявшемъ. Мы пумаемъ. что юморъ этотъ являлся не однимъ только національнымъ свойствомъ малороссійскаго характера, но показываль также и природную нравственную силу человъка. Сила эта была, правда, въ значительной степени ослаблена грустными обстоятельствами и условіями, какъ личной жизни Новолворскаго, такъ и историческаго момента, въ который онъ жилъ, но она всетаки не была въ немъ въ конепъ уничтожена. И мало того: намъ сдается, что съ теченіемъ времени сильная сторона стала ба брать въ немъ верхъ надъ разлагающими и обезволивающими сомивніями, и прервись такъ безобразно рано его жизнь, и самый талантъ его могъ бы развернуться гораздо шире... По крайней мъръ, нельвя отрицать, что ивлюбленный въ первыхъ его разсказахъ типъ "ни павы, ни вороны" съ теченіемъ времени начинаетъ видоизменяться и сливаться съ типомъ более бодрымъ, болъе положительнымъ (Злючка, Алешка), а въ послъднихъ разсказахъ ("Мечтатели", "Исторія") даже совстив исчезаетъ, и на его мъсто являются, правда, въ неясныхъ еще контурахъ (Абрамовъ) или даже совершенно закрытые дымкой поэтическаго тумана (Псевдонимовъ) герои съ ръшительной волей, чуждые безплоднаго нытья и убивающей рефлексіи. Къ этому надо прибавить, что молодой писатель, очевидно, прекрасно знакомъ былъ, какъ съ показной стороной, такъ и съ изнанкой родной дъйствительности, и житейскій фонъ, на которомъ парадируютъ его колеблющіеся или сильные волей герои, всегда чрезвычайно ярокъ и типиченъ. Генералъ въ "Мечтателяхъ", Nicolas и maman въ "Наканунъ ликвидаціи", "онъ" въ "Реманъ" и пр. -- все это фигуры, прямо какъ бы выхваченныя изъ жизни и смёлой рукой недюжиннаго художника перенесенныя на полотно. Сцена на баркъ въ самомъ

первомъ разсказѣ Новодворскаго—можно сказать, классическая сцена (между прочимъ, читатель замѣтитъ невольную, но яркую параллель ей въ печатаемыхъ у насъ американскихъ очеркахъ г-жи Сомовой); не менѣе жизненна и художественна исторія "Побѣга въ Америку" двухъ мальчиковъ въ разсказѣ "Карьера": исторія эта, веселая и вмѣстѣ трогательно-грустная, такъ и просится въ дѣтскую хрестоматію...

Вообще, житейскія сцены, будничные разговоры будничныхъ людей, мечты и дёйствія всевозможныхъ пошляковъ необыкновенно удавались Новодворскому, и еслибы со временемъ онъ раздёлался съ своимъ "ни паво, ни вороньимъ" нытьемъ и перешелъ къ широкому изображенію русской дёйствительности, такой, какова она есть, то, повторяемъ, талантъ его могъ-бы проявиться въ болёе яркомъ свётъ, и кто знаетъ—какое мъсто онъ занялъ бы тогда въ русской литературъ. Задатки большого роста, во всякомъ случать, у него были.

Что касается юмора Новодворскаго, то намъ не разъ приходилось слышать на этотъ счетъ ироническія замічанія: многимъ онъ кажется пъланнымъ, какъ и самая манера письма придуманной и натянутой... Въ доказательство приводятся обороты ръчи вродъ: "Это верховая лошадка Сонички; она (не верховая лошадка) почувствовала"... "Съ однимъ господиномъ у Альфреда де-Мюссе, который (господинъ, а не Мюссе)" и т. д., и т. д. Образчики этихъ дешевыхъ, чисто-грамматическихъ каламбуровъ, къ сожалънію, довольно часто попадаются у Новодворскаго, но мы думаемъ, что ихъ скорбе слъдуетъ отнести къ торопливости и неряшливости слога, нежели къ неудачнымъ потугамъ остроумія: стоитъ прочесть "разсказы" безъ предвзятаго желанія къ нимъ придираться, чтобы признать, что природный юморъ билъ въ душъ автора черезъ край. Такой своеобразной и вывств легкой манеры выраженія, такой неподдібльно искренней ироніи, съ какою сплошь написань, напримъръ, довольно большой разсказъ "Наканунъ ликвидацін", сочинить невозможно. Въ усиленіи этого богатаго природнаго юмора чисто внёшними рессурсами и уловками Новодворскому, очевидно, не было надобности, идоживи онъ до изданія своихъ разсказовъ отдёльной книгой, разумъется, онъ выкинуль бы изъ нихъ все лишнее и ненужное, что теперь ръжетъ непріятно слухъ и можетъ дать обильную пищу придирчивой критикъ...

Въ заключение нашей замътки скажемъ, что вся денежная выручка отъ продажи книги предназначена издателями въ пользу родственниковъ покойнаго, и кстати напомнимъ, какой трогательной заботливостью о матери и сестрахъ и какими жертвами для нихъ была наполнена вся недолгая жизнь Новодворскаго...



**Оедорь Фальковскій.** Веселые звуки и другіе маленькіе разсказы. 1897.

Книжка г. Фальковскаго названа, какъ это вообще теперь въ модъ, по имени перваго изъ составляющихъ ее разсказовъ. Но еслибы читатель ухватился за нее, какъ за средство развъять свой сплинъ, прочтя дъйствительно иъчто веселое и ободряющее, то быль бы жестоко обмануть. Трагическій писатель г. Фальковскій, всюду мерещится ему драма, и названа его книга "Веселыми звуками" лишь для пущаго контраста и эффекта. Какое ужъ тутъ веселье, когда въ первомъ же равсказъ вы натыкаетесь на солъвнь и смерть, во второмъ - на смерть, безуміе, изміну. И дальше идеть все въ томъ же родъ: смерть молодого мужа, горе и одиночество любящей супруги; смерть нъсколькихъ собакъ и одного человъка; утопленница; отравившаяся; умершая отъ родовъ; убитая кулакомъ пьянаго мужа; вивисекція котенка и затъмъ смерть самого вивисектора; гибель студента отъ бълой горячки; смерть бабушки въ богадъльнъ, куда запряталъ ее богатый сынъ; смерть ребенка; еще утопленица... Этого-ли, повидимому, не повольно? Но у г. Фальковскаго есть еще спеціально-святочные разсказы, гдъ покойники фигурируютъ уже прямо цълыми гуртами; правда, въ этихъ последнихъ разсказахъ мы имбемъ дело съ попытками юмора и шутки, но характерно то, что г. Фальковскій и шутить-то не любить безь мертвецовь, кладбищъ и всякихъ другихъ ужастей...

Мы не думаемъ, однако, чтобы въ самой натурѣ начинающаго писателя лежала трагическая складка. Дѣло объясняется несравненно проще: г. Фальковскій, очевидно, слишкомъ еще юнъ и настоящую реальную жизнь знаетъ очень плохо. Гдѣ же могъ онъ найти болѣе благодарныя темы для своихъ многочисленныхъ разсказовъ, какъ не во всякаго рода смертяхъ, убійствахъ и, вообще, исключительныхъ и случайныхъ положеніяхъ жизни? Эффектъ достигается здѣсь самъ собою, безъ особыхъ усилій со стороны автора; достаточно, чтобы послѣдній былъ грамотенъ и умѣлъ, по мѣрѣ надобности, подпускать горячія тирады съ претензіей на возвышенность или сарказмъ, а еще лучше—на психологическую глубину, и, смотришь, въ какомъ-нибудь захолустномъ муравейникѣ онъ уже прослылъ молодымъ талантомъ, подающимъ надежды.

Г. Фальковскій не только грамотенъ, но и пишетъ довольно легко и занятно. Обладая при этомъ умѣньемъ писать быстро и много (ва два года имъ сочинено двадцать четыре разсказа), онъ безъ труда можетъ сдѣлаться газетнымъ фельетонистомъ, котораго редакторы съ удовольствіемъ будутъ печатать, а наша нетребовательная публика съ такимъ же удо-

вольствіемъ почитывать... А между тёмъ, это было бы, говоря по совёсти, жаль, потому что въ тёхъ случаяхъ, когда г. Фальковскій беретъ темы простыя, безыскуственныя и изображаетъ хорошо знакомую ему среду, онъ обнаруживаетъ, по нашему мнёнію, и признаки нёкотораго дарованія. Къ такимъ вещамъ нельзя не отнести, напр., два разсказа изъ жизни гимназистовъ—, У берега" и особенно "Михей". Здёсь все описано такъ просто и вмёстё такъ живо, точно самъ авторъ только что покинулъ гимназическую скамью...

О молодости г. Фальковскаго говорить и оригинальное предисловіе издателя: "Выпуская въ свёть этоть сборникъ разсказовъ, я отъ души желаю моему товарищу, чтобы онъ во всю свою жизнь сохраниль ту вёру и любовь къ человёку, которою согрёта его первая книжка, составленная изъ этихъ мелкихъ вещихъ, и чтобы онъ въ своихъ дальнёйшихъ, болбе зрёлыхъ произведеніяхъ,—если ему суждено остаться на тернистомъ пути писателя,—оставался вёрнымъ всему тому, чему онъ стремится служить теперь".

Пожелаемъ ли мы, съ своей стороны, г. Фальковскому "остаться на тернистомъ пути писателя"? Очень это щекотливый вопросъ, и очень трудно дать на него тотъ или другой рёшительный отвётъ, трудно именно потому, что путь писателя—и завидный, и вмёстё съ тёмъ, дёйствительно, тернистый путь. Во всякомъ случаё, пускай г. Фальковскій не торопится и, прежде чёмъ вторично пробовать свои писательскія силы, понаберется настоящаго, серьезнаго знанія жизни и человёческаго сердца.

С. А. Венгеровъ. Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ (отъ начала русской образованности до нашихъ дней) Томъ V. Спб. 1897.

Новый томъ полезнаго труда г. Венгерова оживляетъ надежду на окончаніе этого изданія, столь необходимаго для всёхъ интересующихся судьбами русской литературы, а измёненіе въ расположеніи статей, введенное съ этого тома составителемъ, позволяетъ разсчитывать, что теперь появленіе въ свётъ уже имѣющихся въ распоряженіи редактора словаря и давно ждущихъ очереди матеріаловъ будетъ ускорено. Статьи теперь будутъ появляться не въ алфавитномъ порядкѣ, а въ порядкѣ накопленія и по мѣрѣ того, какъ онѣ будутъ готовы къ печати. За время, отдѣляющее выходъ настоящаго тома отъ предыдущаго, г. Венгеровымъ предприняты два вспомогательныхъ изданія, долженствущихъ, по его указанію, оказать существенное вліяніе на судьбы "критико-біогр. словаря", такъ какъ они являются подготовитель-

ными для него работами. Изданія эти: "Русскія книги"полный перечень всёхъ русскихъ книгъ, и "Списокъ русскихъ писателей и источниковъ пля ихъ изученія", печатаемый теперь въ оборник Н отдъленія Академін Наукъ. Можно согласиться съ составителемъ, утверждающимъ, что "остовъ Словаря законченъ и остается теперь сторона чисто-литературная, Однако, не слъдуетъ преувеличивать легкость исполненія этой стороны, которая и сложиће и отвътствениће стороны библіографической. Дать всесторонній, безпристрастный, какъ то приличествуетъ словарю, и исторически-бевспорный критическій отзывъ о писателъ или даже составить обобщающій свопъ сужденій о его діятельности-воть задача, исполненіе которой потребуетъ ужъ не механическаго труда, но творческой мысли, а неисполнение низведеть. Словарь на степень сборника сырыхъ матеріаловъ и-что самое печальное-перенесетъ его изъ рукъ общирной читающей публики на полки книгохранилищъ записныхъ библіографовъ и ученыхъ изслівдоватей. Словарь русскихъ писателей, и вообще русская энциклопедія, не можеть быгь изданіемь только справочнаго характера: онъ долженъ подобно французской "Энциклопедіи" имъть руководящее значение. Гръшно было бы упустить столь дъйствительный способъ воздъйствія на читателя. Словарь не забрасывають послѣ прочтенія, какъ газету или даже книжку журнала, къ нему обращаются за свъдъніями въ теченіе многихъ лътъ; самая форма его изложенія-спокойная историческая-имъетъ результатомъ то, что имъ меньше увлекаются, но ему больше върять. Поэтому хорошее выполнение этой литературно-критической стороны словаря придаетъ ему особенную пфиность.

Содержаніе новаго тома словаря полно выдающагося интереса, не смотря на то, что статей, посвященныхъ первокласснымъ писателямъ (мы не говоримъ объ ученыхъ): въ немъ нътъ. Составъ сотрудниковъ словаря обогащается, въ V томъ сдълали вклады профессора А. Н. Бекетовъ (объ И. П. Бородинъ), Милюковъ (о Болтинъ), Бестужевъ-Рюминъ, Петрушевскій, Буличъ, Сумцовъ, гг. Лесевичъ, Владиміръ Соловьевъ, Меньшиковъ, Латышевъ, Джаншіевъ, и даже графъ Л. Толстой "почтилъ словарь замъткой" о крестьянинъ сектантъ Бондаревъ, гдъ съ обычной непреклонностью объявляетъ, что "сочиненіе Бондарева "Трудолюбіе или торжество земледъльца" переживетъ всъ тъ сочиненія, которыя описаны въ этомъ лексиконъ, и произведетъ большее вліяніе на людей, чвыь всв они взятыя вывств". Мы не думаемь, чтобы редакторъ словаря не только раздъляль это мивніе, но и видъль въ немъ какую-либо основательность.

Филологамъ посчастливилось въ этомъ томъ словаря; мы

находимъ здъсь весьма полныя и обстоятельныя статьи о Водуэнъ-де-Куртенэ, Бодянскомъ, Венелинъ, Буслаевъ, Крушевскомъ. Статья о Ө. И. Буслаевъ-пълая монографія размърами больше двухъ листовъ. Какъ и многія другія статьи словаря, она имъетъ ту особенную цънность, что представляеть собой въ извъстной степени первоисточникъ; такъ. свъдънія, сообщаеммя въ ней по воспоминаніямъ проф. Кирпичникова, напечатаны въ словаръ впервые. Какъ сообщаетъ редакторъ въ запискъ, представленной имъ въ Академію Наукъ, въ его архивъ имъется около тысячи собственноручныхъ автобіографическихъ записокъ писателей и ученыхъ самыхъ различныхъ сферъ пъятельности и общественнаго положенія. Къ этому надо присоединить, какъ въ стать о Буслаевъ, воспоминанія составителей статей о писателяхъ, которыхъ они лично знали. Въ этомъ смыслъ очень интересна статья В. В. Лесевича о мало кому извъстномъ кавказскомъ журналистъ пятилесятыхъ головъ Бобылевъ и С. А. Венгерова о В. М. Велровъ, бывшемъ цензоръ словаря, листинномъ другъ литературы и литераторовъ", въ самыя тяжелыя времена облегчавшемъ положение литературы при ръдкой добросовъстности въ обоихъ направленіяхъ. Изъ статей самого редактора отмътимъ статью о Дружининъ, которая печаталась въ "Въстникъ Европы" и является въ словаръ въ переработанномъ и значительно пополненномъ видъ.

Сборинкъ въ намять Александра Серафимовича Гапискаго. Изданіе Нижегородской архивной комиссіи, Н. Новгородъ, 1897.

Имя А. С. Гацискаго извъстно почти всякому образованному человъку, имъющему дъло съ газетой и журналомъ. Но это извъстность совершенно особаго рода. Извъстно собственно "имя", но ръдкій язь знающихь его можеть назвать тъ труды, которые выдвинули это имя въ литературъ. "Провинціальный писатель", вотъ и все. Впрочемъ, для того времени, когда работалъ А. С. Гацискій, это было уже очень много. Въ одной изъ статей "Сборника" дана характеристика покойнаго, именно какъ "литератора обывателя" въ лучшемъ значеніи этого слова. "Въ исторіи каждой національной литературы, говорить авторъ, --есть непремънно періодъ такъ называемаго мененатства, своего рода паразитизма, когда, еще неокрѣпшая, она нуждается въ стороннемъ покровительствъ и поддержкъ". Областная пресса тоже имъла свой періодъ меценатства. Ве, спротливую и убогую, взяль подъ свое покровительство, самъ далеко не вельможа и не богачъ-литераторъ-обыватель. Онъ не получаль отъ нея ни матеріальных выгодъ, ни поддержки въ своей карьеръ. Наоборотъ, карьеръ она могла только по-



вредить, а въ смыслѣ матеріальномъ-она сама нуждалась въ постоянныхъ воспособленіяхъ изъ личныхъ доходовъ литератора-обывателя. Иля нея-то онъ неръпко паже "служилъ". чтобы охранять ее на два фронта-отъ предубъжденій сверху, отъ равнодушія и часто враждебной косности снизу. Теперь провинціальная пресса составляеть уже факть, живое и значительно окръщшее явление: она нахолится, конечно, въ условіяхъ, гораздо болье тяжелыхъ, чымь пресса столичная, но все же она растеть и крыпнеть. Въ послыние голы въ провинціи наропился уже новый типъ литератора, который не только не кормить, такъ сказать, отъ руки младенца-прессу, удъляя ей кроми отъ своего "жалованія", но и кормится отъ нея самъ. Это снимаетъ съ провинціальнаго писателя присущій литератору-обывателю оттёнокъ безкорыстія и идеализма. но это несомижно поднимаеть самую прессу, придавая ей характеръ самостоятельной силы среди другихъ дъйствующихъ силъ провинціи. А для идеализма и самоотверженія поприще въ этой области остается всетаки немалое. Какъ бы то ни было, оглядываясь назадъ, мы не можемъ не видъть громалных васлугъ исчезающаго типа "литератора-обывателя" въ дёлё развитія областной прессы, и нижегородская архивная комиссія подала хорошій примъръ благодарности и уваженія къ честной памяти одного изъ выдающихся тружениковъ этого типа. Ла и самъ по себъ сборникъ составленъ довольно живо и интересно. Кром' статей Н. Я. Агафонова, В. Г. Короленко и А. А. Савельева, посвященныхъ характеристикъ покойнаго писателя, въ сборникъ есть еще его автобіографія и посмертная статья полу-историческаго содержанія ("Въ вотчинъ кн. Пожарскаго"). Все виъсть не только рисуетъ интересную физіономію самого "литератора-обывателя", но и отмъчаетъ любопытную стадію нашего культурнаго развитія. Изданъ сборникъ весьма прилично и снабженъ корошо исполненнымъ портретомъ Гацискаго.

Серафина Арганакова. Дъйствительность, мечты и разсужденія провинціалки. Спб. 1897.

Еще недавно у насъ было въ модѣ "народолюбіе". Теперь людямъ, "разочаровавшимся въ народѣ", имя легіонъ. Г-жа Аргамакова—одна изъ этого легіона, и данное ея произведеніе есть ничто иное, какъ крикъ наболѣвшаго сердца. Нѣкогда "любимой мечтой" г-жи Аргамаковой было—служеніе народу. Она готовилась къ этому служенію, когда "встрѣтила человѣка, котораго полюбила". Спустя годъ послѣ замужества, она отправилась съ мужемъ въ усадьбу къ дядѣ, который, повидимому, и въ то время народолюбіемъ не увлекался.

"Деревенская обстановка и жизнь привели г-жу Аргамакову въ восторгъ, любезный пріемъ дяди поддержаль пріятное расположеніе духа", тѣмъ болье, что и дядя "не скрываль пріятнаго впечативнія, произведеннаго ею на него". Въ Орловской усальбъ водворилась идиллія, но тутъ-то и помъщало "модное народолюбіе". Дядя былъ "очень сдержанъ съ народомъ", племянница наоборотъ была совершенно несдержанна. Хотя дядя и объясняль ей "обычную манеру крестьянъ выманивать деньги", но она не внимала и стала "безтактно вмъщиваться въ дъла дяди, забывая разницу лътъ, выговаривала ему (за отказы просителямъ), упрекала въ безсердечін и, убъжавъ вслъдъ за уходящимъ просителемъ въ переднюю, совала несчастному нъсколько рублей, позабывая, что деньги ей самой подарены тъмъ же дядей". Сдержанный дядя охладълъ къ экспансивной племянницъ, и это была ея первая жертва на алтаръ "моднаго народолюбія". Первая, но, къ сожалѣнію, не послъдняя. Была у г-жи Аргамаковой такая же "несдержанная" родственница, которую судьба надълила несчастной, но непобъдимой склонностію "говорить всёмъ правду въ глаза". Г-жа Аргамакова очень пространно и съ ссылками на литературу доказываетъ, что это черта очень неудобная. И дъйствительно, провинціальная Кассандра навлекла массу непріятностей на своего мужа, занимавшаго какое-то скромное положение, а себъ совершенно разстроила нервы и для поправки отправилась къ г-жѣ Аргамаковой, въ деревню. Здёсь обё пріятельницы произвели опыть какого-то своеобразнаго "опрощенія". Онъ вели помъщичье хозяйство, но себъ устроили "жизнь самую простую, не вдаваясь въ крайности: носили гладкія ситцевыя платья, для удобства головнымъ уборомъ служили имъ платки, а ради здоровья ходили босыя до глубокой осени". Въ такомъ видъ ("не вдаваясь въ крайности") онъ исполняли хозяйственныя работы, готовили для встать пищу, носили со двора дрова, поили телять, кормили свиней и т. д. Родственницъ г-жи Аргамаковой этотъ образъ жизни началъ приносить пользу, но вскоръ опять подгадилъ "народъ", въ видъ работниковъ усадьбы. "Тяжелъе всего было видъть, —пишетъ г-жа Аргамакова, какъ они между собою поднимали насъ на смъхъ и даже доброту нашу приписывали глупости". Этого мало. Баловство ихъ дошло до столь нев роятныхъ предъловъ, что "увидавъ на ледникъ нъсколько кадушекъ масла, они нахальнъйшимъ образомъ стали требовать, чтобы и имъ давалось масле, сбитое мною лично на машинъ, выписанной изъ Парижа, говоря: "мы тоже люди" (вотъ "народолюбія достойные плоды!"). "Умъстно будеть сказать, -прибавляеть авторь, -что въ этой мъстности крестьяне въ пищу употребляютъ исключительно (!)

свиное сало, и когда имъ въ маслъ было отказано, то они изъ подъ замка украли все сливочное масло, спрятавъ его въ озеръ". Отчасти, конечно, вина этихъ людей смягчается,въдь они, бъдные, питались "исключительно" свинымъ саломъ. Но, къ сожальнію, этимъ дьло не ограничилось: "народъ" совершенно отравилъ жизнь двухъ пріятельницъ на лонъ природы. А такъ какъ, поправившись физически, попруга г-жи Аргамаковой опять принялась за старое свое занятіе, то однажды ..обличаемый ею воръ" былъ привеленъ красноръчіемъ обличительницы въ такое волненіе, что "она чуть не претерпала отъ него побои". При этомъ вса приключенія" народолюбивыхъ пріятельницъ встрѣчались мѣстнымъ обществомъ и администраціей не только равнодушно, но "даже служили имъ развлечениемъ". Въ этомъ отношении, какъ випимъ, "общество" сошлось совершенно съ неблагодарнымъ народомъ, для котораго зрълище опрощенныхъ помъщипъ составляло тоже предметь веселья.

Все это, разумъется, истощило терпъніе г-жи Аргамаковой, и теперь, когда она дълится съ нами результатами своего горестнаго опыта, ея книгу можно было бы принять за львиное рыканіе одного изъ сотрудниковъ "Гражданина", скрывшаго полъ дамскимъ чепчикомъ свой грозный обликъ, по того ея обобщенія относительно народа категоричны и ръшительны. Для "народа" у г жи Аргамаковой просто уже не хватаетъ мрачныхъ красокъ, и положение несчастнаго "землевлапъльца" въ перевнъ она сравниваетъ (опять виъстъ съ провинціалами князя Мещерскаго) съ положеніемъ піонера ..на азіатской окраинъ, гиъ ежеминутно приходится защищать имушество и самую жизнь". Самыя злоупотребленія провинціальной апминистраціи приписываеть г-жа Аргамакова тому. что въ ея составъ входять лица низшихъ сословій (стр. 57). Однако, окончательные выводы г-жи Аргамаковой едва ли удовлетворили бы кн. Мещерскаго и г-на Грингмута. Такъ, вмёсто того, чтобы требовать вамёщенія должностей становыхъ, по меньшей мъръ, маркизами, она неожиданно заявляетъ, что "хорошо было-бы обратить вниманіе на дъятельность администраціи и подвергать отвътственности лицъ, пользующихся властью". Народную школу она тоже не считаетъ порожденіемъ французскаго якобинства и ждеть отъ нея многаго, -- ссылаясь на примъръ двухъ сходовъ Самарской и Саратовской губерній, гдѣ "благодаря грамотности крестьянъ, не смотря на угрозы убздной власти и на трехдневный арестъ и кутузку, -- сходы всетаки отстояли свои права". Тутъ же, попутно, обнаруживается, значитъ, и глубокое несогласіе г-жи Аргамаковой съ провинціалами изъ "Гражданина" во взглядахъ на кутузку, въ которой, какъ извёстно, человёкъ можетъ пользоваться лучшей изъ свободъ, --- свободой внутренней. Однимъ словомъ, понемногу выясняется, что г-жа Аргамакова даже и въ своемъ разочаровани осталась человъкомъ съ добрымъ сердцемъ и благими пожеланіями. Ея мечты не имъють и теперь ничего человъко-ненавистнического и по существу очень благодушны. Она, правда, журить толстовцевъ, которые, по ея мивнію, отрицають бракь и желають совсвиь отвыкнуть отъ употребленія пищи. Это, конечно, безразсупно: "безбрачіе вблизи природы немыслимо уже потому, что сама природа, особенно весною, располагаеть къ любви" (слѣпуеть ссылка на статью г-на Соколова, "Аскетическое начало въ нравственности"). Но, въ сущности, сама г-жа Аргамакова мечтаетъ именно объ интеллигентныхъ колоніяхъ, мёрами правительства водворяемыхъ среди темнаго народа, для культурнаго возпёйствія и даже для развитія въ народ'ї правового сознанія! Эти колоніи, по ея мивнію, призваны "вполив удовлетворить мечты французскаго короля Генриха IV, который желалъ. чтобы у французскаго крестьянина ежелневно варилась въ супъ курица" (84). Все это въ значительной мъръ примиряетъ насъ съ г-жей Аргамаковой и если, по совъсти, мы не можемъ рекоменловать ея книгу нашимъ читателямъ. боясь, что они не скажуть намь за это спасибо, -то всетаки отъ души желали бы, чтобы она попала въ руки сотрудниковъ "Гражданина" и "Моск. Въдомостей". Привлеченные львинымъ рыканіемъ въ началъ, они, быть можетъ, незамътно пля себя послѣпуютъ за г-жей Аргамаковой и палѣе въ область ея благодушія, гдъ самые львы примуть кроткій обликь овечекь...

Л. Д. Ляховецкій. Характеристика взейстныхъ русскихъ судебныхъ ораторовъ съ приложеніемъ избранной річи каждаго изънихъ Спб. 1897.

В. Глинскій. Русское судебное краснорічіе. Спб. 1897.

Если прибавить къ этимъ двумъ книгамъ цѣлый рядъ сборниковъ рѣчей нашихъ судебныхъ дѣятелей, появившійся за послѣдніе годы, и большое московское изданіе, "Русскіе судебные ораторы" (1895—1897), то не трудно будетъ замѣтить во всѣхъ этихъ изданіяхъ попытку подвести изоги непродолжительной исторіи нашего судебнаго краснорѣчія — созданія реформы 20 ноября 1864 г. Но печатной рѣчи мало для достаточнаго знакомства съ ораторомъ—въ этомъ его коренное отличіе отъ писателя, — и характеристика его должна выйти изъ подъ пера очевидца. Произведеніе ораторскаго искусства должно непремѣнно имѣть характеръ импровизаціи; даже тѣ ораторы, которые пишугъ заранѣе свои рѣчи, симулируютъ этотъ freie Vortrag, пряча бумажку, съ которой считываютъ



рѣчь — не потому, чтобы имъ нужно было кокетничать своей памятью или искусствомъ, но потому, что отсутствіе этого элемента свободнаго созданія въ самый моменть произнесенія лишаеть рѣчь ея существеннѣйщихъ черть. Воть почему характеристика оратора должна быть непремѣнно сообщеніемъ впечатлѣній, производимыхъ ого творчествомъ, иначе это будеть заурядный литературный портреть, портреть писателя иногда посредственнаго и неинтереснаго, за которымъ такъ и скроется яркая и даровитая личность оратора.

Этому элементарному требованію мало удовлетворяють объ названныя въ заголовкъ попытки охарактеризовать русское судебное краснорвчіе. Общой характеристики русскаго оратора на судъ нътъ ни въ той, ни въ другой книгъ. Онъ представляють собой рядь отдёльныхь характеристикь, по большей части блёпныхъ и банальныхъ. Сопержание объихъ книгъ случайно и неполно; у г. Ляховецкаго пропущены такіе ораторы, какъ Герардъ, Плевако, Хартулари, у г. Глинскаго нътъ характеристикъ Муромцева, Жуковскаго, Холевы; Куперникъ, Муравьевъ, Лохвицкій обойдены здъсь и тамъ; и здёсь и тамъ больше говорится объ адвокатахъ, чтых объ ораторахъ — это, въдь, не одно и тоже. Книгу г. Глинскаго и слъдовало бы, въ сущности, назвать не "Русское судебное красноръчіе", которое въ ней не получаетъ никакого освъщенія, а "Панегирики адвокатамь". Картинный стиль г. Глинскаго рѣдко повинуется намѣреніямъ автора, который, желая похвалить г. Хартулари, говорить, что этоть представитель адвокатуры "быль участникомь многихь выдающихся явленій общественной жизни, нашедшихъ свой заключительный финаль (sic) въ стънахъ судебнаго зданія". Не поздоровится отъ такой запутанной хвалы, -- но не по винъ г, Глинскаго, который также находить, что психологическій анализъ-тотъ победоносный конь, который успешно выносить г. Андреевскаго изъ спутанныхъ и темныхъ коллизій дъла, спасаеть отъ стрёль прокуратуры и даеть въ руки громкую побълу".

Г. Ляховецкій очень одобряєть А. Я. Пассовера, который на упреки товарищей, почему онъ не пишеть, отвѣчалъ "мило шутя", что не желаєть "изъ двухъ книгъ дѣлать третью". Вѣроятно поэтому г. Ляховецкій нашель удобнымъ "сдѣлать" книгу, гдѣ на 324 страницы ему принадлежить около 90. На этихъ немногихъ страницахъ банальность царитъ нераздѣльно, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда г. Ляховецкій дѣлаєтъ экскурсы въ нѣсколько чуждую ему область литературныхъ сужденій. Боясь промахнуться, онъ прячетъ свою нерѣшетельность за общими мѣстами; такъ о стихотвореніяхъ г. Андреевскаго онъ находитъ возможнымъ сказать только то, что

сборникъ ихъ "не могъ произвести значительнаго впечатлѣнія въ государствѣ (віс), виѣющемъ такихъ поэтовъ, какъ Пушкивъ и Лермонтовъ". Несомнѣнно, но очень мало для характериотики поэзіи г. Андреевскаго. Немногіе не безъинтересные факты не искупаютъ удручающей ненужности разсужденій г. Ляховецкаго. Стилистика его имѣетъ всѣ данныя для того, чтобы образцы ея стали въ своемъ родѣ классическими; къ "пищѣ" во рту г. Карабчевскаго,—,адвоката отъ пятокъ до маковки",—можно прибавить еще "куски разнообразныхъ знаній", щепрой рукой разбросанные въ рѣчахъ г. Спасовича. Выборъ рѣчей, помѣщенныхъ въ книгѣ, хотя онъ и состоялся по соглашенію составителя съ лицами ихъ произнесшими, нельзя назвать удачнымъ.

Народъ и власть въ Византійскомъ государствъ. Опыть историко-погматическаго изследованія. В. М. Грибовскаго. Спб. 1897. Книга г. Грибовскаго произведение во всъхъ отношенияхъ замъчательное. Чтобы отыскать въ прошломъ нашей науки нъчто подобное, намъ пришлось обратиться къ давно прошедшимъ временамъ, къ 1858 году. Въ этомъ году вышло, нынъ-увы!-забытое, сочинение Вельтиана, "Аттила и Русь IV и V в.", достойнымъ преемникомъ котораго является Византія г. Грибовскаго. Различна лишь судьба двухъ книгъ. Тогда какъ книга любителя-археолога и романиста Вельтмана сразу сдълалась притчей во языцъхъ, предметомъ справедливыхъ насмъщекъ и всеобщаго глумленія, г. Грибовскій на основаніи своего "труда" быль признань достойнымь ученой степени магистра государственнаго права. Видно вопросъ о пріобрътеніи ученыхъ степеней не даромъ сдълался за послъднее время предметомъ обсужденія. (см. статью В. А. Мякотина въ Іюльской книжкв Русск. Бог. за 1897 г.)

Начать съ того, что г. Грибовскій не знаеть ни источниковь, ни литературы по исторіи Византій вообще и византійскаго государственнаго права въ частности. Единотвенные современники, изъ которыхъ онъ приводить выдержки, это Никита Хоніать и Іоаннъ Киннамъ, и то, очевидно, потому, что
оба переведены на русскій языкъ. Ссылки на своды законовъ
V, VI и слѣдующихъ вѣковъ виѣютъ чисто случайный характеръ: авторъ знакомъ съ ними, поскольку выдержки изъ
нихъ встрѣчаются въ трудахъ русскихъ ученыхъ проф. Васильевскаго, Успенскаго, Павлова и т. д. Самостоятельнаго
значенія его сочиненіе уже поэтому не ииѣетъ; тѣмъ не менѣе, г. Грибовскій старается дѣлать видъ, будто онъ знакомъ
съ источниками, и въ нѣсколькихъ мѣстахъ называетъ наиболѣе важные изъ нихъ. Къ сожалѣнію, онъ, однако, такъ
м 11,0екъзъ п.

неостороженъ, что въ числъ ихъ два раза называеть извъстнаго писателя XVII въка, кардинала Баронія. Очевидно, латинская форма имени этого врага протестантовъ обманула г. Грибовскаго, и онъ его превратилъ въ очевидца событій XII въка (стр. 129 и 219).

Не будучи основана на изучении источниковъ, книга г. Грибовскаго представляетъ изъ себя компиляцію. Но и какъ компиляція она никуда не годится. Прежде всего выборъ книгь, которыя послужили основаніемь для разсужденій г. Грибовскаго, прямо поравителенъ. По существу весь его "трудъ" основанъ на Histoire de la civilisation hellénique Папарригопуло и отчасти на Histoire du droit byzantin Mortreuil'я. Между тъмъ, книга перваго представляетъ краткое и довольно поверхностное популярное извлечение изъ пятитомнаго греческаго труда того же автора, - на который г. Грибовскій не ссылается: а исторія византійскаго права Мортрейля вышла въ сороковыхъ годахъ, въ свою очередь, несамостоятельна и во многомъ устаръла. Послъднее слъдуетъ сказать и о Гиббонъ. Трудовъ Krumbacher'a, Hertzberg'a, Hopf'a, Heimbach'a, Rambaud, Schlumberger, Bury, Gfrörer'a, Guldenpenning'a и др. онъ не знаетъ, не говоря уже о болъе сцепіальныхъ изслъдованіяхъ (напр. Lecrivain о сенать, Диля и Гартмана о византійскомъ управленіи и т. д.)

Еще удивительнъе его "источники" для очерка греческой и римской исторіи и культуры (стр. 35—65). Вы тутъ встрътите исторію государственной науки Поля Жане и исторію всеобщей литературы Шерра и даже гимназическое пособіє Велишскаго о бытъ Грековъ и Римлянъ (стр. 351). Единственные оерьезные труды, о которыхъ г. Грибовскій упоминаетъ, это переведенныя на русскій языкъ сочиненія Дройзена по исторіи эллинизма и Финлея о Греціи подъ римскимъ владычествомъ. Ръшаясь дать общую характеристику "эллинизма" и "романизма", авторъ не подумаль даже заглянуть въ труды Дункера, Мейера, Курціуса, Белоха, и, что, пожалуй, всего удивительнъе, Моммаена,—зато онъ ссылается на брошюрку какого-то г. Питципіоса, " Le romanisme"! Писать о народъ и власти въ Византіи, не зная римскаго государственнаго права Моммзена!

Итакъ, г. Грибовскій написалъ свое сочиненіе, не зная ни источниковъ, ни литературы предмета. Это по меньшей мѣрѣ... смѣло. Правда, еслибъ онъ хоть сколько-нибудь былъ знакомъ съ тѣмъ предметомъ, о которомъ онъ написалъ толстую книгу въ 400 слишкомъ страницъ, онъ бы ея вовсе не написалъ. Онъ бы понялъ, что нельзя "попутно" (стр. XXII) разрѣшать такіе вопросы, что ихъ нужно изучать серьезно и систематически, не отдаваясь празднымъ фантазіямъ. Въ предисловіи г. Грибовскій говоритъ, что онъ "могъ удѣлить изученію одной

чазъ областей греко-римскаго міра только нѣсколько лѣтъ" (тамъ же). Насъ удивляетъ, что автору понадобилось нѣсколько лѣтъ, чтобъ написать такую вещь: для этого, особенно при нѣкоторой изобрѣтательности и безперемонномъ обращеніи съ фактами, достаточно и двухъ-трехъ мѣсяцевъ.

А вінми качествами авторъ обладаеть въ поразительной степени... Посудите сами, читатель.

Вы думали, что представленія грековъ о божествѣ были довольно матеріальнаго характера, помнили, что философъ Ксенофанъ обвинялъ Гомера и Гезіода въ томъ, что они изображали боговъ преступниками, ворами, прелюбодѣями и т. д.? Тавъ прочитайте же, что г. Грибовскій говоритъ на стр. 39: "у Гомера встрѣчаются самыя высокія понятія объ отношеніяхъ Бога и человѣка". Дѣйствительно, Афина помогаетъ Діомеду ранить Ареса, Аполлонъ мститъ ни въ чемъ неповиннымъ грекамъ за поступокъ Агамемнона, Зевсъ помогаетъ однимъ, Гера другимъ!..

Вы знали, что семейная жизнь грековъ не отличалась большими достоинствами, что женщина жила въ теремѣ, и лишь куртизанки играли роль, что греки постоянно вели войны за тегемонію, что спартанцы чрезвычайно жестоко относились къ рабамъ. Г. Грибовскій повторяеть за Папарригопуло, что преданность семейному очагу, высокое положеніе женщины въ семьѣ, сознаніе общенароднаго единства, мягкость рабства и т. д. были "національными чертами греческой народности" (стр. 40).

Вы думали, что римляне считали земледъліе единственнымъ ванятіемъ, достойнымъ свободнаго человъка? Г. Грибовскій увъряетъ, что они его презирали (стр. 36).

Вамъ, наконецъ, было извъстно, что Птоломен и Селевкиды представляли изъ себя типичные образчики распущенныхъ восточныхъ деспотовъ. Г. Грибовскій заявляеть, что "точно съ умысломъ старались осуществить въ себъ идеалъ, платоновскаго правителя" (51). И такого явнаго вздора можно указать еще многое множество. Чуть не на каждой страницъ встрѣчаются подобнаго рода перлы. Платонъ оказывается "прямымъ проповъдникомъ магизма" (52); римляне всегда превирали грековъ "какъ варваровъ" (55); право римскаго гражданства можно было купить за ,,единовременный взносъ опредъленной суммы" (58); римляне "своимъ грубымъ умомъ" не могли понять ученія Христа (60), а, между тъмъ, апостолъ Павелъ былъ ,,римлянинъ по духу и воспитанію" (298); за то бл. Августинъ (85) и Тертулліанъ (71) оказываются романивованными греками; греки отличались "врожденной наклонностью къ мистической философіи" (61); власть епископовъ опиралась на "монархическія убіжденія восточныхъ грековъ"

(64); восточныя провинціи римской имперіи представляли ,,особое полунезависимое государство (65)... На носу у алжирскаго бея шишка вскочила....

Но, можетъ быть, вы снисходительны, читатель. Можетъ быть, вы скажете, что, конечно, г. Грибовскій понятія не имѣетъ о самыхъ элементарныхъ фактахъ греческой и римской исторів, но вѣдь это не его спеціальность. Въ греко-римскую исторію онъ сунулся по легкомыслію, не вѣдая, что творитъ, но за то занимался Византіей и здѣсь, вѣроятно, дома.

Такъ посмотримте же на результаты спеціальныхъ занятій этого своеобразнаго "ученаго". Къ сожальнію, они неутьшительны.

Византія г. Грибовскаго поразительное госупарство: такой страны ни до, ни послъ г. Грибовскаго никто конечно, даже и во снъ не видывалъ. "Говоря новъйшимъ юридическимъ языкомъ", читаемъ мы на стр. 328. "въ рукахъ византійскаго императора нераздъльно и совокупно сосредоточивались всъ Функціи верховенства свътскаго и духовнаго и всв отрасли власти законодательной, исполнительной и судебной". Казалось бы, неограниченная монархія, кесаропапизиъ? Открываемъ стр. 203 и читаемъ, что народъ пользовался правомъ возстанія, "признаваемымъ даже властью", а на стр. 242 говорится, что Византія представляеть собой какь бы типь въчевой монархін". Кесаропапизмъ, право вовстанія, въчевая нархія!.. Въ довершеніе путаницы на стр. 142 оказывается, что "сенатъ вступаетъ (неизвъстно когда?) въ силу классической эпохи (т. е. нужно думать, ръшаеть всъ дъла въ последней инстанціи)... ограниченіе власти растеть" (стр. 143).

Растетъ и непоумъніе и неголованіе читателя. Какъ примирить кесаропапизмъ и "признаваемое даже властью" право возстанія? А. между тъмъ, это такъ просто. Одно магическое слово, и г. Грибовскій спасенъ. Дёло въ томъ, что воля императора неограничена ничъмъ, лишь она... благожелательна (328); но чуть только она становится влой, она ограничивается... правомъ возстанія. Все становится ясно; "расходятся моршины на чель". Но увы! не надолго. Во первыхъ, причемъ въ этой хитроумной теоріи утвержденіе, что "ограниченіе власти (сенатомъ) растетъ"? А во вторыхъ-и это главное-откуда г. Грибовскій взялъ свою теорію? Во всякомъ случав, не изъ источниковъ: ни одинъ законодательный памятникъ, ни одинъ современникъ не говорить, что одна "благожелательная" воля императора неограничена, и подавно нигдъ не говорится о признании "права возстанія". Нътъ также ни одного ученаго, который ръшилоя бы высказать такую явную несообразность. Г. Грибовскій просто на просто... выдумалъ свою теорію. Какъ Вельтманъ нъкогда, по словамъ Погодина, командовалъ въ своихъ историческихъ измышленіяхъ народами, восклицая: "Се Свевы! Се Славяне!", такъ г. Грибовскій командуетъ византійскими императорами, народомъ и сенатомъ. Занятіе, можетъ быть, и пріятное, но въ научномъ отношеніи мало пригодное. Но что же дълать, если г. Грибовскому полюбился допотопный методъ любителя-археолога 50-хъ годовъ, и нашелся факультетъ, который его одобрилъ?

Останавливаться подробнъй на этой книгъ не стоитъ. Всвхъ встрвчающихся въ ней курьевовъ указать всетаки невозможно, а сказаннаго достаточно, чтобы судить о ея постоинствахъ. Очевидно, содержаніе этого "изслідованія" таково, что не получи его авторъ ученой степени, не стоило бы о немъ и говорить. Развъ какой нибудь изслъдователь ХХ въка сослался бы на эту внигу, какъ на доказательство низкаго уровня научных представленій въ нашемъ обществъ въ концъ XIX въка. Но успъхъ г. Грибовскаго прицаетъ его книгъ нъкоторый общественный интересъ. Ученымъ степенямъ у насъ придается большое значение. По факту пріобрътенія степени судять и о научных заслугахь человъка, его знаніяхъ и способностяхъ. На Западъ на это дъло смотрятъ проще, но у насъ осуждають западные университеты за слишкомъ щедрую раздачу степеней... и сами признають возможнымъ дать степень магистра за книгу, каждая страница которой свидътельствуетъ о невъжествъ, отсутстви метода и безперемонности автора ея. Очевидно, "смѣлость", дѣйствительно, города беретъ...

**Исихологія чувтевъ Т. Рибо**, проф. въ "Collège de France" и редавторъ журнала "Bevue philosophique". Перев. съ французскаго М. Гольдемитъ. Сиб. 1897 г. Изданіе Ф. Павленкова.

T. Рибо, профессоръ въ Collège de France и редакторъ журнала Revue Philosophique. Исихологія чувствъ въ двухъ частяхъ. Перев. съ франц. Кіевъ 1897 г. Изданіе Ф. А. Іогансона.

Новый трудъ Рибо посвященъ одному изъ самыхъ темныхъ и мало разработанныхъ отдъловъ психологіи. Психологія чувствованій не принадлежить къ числу излюбленныхъ предметовъ изслъдованія. По вычисленію самого Рибо, за послъдніе годы только менъе двадцатой части книгъ и статей, занимавшихся психологическими вопросами, были посвящены психологіи чувствованій; если же принять во вниманіе то обстоятельство, что въ огромномъ большинствъ случаевъ авторы посвящали свои силы разсмотрънію лишь частныхъ вопросовъ изъ области жизни чувства, то потребность въ полномъ и систематическомъ изложеніи психологіи чувствованій сдълается очевилною.

Эту потребность и удовлетворяеть разсматриваемая нами книга Рибо. Авторъ даетъ не только полный обзоръ жизни чувства, но еще при этомъ и принимаетъ во вниманіе всѣ новѣйшія изслѣдованія въ области поихологіи чувствованій.

Книгу свою авторъ дълить на двъ части: общую и спеціальную Въ общей части мы имъемъ прежде всего обширное введеніе, посвященное эволюція жизни чувства (vie affective). Авторъ указываетъ на то, что всякое чувство слагается изъпвухъ элементовъ: изъ двигательныхъ проявленій и изъ состояній довольства или недовольства. Который изъ этихъ элементовъ первиченъ? Авторъ отвъчаетъ самымъ ръшительнымъ образомъ: первичны двигательныя проявленія; состоянія же довольства и недовольства суть только указатели существованія этихъ двигательныхъ явленій. Эволюція жизни чувства начинается съ протоплазматической чувствительности. У простой массы протоплазмы, у одновлёточныхъ организмовъ уже несомнънно замъчаются разнообразныя стремаснія (tendances); когда эти стремленія начинають сопровождаться сознаніемь, то они превращаются въ потребности (besoins); далъе возникають простыя эмоціи, сложныя эмоціи и страсти. Эмоціи въ жизни чувства соотвътствуютъ воспріятіямъ въ области познаванія; а страсти соотв'єтствують навязчивымь идеямь.

Какъ во введеніи, такъ и во всей остальной внигъ авторъ борется противъ интеллектуалистовъ, считающихъ, что удовольствія и страданія всегда только присоединяются къ познавательнымъ актамъ. Авторъ, напротивъ, считаетъ чувство явленіемъ первичнымъ.

Первыя главы посвящены изученію удовольствія и страданія. Физическое страданіе: боль, и душевное страданіе: печаль тожественны по своей натурів; вы эволюціи душевнаго страданія можно отмітить три стадіи: привхожденіе воспоминанія, ассоціація съ представленіемъ и ассоціація съ концептомъ.

Наибольшій интересъ представляютъ дальнѣйшія главы, посвященныя вопросу объ эмоціи. Авторъ является рѣшительнымъ сторонникомъ теоріи Ланге-Джемса, утверждающей, что эмоція есть не что иное, какъ сознаніе органическихъ измѣненій, вызванныхъ извѣстнымъ представленіемъ. Старая и до сихъ поръ господствующая теорія считаєтъ, что представленіе вызываєтъ эмоцію, которая обнаруживаєтся извѣстными физическими симптомами, а Ланге и Джемсъ утверждаютъ, что представленіе вызываєтъ извѣстныя органическія измѣненія, которыя и сознаются нами въ формѣ эмоціи. Такъ, наприм., согласно господствующей теоріи, мысль объ опасности вызываєтъ страхъ, который и обнаруживается извѣстными физическими симптомами; согласно же утвержденію Ланге и Джемса, мысль объ опасности вызываетъ извѣстныя органическія явленія, которыя

и обусловливають возникновеніе эмоціи; т. е., мы не потому дрожимь, что боимся, а потому боимся, что дрожимь. Эта теорія, обнародованная еще въ 1884 году, съ тѣхъ поръ подвергалась многочисленнымъ нападкамъ, которыя, однако, по нашему мнѣнію, не могли поколебать ея основного положенія, а только указали на различныя второстепенныя несовершенства. А Рибо, безусловно присоединяясь къ ученію Ланге-Джемса, всетаки, вносить весьма важную, хотя и не относящуюся къ существу дѣла, поправку. Въ самомъ дѣлѣ, новая теорія эмоцій носила явственную дуалистическую и антиэволюціонную окраску; Рибо отбрасываеть этотъ посторонній элементь и придаеть ей монистическій и эволюціонный характеръ, который несомнѣнно гораздо болѣе гармонируеть съ основною идеею теоріи, чѣмъ дуализмъ Джемса.

Вторая половина книги Рибо посвящена описанію спеціальныхъ проявленій чувства; здёсь разсматриваются инстинктъ самосохраненія, симпатія, половой инстинктъ, чувство нравотвенное, религіозное и эстетическое, ученіе о характерахъ и т. п.

Эта прекрасная внига появилась у насъ въ двухъ переводахъ. Переводъ, сдъланный г. Гольдсмитомъ (изданіе Павленкова), слъдуетъ считать вполнъ удовлетворительннымъ: мы просматривали его во многихъ мъстахъ и нигдъ не встрътили ошибокъ. Замътимъ только, что переводчикъ не твердъ въ употребленіи терминовъ "чувство" и "чувствованіе". Въ текстъ встръчаются мъста, гдъ онъ употребляетъ терминъ "чувствованіе" тамъ, гдъ слъдовало бы сказать "чувство"; а заглавіе книги слъдовало бы перевести: "психологія чувствованій", ибо авторъ разсматриваетъ не только сложныя чувства, но и влементарныя чувствованія.

Что касается кіевскаго изданія г. Іогансона, то это уже не первая хорошая книга, ивданная г. Іогансономъ въ отвратительномъ переводъ. Переводчикъ, повидимому, человъкъ довольно невъжественный, къ тому же плохо знающій французскій языкъ и еще, вдобавокъ, не особенно старательно относящійся къ дълу. Такъ, напримъръ, переводчикъ, очевидно, смъшиваетъ слова: connaissance и conscience, вслъдствіе чего происхоцитъ невообразимая путаница. Онъ постоянно слово connaissance переводить словомь сознание и поэтому, когда Рибо излагаеть ученіе "интеллектуалистовъ" школы Герберта, согласно которому чувство есть явленіе производное, зависящее отъ познавательныхъ актовъ, -- то русскій читатель узнаетъ, что интеллектуалисты учать, что чувство зависить отъ сознанія. Небрежность переводчика и его плохое знаніе французскаго языка хорошо видны на слъдующемъ примъръ. Рибо пишетъ: "La pathologie de chaque émotion a été esquissée à titre



de complément et d'éclaircissement". Върусскомъ переводъ мы читаемъ: "Психологія всякой эмоціи будеть очерчена сь полнотого и ясностью!!!" (стр. 7). Положимъ, слово "психологія" вмѣсто "патологія" есть простая опечатка, но ни на какую опечатку нельзя свалить дальнъйшую нелъпость. Рибо говорить о состояніяхъ, извъстныхъ "sous les dénominations flottantes de sentiments, émotions, passions", въ русскомъ переводъ мы читаемъ о состояніяхъ извъстныхъ "подъ неточными названіями" и т. д. (стр. 9). На той же 9-ой страницъ выражение: "manifestations motrices" переведено: "рефлекторныя проявленія". Основной терминъ Рибо "tendance" перевеленъ (стр. 10) сначала неправильно словомъ: влечение, а двъ строки ниже правильно словомъ: стремленіе; но, найдя правильный переводъ, переводчикъ не потрудился измънить неправильный. Слова: "l'apparition des èmotions primitives" переведены (стр. 10): "Появленіе первоначальныхъ ощищеній". Какъ видите, психологическая терминологія переводчика представляють изъ себя первобытный хаосъ. А вотъ опять примъръ знанія языка. Рибо соылается на книгу Клода Бернара, причемъ называеть эту книгу "trés connu et déjà ancien" (она вышла въ 1876 году), по русски книга Кл. Бернара названа "устарѣлымъ" сочиненіемъ (стр. 11). У автора жизнь органическая "supporte" сознательную чувствительность, у переводчика (стр. 13) она "главенствуетъ" надъ нею. Du vital au psychique переведено: "отъ физики къ психикъ".

Для характеристики образованности переводчика можно указать, что онъ, очевидно, не слыхаль о химіотаксіи, иначе онъ не перевель бы sensibilité chimiotaxique словами чувствительность химикотоксическая (стр. 12). Не слышаль онъ также и объ впилептической ауръ, которую онъ превратиль (стр. 16) въ эпилептическую "ору". Наконець, имена самыхъ извъстныхъ ученыхъ ужасно перевраны, напр., Ферворнъ названъ Веруорномъ.

Мы могли бы привести еще очень много подобныхъ же примъровъ, но думаемъ, что и этихъ достаточно. Замътимъ только, что и здъсь заглавіе книги переведено: "Психологія чувствъ" вмъсто "Психологія чувствованій"; съ другой стороны, выраженіе vie affective переводчикъ постоянно передаетъ терминомъ "чувствованіе", что ведетъ къ недоразумъніямъ.

## Книги, поступившія въ редакцію.

**В**л. **А.** Тихонова. Разбитые кумиры. Пов'єсти и разсказы. СПб. **98.** П. 1 р.

**Н. Алексъевъ.** Среди бѣдъ. Историческій романъ, въ двухъ частяхъ. Изд. внигопрод. Д. А. Наумова СПб. 97. Ц. 1 р. 25 в.

Его-же. Преступный путь. Романъ въ трехъ частяхъ. Изд. книгопродавца Д. А. Наумова СПб. 97. Ц. 75 к.

**Я.** А. Харламовъ. Бой-баба. Пов'всть. Изд. книгопродавца Наумова. СПб. 98. Ц. 60 к.

Бѣлое золото. Повѣсть Д. Н. Мамина-Сибиряна. Библіотека «Дѣтскаго чтенія», М. 97. П. 50 к.

Сынъ оружейника. Повъсть Вильяма Стордарда. Съ англійскаго А. Н. Рождественской. Библ. «Дътскаго чтенія». М. 97. Ц. 30 к.

Изъ пъсенъ о трудъ. Стихотворенія И. А. Бълоусова. Библ. «Дътскаго чтенія». М. 97. Ц. 25 к.

С. А. Андреевскій. Стихотворенія. Изд. 2-е. СПб. 98. Ц. 1 р. 25 в. Викторъ Гюго. Отверженные. Романъ. Пер. съ франц. Изд. 2-е А. С. Суворина. СПб. 97. Ц. 3 р. 50 к. за два тома.

Викторъ Гюго. Гернани. Драма въ 5 дъйствіяхъ (въ стихахъ) Пер. С. С. Татищева. Изд. А. С. Суворина («Дешевая библіотека») СПб. 97. П. 15. к.

Корнетъ Отлетаевъ. Повъсть кн. Г. Кугушева. Изд. А. С. Суворина СПб. 97. Ц. 1 р.

Ив. Ивановичъ. Собраніе сочиненій въ трехъ томахъ. Изд. А. И. Попова. Т. І—ый М. 98. Ц. 2 р.

кв. Горацій Флаккъ. Оды. Книга первая. Переводъ въ стихахъ съ примъчаніями. П. Порфирова СПб.. 98. Ц. 50 в.

**Макс. Леоновъ.** Стихотворенія. Изд. второе, дополненное М. 98. Ц. 75 в.

Н. А. Лухманова. Изъ міра жизни и фантазіи. Новые разсказы. Изд. М. В. Попова. СПб. 98. Ц. 75 к.

В. М. Грибовскій (Гридень). Студенческіе разсказы. СПб. 98. Ц. 1 р. 50 к.

Иллюстрированная сказочная библіотека Ф. Павленкова №М 79, 80 (испанскія сказки Ф. Кабальеро и А. Труэба, пер. Н. В. Ватсонъ), 81, 82, (сказки Перро, Б. Д. Порозовской). СПб. 97. Ц. 15 к. за №.

Складка. Альманахъ. Року Божато 1897.—Спорудывъ К. А. Билымовський. Въ пользу О-ва для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ. (Чистая прибыль назначается на помощь малороссамъ переселенцамъ). СПб. 97.

Исторія новой русской литературы отъ Гоголя до нашихъ дней. Левцін, читанныя въ Александровскомъ лицев Н. Котляревскимъ. Вып. І. СПб. 97.

 Перръ. Всеобщая исторія литературы. Переводъ подъ ред. П. Вейнберга. Вып. XXII М. 97. Ц. по подпискі 7 р.

Жизнь и дъятельность А. И. Герцена въ Россіи и за границей. Біографическіе наброски В. Д. Смирнова. СПб, 97. Ц. 1 р.

Великій артисть крестьянинь Михаиль Семеновичь Щепкинь. Віограф. очеркь В. Е. Ермилова. Библ. «Дітскаго Чтенія». М. 97. Ц. 25 к.

Г. С. Десятовъ. Къ біографіи О. М. Решетникова. Изд. газеты «Волжскій Вестникъ». Казань 97. Ц. 5 к.

Ж. Ж. Руссо. Испов'ядь. Пер. Ө. Н. Устрядова Изд. А. С. Суворина. СПб. 98. Ц. 3 р.

Л. Волковъ. Адамъ Мицкевичъ и его произведенія. Критико-біографическій очеркъ. Варшава. 97.

**Куно-Фишеръ.** Философъ пессимизма. (характеристика Шопенгаура). «Новая Библ». № 4. Одесса. 97. Ц. 20 к.

Философія Герберта Спенсера въ сокращенномъ изложеніи Говарда Коллинса. Съ предисловіемъ Спенсера. Переводъ съ англ. П. В. Мокіевскаго. 2-е изд. Ф. Павленкова. СПб. 97. П. 2 р.

Путь къ счастью. Составилъ Фридрихъ Кирхнеръ. Переводъ съ нъм. Изд. Ф. Павленкова. СПб. 97. Ц. 60 к.

Характеръ и нравственное воспитаніе. Составиль Фр. Кейра. Переводъ съ франц. подъ редакціей Р. И. Сементковскаго. СПб. 97. Ц. 40 к.

О вѣрованіи. Популярно-философскіе очерки **Жюля Пейо.** Переводъ съ франц. М. А. Энгельгардта. Изданіе Ф. Павленкова. СПб. 97. П. 50 к.

Психологія чувствъ. Т. Рибо. Перев. съ франц. М. Гольдсмитъ. СПб. 98. Ц. 80 к.

**М. М. Филипповъ.** Философія д'яйствительности. Т. П. СПб. 97. П. полнаго сочиненія 7 руб.

Г. Зиммель. Проблемы философіи исторіи. Съ приложеніемъ статьи Бугле «Зиммель о наукѣ морали». Переводъ подъ ред. В. Н. Линда. Изд. магазина «Книжное Дѣло». М. 98. П. 60 к.

Алексъй Ник. Острогорскій: Образованіе и воспитаніе. СПб. 97. Ц. 50 к.

Алексъй Ник. Острогорскій. Педагогическія экскурсіи въ область литературы. Изданіе К. П. Тихомирова. М. 97. Ц. 1 р. 50 к.

Жизнь растеній. Соч. проф. А. Кернеръ Ф. Марилаунъ. Переводъ съ 2-го нѣм. изд. съ библіографич. указателемъ и оригинальными дополненіями А. Генкеля и В. Траншеля подъ ред. проф. И. П. Бородина Изд. Т—ва «Просвѣщеніе». Вып. І-ый Ц. по подпискѣ (30 вып.) 12 р. 89 к. П. отд. вып. 50 к.

Человѣвъ. Соч. проф. І. Ранке. Переводъ со 2-го нѣм. изд. д-ра медицины А. А. Синявскаго подъ ред. Д. А. Коропчевскаго. Вып. 1-ый. Изд. Т--ва «Просвъщеніе». П. по подпискъ (30 вып.) 12 р. П. отд. вып. 50 к.

Отто Фогель. Начальная ботаника. Пер. съ немец. М. А. Петунниковой. Съ 216 рис. въ текств. М. 98. Ц. 75 к.

Ф. ФЭДО. Ботаникъ-любитель. Переводъ съ франц. Е. И. Шевыревой подъ редакціей и съ дополненіями В. Добровлянскаго. 200 рисунковъ вътекстъ. Изд. Ф. Павленкова. СПб. 97. Ц. 1 р.

В. Лункевичъ. Среди животныхъ. Очерки изъ жизни животныхъ для дѣтей старшаго возраста. Съ 50 рис. въ текстѣ Тифлисъ 97. Ц. 50 к.

Антонъ Лампа. Силы природы и естественные законы. Переводъ еъ нѣм. Э. Лесгафта. Ч. И. Съ 8 портретами. Изд. О. Н. Поповой («Образоват. Библ.» № 7). СПб. 98. Ц 50 к.

И. Съченовъ. Физіологическіе очерки. Ч. І. Съ 15 рис. Изд. О. Н. Поповой («Образов. Библ.» № 8) СПб. 98. Ц. 60 к.

Учебникъ физіологіи человѣка со включеніемъ гистологіи и микроскопической анатоміи и въ примѣненіи къ практической медицинѣ. Д-ра L, Landois. Переводъ съ 9-го нѣм. изд. подъ ред. и съ дополненіями проф. В. Я. Данилевскаго. Съ 375 рис. Изд. третье, В. В. Хавхина. Харьковъ 98. П. 8 р. 50 к.

Учебникъ зоологін для студентовъ, приноровленный къ программъ испытанія въ Государственной физико-математической коммиссін. А. Брандта, проф. Харьковскаго университета. Съ 524 рис. Харьковъ. 98. П. 2 р. 75 к.

Основы общей зоологіи. **К. Э. Линдемана**. Съ 175 рис. Изд. А. Ф. Маркса. СПб. Ц. 1 р. 60 к.

Фритіофъ Нансенъ. Во мракѣ ночи и во льдахъ. Путешествіе норвежской экспедиців на кораблѣ «Фрамъ» къ сѣверному полюсу. Полный переводъ съ англійскаго подъ ред. Н. Березина. Конецъ 1-ой и 2-ал часть. Изд. О. Н. Поповой. СПб. 97. Ц. за оба тома 4 р.

О. Треворъ-Бетти. Во льдахь и снъгахъ. (Путешествіе на островъ Колгуевъ). Переводъ съ англ. А. Филиппова. Изд. П. П. Сойкина («Полезная Библіотека») СПб. 97. П. 50 к.

Завоеваніе воздуха. (Очерки изъ исторіи воздухоплаванія) **Гр. Ф-тъ.** Изд. П. Сойкина СПб. 97. П. 50 к.

Точный способъ опредъленія времени рубки срубленныхъ деревьевъ Составилъ П. И. Рашовскій. Варшава. 97.

В. Н. Сатаровъ. Правтическій курсъ элементарной граммативи (для учениковъ народныхъ и церковно приходскихъ школъ). Изданіе К. Н. Тихомирова. М. 97. Ц. 15 к.

Отчетъ комиссіи по организаціи домашняго чтенія за 1896 г. и статистическіе матеріалы о ся д'ятельности за 1895 и 1896 г.г. М. 97. П. 30 в.

Отчетъ о деятельности Орловской городской публичной библютеки за 1896 г. Вятка. 97.

Отчетъ совета общества попеченія о начальномъ образованім въ г.ДОмсве за 1896 годъ. Омсвъ 97.

Взгляды Н. А. Милютина на учебное дело въ царстве польскомъ. Очерки Людовика Страшевича. Переводъ съ польскаго. СПб. 97.

Популярно придическая библіотека, издаваемая Ф. Павленковымъ. № 4. Аренда и наемъ имуществъ. Составилъ Я. В. Абрамовъ. СПб. 97. П. 25 к.

Общенонятное законовѣдѣніе. Научно-практическое пособіе. Н. П.
 Дружинина. Библ. «Дѣтскаго Чтенія». М. 98. Ц. 1 р.

В. Лексисъ. Производство и потребленіе драгоцінных металловъ за посліднее десятильтіе. Переводъ съ німецкаго А. Гурьева. СПб. 97. Ц. 1 р.

Русскіе банки. Справочныя и статистическія свёдёнія о всёхъ действующихъ въ Россіи кредитныхъ учрежденіяхъ. Составиль А. К. Голубовъ (Годъ второй). Изд. Комитета [съёзда представителей банковъ комиерческаго кредита. СПб. 97.

Биржа и биржевыя сдёлки. (Д-ръ М.º Веберъ. Переводъ съ нём. Изд. І. Юровскаго («Междунар. Библ.» № 49). СПб. 297. Ц. 15 к.

Внѣшняя торговля Россін въ 1896 году. Предварительныя свѣдѣнія Изд. Департамента таможенныхъ Сборовъ. СПб. 97. Краткія св'яд'нія о вн'яшней торгови Россіи за 1896 г. Изд. Департ. Таможенных Сборовъ. СПб. 97.

ЛУИ Бертранъ. Общества взаимной помощи въ Бельгіи. Переводъ съ французскаго. Изд. О. Н. Поповой. СПб. 98. Ц. 60 к.

Къ вопросу о денежной реформъ. (Соображенія сельскаго жозянна), Второе дополненное изд. Г. Бутми. Одесса. 97.

1. Янсенъ. Экономическое, правовое и политическое состояние германскаго народа наканунъ Реформации. Переводъ съ 16-го нъм. изд. Изд. О. Н. Поповой. СПб. 98. Ц. 1 р. 25 к.

Жюссеранъ. Исторія англійскаго народа въ его литературъ. Переводъ съ французскаго. Изд. О. Н. Поповой. СПб. 98. Ц. 1 р. 25 к.

Политическая исторія современной Европы. Эволюція партій и политических учрежденій. Написаль Ш. Сеньобосъ. Пер. съфранц. Часть вторая. СПб. 97. Ц. 2 р.

**Щарль Сеньобосъ.** Политическая исторія современной Европы Вволюція партій и политическихъ формъ. Пер. съ франц. подъ редакціей В. Поссе. Изданіе О. Н. Поповой. СПб. 98.

День царя Алексъя Михайловича (Сцены изъ жизни Москвы XVII-говъка). А. А. Кизеветтеръ. Изд. ред. журн. «Цътское "Чтеніе». М. 97-Ц. 10 к.

Ванъ-Мюйденъ. Исторія швейцарскаго народа. Пер. съ франц. подъ редакціей Э. Л. Радлова. Изданіе А. Ф. Пантелъева. Вып. І. Съ 36 политипажами. СПб. 97.

С. ПЭНЪ. Первий всемірний конгрессъ сіонистовъ въ Базель. Изданіе книжнаго магазина Я. Х. Щермана. Одесса 97. Ц. 35 к.

Бакинскіе нефтяные промыслы и заводы въ санитарно-врачебномъ отношеніи Л. Бертенсона. СПб. 97. Ц. 1 р.

К. Льдовъ. Вопіющее дъло. М. 97. Ц. 30 к.

**Н. А. Лухманова.** Черты общественной жизни. Изд. М. В. Попова. СПб. 98. Ц. 1 р.

Д. А. Линевъ. (Далинъ). Вторая внига «Не сказовъ». СПб. 98. Ц. 1 р. 50 к.

Лучше поздно, чѣмъ никогда. (По поводу статей проф. Исаева о земледъльцахъ изъ образованнаго класса). Ив. Царевскаго. Кутаисъ. 97. П. 10 к.

указатель изданій министерства земл. и госуд. имущ. Составиль. И. И. Мамонтовъ. СПб. 97 г.

## Французская критика.

(Письмо изъ Франціи).

Продолжая тревожно всматриваться въ проявленія все крёпчающей реакціи среди французской буржуазів, я нахожу ихъ не только въ политической, не только въ соціальной, но и въ чисто идейной области. Посмотрите хотя бы, чёмъ стала литературная критика въ рукахъ преемниковъ Сентъ-Бева и Тэна. Я постараюсь, по мёрё силь и возможности, указать на основныя черты современной критики и нарисовать нъсколько типовъ ся представителей. Конечно, и эту, повидимому, чисто литературную задачу я буду разсматривать съ единственной точки зрвнія, которая симпатична мив, а именно съточки зрвнія общественной. Предоставимъ полуторааршивнымъ непрезнаннымъ геніямъ декадентства воспъвать на разные лады высоту и величе того процесса самоудовлетворенія, которому они предаются за столомъ во имя искусства для искусства и галиматьи для галиматьи. Насъ интересуеть широкій мірь Божій; намь дорога обшественная атмосфера коллективныхъ радостей и горестей, въ которой всв мы плаваемъ и внв которой, отнюдь не становясь «сверхъ-человъкомъ», какъ это угодно было утверждать одному изъ маніаковъ индивидуализма, мы на самомъ-то деле превращаемся въ сугубую бестію. Ученый грекъ върно замътилъ. что «политическое общежитие» не нужно или «богу», или «звърю» \*). Будемъ же всегда и во всемъ людьми, простыми, порядочными людьми, для которыхъ дорого счастіе людей-братьевъ. и о чемъ бы ни шла ръчь, будемъ стоять на общественной точкъ зрънія.

Посмотримъ сначала, къ какимъ выводамъ пришла критика въ лицъ Сентъ-Бева и Тэна, чъмъ стала она и какіе вопросы подняла подъ вліяніемъ тъхъ двухъ замъчательныхъ работниковъ мысли, у которыхъ сильное несходство литературныхъ типовъ не можетъ скрыть извъстной общности направленія и пріемовъ опънки.

Предшественникомъ и иниціаторомъ является Сентъ-Бевъ, какъ



<sup>\*)</sup> Aristotelis politica, 1. 2: "Кто не можетъ принимать участіе въ общевитіи или не нуждается въ этомъ, довліз самъ себь, тотъ не членъ государства, а или звітрь или богъ". Сліздовало бы добавить, съ одной стороны, что и звітри, кроміз хищниковъ, слагаются въ общежитія, а съ другой, что самъ Олимпъ представляетъ лишъ идеализированную греческую семью патріархальнаго періода.

признаеть и самъ Тэнъ, приглашая лишь критику сдёлать еще далве шагъ отъ того пункта, къ когорому привелъ ее авторъ «Поръ-Ройяля» и «Понедвльничных бесвдъ». Съ Сентъ-Бева я и начинаю. Въ чемъ лежала оригинальность этого удивительнаго вритива? Въ жизненномъ и психодогически-общественномъ характеръ его разбора, который исключаетъ чисто-книжную и педантичную опънку произведенія. Сама по себъ эта точка зрівнія не являлась новостью въ то время, когда Сентъ-Бевъ начиналь дъйствовать какъ критикъ. Уже Видьмэнъ, съ легкой руки претенціозной, но умной баронессы Сталь, развиваль въ своихъ лекціяхъ конца 20-годовъ, что «литература есть выраженіе общества», и дюбиль ставить авторовь и ихь труды вь зависимость оть общихь условій. Но у этого историка литературы, вслідствіе размащисто ораторскаго и поверхностнаго характера его критики, отдъльныя личности и ихъ произведенія лишь разміша лись въ рамкахъ различныхъ общественныхъ направленій, а не соелинялись органически съ этими широкими подразделеніями: формально принадлежа имъ, авторы на самомъ дъл затеривались въ нихъ, блуждая отъ одной перегородки въ другой.

Тутъ-то и явилась критика Сентъ-Бева съ новыми и очень важными пріемами, которые придали жезненность и блескъ отвлеченной мысли о связи между литературой и обществомъ. Я дамъ самому знаменитому критику выразить свое profession de foi, которое онъ развилъ въ 1862 г. по поводу одной книжки о Шатобріанъ:

«У меня явилась мысль изложить разъ на всегда некоторые изъ принциповъ и нѣкоторыя изъ привычекъ моего метода, которые руководятъ мною издавна при изученіи литературныхъ д'явтелей. Мні часто приходилось слышать упреки современной критикв, а особенно моей, въ томъ, что у нея н'ътъ теоріи, что она носитъ историческій, чисто индивидуальный характеръ. Тъ, которые наиболье благосклонно отнеслись ко мнъ, выразились на мой счеть, что я довольно хорошій судья, но судья, у котораго нътъ свода законовъ. И, однако, у меня есть свой методъ; и хотя онъ не существоваль и не проявился раньше въ формъ теоріи, онъ сложился все же путемъ самой практики, и долгій рядъ приложеній его къ частнымъ оценкамъ лишь оправдаль его справедливость въ моихъ глазахъ... Прежде всего очень полезно начинать сначала и, когда есть на лицо возможность, брать великаго или выдающагося писателя въ его родной странъ, среди его расы. Еслибы можно было хорошо знать съ физіологической точки зрінія эту расу его отцовь и предвовь, то этимь проливался бы яркій світь на тайное и существенное свойство умовь; но чаще всего этотъ глубовій корень остается скрытымъ въ темнотв и ускользаеть оть наблюденія. Можно, несомивню, признать и раскрыть черты выдающагося человъка, по крайней мъръ отчасти, у его родныхъ, особенно у его матери, связанной съ нимъ самымъ върнымъ и непосредственнымъ родствомъ; а также у его сестеръ, братьевъ, даже у дътей его. Здесь встречаемь существенныя очертанія характера, которыя часто маскируются, слишкомъ стущаясь и соединяясь въ одно, въ великой дичности; основной фонъ находится у его кровныхъ родственниковъ въ болве обнаженномъ и простомъ видв: сама природа произвела этотъ анализъ... Когда узнали, такимъ образомъ, насколько это возможно, происхожденіе, непосредственное и близкое родство выдающагося писателя, остается опредълить еще одинъ существенный пункть, вследь за элементомъ образованія и воспитанія: а именно первую среду, первую группу друзей и современниковъ, среди которой находился писатель въ тотъ моменть, когда его таланть проявился, приняль опредёленныя формы и возмужаль. Таланть, действительно, навсегда остается запечатлень этимъ вліяніемъ и, чтобы онъ ни делаль впоследствін, следы того вліянія остаются навсегда.... Очень крупныя личности могутъ обойтись сами по собъ безъ такой группы: онъ составляють, въ свою очередь, центръ, и вокругъ нихъ собираются другіе. Но группа, ассоціація, союзъ и діятельный обывнъ идей, постоянное соревнование на глазахъ равныхъ и поровъ, именно и даетъ талантливому человъку возможность проявиться возию, въ полномъ развитіи и силь. Есть и тавіе таланты, которые принадлежать къ нъсколькимъ группамъ заразъ и не перестаютъ путешествовать среди этихъ послъдовательныхъ обстановокъ, совершенствуясь, превращаясь или даже извращаясь. Въ этомъ случав важно отметить во всехъ этихъ измъненіяхъ и медленныхъ или быстрыхъ превращеніяхъ скрытую и постоянную пружину, прочный и основной стимуль личности... Всякое произведение известного автора, разсмотренное такимъ образомъ и въ надлежащій моменть, поставленное снова въ его естественную среду и окруженное всеми обстоятельствами, среди которыхъ возникло, получаетъ тогда все свое значеніе, какъ историческое, такъ и литературное, является съ надлежащей степенью оригинальности, новизны или подражанія, и туть уже не рискуещь при одінкі его изобрітать ложныя красоты и восхищаться невпопадъ, какъ это случается почти неизбежно, когда критикъ держится за чистую риторику.... Для того, чтобы какъ следуетъ узнать даннаго человека, т. е. нечто совсемъ иное, чемъ безплотный духъ, вы никогда не будете располагать достаточно многочисленными способами и пріемами. Пока не поставишь относительно даннаго автора изв'ястнаго ряда вопросовъ и не отвётишь на нихъ, хотя бы умственно и для самого себя, до техъ поръ не можешь быть уверень, что держить его целикомъ, даже когда эти вопросы покажутся совершенно не относящимися къ характеру его писаній: что думаль онь о религіи? какое дійствіе производило на него зрълище природы? вакъ онъ велъ себя по части женщины? а по части денегъ? "богатъ онъ былъ или бъденъ? какова была его діэта, его обыденная манера жить? Наконець, какой у него быль порокъ или слабость? У каждаго человека есть своя. Ни одинъ изъ ответовъ на эти вопросы не безразличенъ для сужденія объ авторів книги и о самой книгь, если только эта книга не есть голый трактать по геометрін, а въ особенности, если это есть литературное произведение, куда входитъ понемногу всего изъ автора» \*).

Я позволю себѣ выдѣить и процитировать изъ той же статьи слѣдующее очень важное мѣсто:

«Современем», какъ я полагаю, люди успъють построить на болье широкихъ основаніяхъ науку моралиста; въ настоящее же время она находится на той точкв, на которой ботаника была до Жюссье, а сравнительная анатомія до Кювье, т. е., такъ сказать, въ анекдотическомъ состояніи. Что касается до насъ, мы пишемъ пока простыя монографіи, мы накопляемъ частныя наблюденія; но я уже улавливаю извъстную общую связь, итвеоторыя общія отношенія, и найдется умъ болье широкій, болье свът-



<sup>\*)</sup> С.—А. Sainte-Beuve, *Nouveaux lundis*; Парижъ, 1884, 4-е изд., т. III, стр. 13—28, passim.

лый и сохраняющій тонкость въ обработкі деталей, который въ одно прекрасное утро откроеть великія естественныя діленія, соотвітствующія цільнить семьямъ родственныхъ умовъ (famles d'èsprits). Но даже и тогда, когда наука о различныхъ характерахъ умовъ будеть организована, какъмы можемъ представлять себъ это издали, она все же останется столь деликатной и подвижной, что будетъ существовать лишь для тіхъ, которые иміноть къ тому природное призваніе и талантъ наблюдателя: она всегда будетъ искусствомъ, требующимъ ловкаго артиста, подобно тому какъ медицина требуетъ спеціальнаго такта отъ занимающагося ею, и т. д.» \*).

Если читатель потрудится внимательно прочесть только что приведенныя питаты, онъ безъ труда пойметь, какое новое содержаніе было внесено Сентъ-Бевомъ въ формальное положеніе о зависимости литературы отъ жизни. Теперь между каждымъ авторомъ и окружавшей его общественной средой выростами подъ мастерской рукой критика реальныя нити зависимости, прикрЪплившія данную личность въ ближайшей обстановив, а литературныя произведенія въ выростившей ихъ почвь. «Раса», психическая организація автора, группа друзей и современниковъ, такое или иное воспитание, «моментъ» развития таланта, «среда», которая служила полемъ двятельности писателя, -- все это вместв взятое несравненно ближе опредвляло и литературнаго двятеля и литературныя произведенія, чёмъ тё широкія перегородви, среди которыхъ, какъ я уже сказалъ, бродили и затеривались, хотя бы у Вильмэна, писатели, выражавшие извъстное общественное теченіе. И что всего болье привлеваеть въ этой творческой работв вритика, это умвные строить известный типъ въ такой индивидуальности и особенности, которая даетъ намъ лишь сама жизнь. Сенть-Бевъ скромно признавался, что онъ обрабатываетъ лишь частныя монографіи, и его порою упрекали, что дальше этихъ «біографій душъ» онъ не пошелъ. За то онъ избъжаль и тъхъ обширныхъ, но искусственныхъ обобщеній въ области литературы, которыя вели въ искаженію действительныхъ характеровъ писателей и ихъ произведеній. Но возьмите его «Исторію Поръ-Ройния». Разві она не является изображеніемъ всей идейной жизни XVII въка, а въ особенности той «семьи родственныхъ умовъ», которая отличалась въ тогдашней Франціи серьезнымъ отношеніемъ въ религіозному чувству? И развъ съ другой стороны эта общая психологическая черта разсматриваемыхъ имъ личностей помѣшала Сентъ-Беву представить ел обособленіе и видоизміненіе у различных живых янсенистовы: аббата Де-Гораннъ, Анжелики Арно, Николя, Лансело и т. д.

Чтобы понять силу и привлевательность критика Сенть-Бева, надо обратить внимание на одну особенность его натуры. Это быль дрянной характерь: неустойчивый, поддающися различнымъ вліяніямъ и болье сильнымъ личностямъ, онъ не могъ никогла



<sup>\*)</sup> L. c., cTp. 17.

быть послёдовательнымь въ своей жизви; ренегатотво было, можпо сказать, его естественнымъ призваніемъ. Но у этой дрянной жатуры было развито тонкое пониманіе человіческой психологіи и способность временно вдумываться и вчувствиваться (sit venia verbo!) въ различния сторони человеческой деятельности. Присоедините въ этому страстную и облагораживающую любовь въ дитературному труду, единственную пружину, которая отличалась прочностью и упругостью въ этомъ нетвердомъ и мелко-эгоистичномъ человекь. Вы поймете, почему Сентъ-Бевъ могъ дать такую превосходную галлерею типовъ, особенно же между современинками. Въ различние періоди своей жизни онъ быль последовательно то либераломъ, то романтикомъ-мистикомъ, то сенъ-симонистомъ, то поклонникомъ кальвенизма, то консерваторомъ и лакеемъ имперіи, то свободнымъ мыслителемъ. Въ кажный такой періодъ онъ находился подъ вліяніемъ сильныхъ люлей, на точку зрвнія которыхъ онъ временно становился, жиль нхъ интимной жизнію ума и сердца, а потомъ отрывался отъ нихъ, измънялъ имъ, становидся подъ другое внамя и начиналъ вращаться среди другихъ людей, съ объективнымъ любопытствомъ (если не мѣшала тому досада на прежнихъ товарищей) вглядываясь въ представителей оставленняго имъ міровозарінія. «Можно изманять убажденія, но нельзя изманить своего характера», писаль онь по поводу Ламеннэ, и, действительно, самь онь всю живнь остался страстнымъ наблюдателемъ-психологомъ, для котораго пребываніе въ столь различных группахь и котеріяхъ послужило лишь наилучшимъ способомъ накопленія наблюденій, и лаже, какъ опать таки выражался самъ объ, производствомъ «экспериментовъ» надъ человъческой душой. Оттого рядъ вопросовъ, который онъ обращаетъ въ приведенной мною длинной цитать къ тому или другому автору, изрядно припахиваетъ беззаствичивымъ залезаніемъ въ чужую душу и прісмами литературнаго сыска и шпіонства. Но когда онъ садился въ письменному столу, когда творческій энтувіазмъ критика неизмёримо поднималь его надъ обычной пошлостью его натуры, изъ подъ пера его выливались удивительныя вещи. Онь начиналь любить, такъ свазать, отповской любовью анализируемые и возстановляемые имъ типы литературныхъ и общественныхъ деятелей, и наслажденіе пониманіемъ, приближеніемъ къ психологической зистивъ порою такъ охватывало его, что онъ даваль въ общемъ върную и правдивую характеристику не только несимпатичныхъ ему людей, но даже своихъ личныхъ враговъ. \*) Тонкость и правдивость



<sup>\*)</sup> Я не говорю, разумѣется, о ехидномъ искаженіи личностей, когда дъло доходило до борьбы съ ними. Тутъ Сентъ-Бевъ, не переставая бытьталантливымъ, становился по истинъ гадокъ, что съ нимъ случалось всажій разъ, когда, желая парировать ръзкіе отзывы своихъ прежнихъ дружії 11. Отдълъ п.

анализа, умѣнье поставить передъ читателемъ данную личность во весь ея рость, во всей ея индивидуальности и на надлежащій пьедесталь окружающихъ условій, и составляютъ главнѣйніую заслугу Сентъ-Бева въ области критики. Тотъ тактъ, который, по его словамъ, нуженъ критику для обработки отдѣльныхъ характеристикъ, доходилъ у него до положительной геніальности.

Лальнейшее развитие критики было ледомъ Тэна, вліяніе котораго на современную французскую дитературу действительно громадно. Разница умственной организаціи Сентъ-Бена и Тэна объясняеть различие ихъ приемовъ, но, въ сущности, ихъ основная точка зрънія на предметь одна и та же. У Сентъ-Бева она не такъ разработана, не такъ обоснована, ен контури обозначены сворже фактически, чёмъ теоретически, рядомъ тёхъ жизненныхъ и изящныхъ портретовъ, галлерея которыхъ развертывает-СЯ ПОРОДЪ НАМИ ВЪ ЛИТОРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХЪ СОЧИНСНІЯХЪ АВтора «Поръ Ройядя» и «Понедъльничныхъ бесьдъ». У Тэна эта точка эрвнія принимаеть систематическій карактерь, подраздівлена на параграфы, расчленена на основныя положенія, блеститъ н режеть, какъ метадав, но какъ метадав же черезчурь пряма и холодна. Лично я высоко ставлю Тэна и не одобряю того легкаго отношенія въ этому замізчательному уму, которое обнаруживается у людей, оскорбленных односторонними взглядами философа на ту или другую сторону общественной жизни. Но. высоко ставя Тэна, я не могу закрывать глаза на его крупные недостатки, составляющіе, если хотите, вогнутую сторону его выдающихся достоинствъ. Тэнъ мив напоминаетъ очень сложную и врайне сильную машину, которая употребляется, сважемъ, для рёзьбы по метадлу: неумодимо, механически точно страшныя острія этой машины вонзаются и распиливають огромныя глыбы металла, выразывая изъ нихъ куски безукоризненно правильной формы. Но положите подъ эту страшную машину, на это новое Прокрустово ложе, какой нибудь живой организмъ, десять, сто такихъ организмовъ: вы легко можете представить себъ зрълище этой сигантской різни, это кромсанье по живому, это вывертываніе рукъ и ногъ, это распиливание на геометрические куски неправыльных, но предестныхь въ своей неправильности формъ и явленій жизни... Въ Сентъ-Бевъ мы имъли передъ собой жреца эпикурейна эстетической правды; Тэнъ стоить передъ нами фанатикомъ логической истины. «Абстракція», написаль онъ на фронтонъ своего сильнаго этюда объ «умъ и познаніи», и въ этомъ основномъ, по его мивнію, свойстви человической натуры онъ, очевидно, выразилъ характеристичную черту своего ло-



зей о постоянномъ ренегать, онъ старался утопить ихъ въ грязи сплетенъ, интимныхъ анекдотовъ, отзывовъ близкихъ, не предназначавшихся иля печати, и т. д.

тическаго аппарата. Не обольщайтесь образнымъ, яркимъ, порою высоко-художественнымъ слогомъ Тэна: эта вившияя оболочка составляетъ лишь новую типичную особенность неумолимаго логика. Хотите продолжать мое сравненіе? Въ такомъ случав представьте себъ, что фанатикъ, управляющій безжалостной машиной, изръзавъ, искромсавъ прелестныя формы жизни, украшаетъ ихъ роскошными гирляндами и букетами яркихъ цвътовъ, придавая мертвымъ обръзкамъ иллюзію и призрачную свъжесть дъйствительности.

Въ области литературной исторіи и критики Тэнъ считаєтъ себя однимъ изъ учениковъ Сентъ-Бева. Такъ, указавъ въ предисловіи къ «Исторіи англійской литературы» на то, какой богатый источникъ для психологіи живыхъ людей находится въ изученіи мертвыхъ документовъ, Тэнъ восторженно отзывается о мастерскомъ возсозданіи въ «Поръ-Ройяль» Сентъ-Бева религіозныхъ двятелей XVII въка и заключаетъ:

«Таковъ этотъ второй шагъ, который въ настоящее время мы завершаемъ. Онъ представляетъ собой исключительно результатъ современной притики. Никто не превзошелъ здѣсь правдивостью и величіемъ нашего Сентъ-Бёва; въ этомъ отношеніи мы всѣ его ученики; его методъ преобразуегъ теперь въ книгахъ и даже въ газетахъ всю литературную, философскую и религіозную критику. Мы дожны отправляться отъ этого метода, чтобы начать дальнъйшую эволюцію критики. Я уже пробовалъ нѣсколько разъ указать на эту эволюцію; тутъ открывается, по моему мнѣнію, новый путь для исторіи, и л постараюсь описать его въ подробностяхъ» \*).

Но даже и въ этомъ дальнъйшемъ шагъ вліяніе Сентъ-Бева на Тэна сказывается очень ощутительно: самые элементы объясненія литературныхъ дѣятелей и ихъ произведеній взяты у Сентъ-Бева; Тэнъ лишь рѣзче формулируетъ ихъ и придаетъ имъ болѣе научный, но и болѣе педантичный характеръ. Такъ мы видѣли, что тонкій біографъ обращаетъ вниманіе при оцѣнкъ писателя на «расу», которая снабжала первоначальнымъ матеріаломъ психику писателя, на «среду» современняковъ и друзей, которая оттискивала неизгладимый отпечатокъ на свѣжемъ еще талантъ, на «моментъ», который придавалъ особую форму и направленіе литературному дѣятелю. Разверните теперь уже упомянутое введеніе Тэна къ «Исторіи англійской литературы», и вы наткнетесь на слъдующія формулы:

«Три различные источника производять совмыстно это элементарное нравственное состояние (націи и литературнаго діятеля, Н. К.): раса среда и моменть. То, что называють расой, представляеть ті врожденныя и унаслідованныя предрасположенія, которыя человыкь приносить съ собой на світь, и которыя обыкновенно соединяются съ опреділенными



<sup>\*)</sup> Н. Taine, Histoire de la littérature anglaise; Парижъ, 1895, 9-е изд. т. І, стр. XIV—XV.

различіями въ темпераменть и структурь тыла. Онь измыняются смотож по народностямъ... Когда констатировали такимъ образомъ внутреннюю структуру расы, следуеть разсмотреть среду, въ которой она живеть, ибочеловъкъ не одинъ въ мірѣ; его охватываетъ природа, его окружаютъ другіе люди; на первоначальную и постоянную складку характера налагаются случайныя и второстепенныя складки, и физическія или соціальныя условія дополняють или же, наобороть, разстраивають природный влементь, который подвергается ихъ вліянію... Но есть еще и третій влассъ причинъ; ибо, наряду съ внутренними и внешними силами (читай: расой и средой. Н. К.), существуеть уже произведенное ими совывстно пъло, и само это дъло способствуетъ выработкъ послъдующихъ результатовъ: сверхъ постояннаго импульса и данной среды, имъется еще на дицо пріобретенная скорость. Когда напіональный характерь и окружаюшія условія производять свое действіе, они производять его не надъ голой доской, но надъ доской, носящей уже следы отпечатковъ. Смотож потому, въ какой момента берешь доску, и отпечатокъ получается различный; и этого уже достаточно, чтобы и окончательный результать получился совершенно другой» \*).

Вотъ, откуда идетъ пресловутая теорія трехъ «основныхъ силь» въ исторів, которая у учениковъ Тэна сдёлалась положительно педантическимъ симголомъ въры, напоминающимъ теорію «трехъ единствъ» у Аристотеля. Тэнъ взяль ее у Сентъ-Бева, но по своему переработаль ее, и то, что у критика біографа представляло, такъ сказать, легкій и граціозный рисунокъ, превратилось. полъ твердой рукой критика философа, въ жесткую и отчетливую гравору, глубоко выразавную на стали. Въ смысла опредаленности и ясности формулировки это было, если хотите, шагомъ впередт; въ смыслъ внутренней правдивости и жизневности, это было отступленіемъ. Действительно, Тэна-типъ страстнаго искателя формулы, неумолимаго логика: разъ какая нибудь идея возникла въ его головъ, онъ немедленно абстрагировалъ ее отъ сопровождающихъ, пояснающихъ и оправдывающихъ представленій и выводиль изъ нея цёпь прочно связанныхь слёдствій, которыя, именно въ силу своей абстрактности, чёмъ дальше отодвигались отъ первоначальнаго логическаго звена, тамъ больше удалялись и оть дъйствительности. Прибавьте въ этому, что даже личныя симпатін и антипатін мыслителя, его аффективные предравсудки (а такихъ у него было немало) принимали въ его логической головъ форму научныхъ незыблемыхъ истинъ; и если ему попапался по дорогъ неподходящій къ его теоріи фактъ, онъ расправлялся съ нимъ далеко не нъжно, укорачивалъ, растягивалъ, а порою и просто закалываль на алтарѣ формулы.

Наружные пріемы Тэна часто очень обманчивы. Его ученики любять восторгаться его «индуктивным» способомъ изученія», добросовъстнымъ накопленіемъ фактовъ и документовъ, его великой любовью къ истинъ. На самомъ же дълъ, сама эта любовь къ истинъ проявлялась въ чистой формъ лишь тогда, когда изу-

<sup>\*)</sup> Histoire de la littérature anglaise, T. I, CTP. XXIII—XXX, passim.

ченіе данной группы явленій не приводило Тэна въ результатамъ, которые противоръчнии заранъе поставленной имъ формуль или же затрогивали его соціальные предразсудки. Ибо Тэнъ быль всю свою жизнь именно аналитикомъ, а не синтетикомъ: два-три факта наводили его на известную мысль, и дело было жончено; эта мысль изъ предварительной гипотезы превращалась въ окончательную формулу, и нашъ страстный ученый могъ накоплять горы документовъ: изъ нихъ онъ бралъ только то, что ему было нужно. Логическое и, повторяю, чисто аналитическое развитие мысли влекло его по зарание намиченному пути, и онъ, вагипнотизированный страстью въ формуль, не замычаль и не жотьль замычать противорычащих его гипотезы фактовъ. Собственно говоря, онъ могъ бы при этомъ обойтись и совсемъ безъ фактовъ, которые у него всегда лишь иллюстрировали положеніе, но никогда не доказывали его. Его копленіе документовъ было, въ сущности, научной роскошью, и количество собранныхъ данныхъ никогда не является у Тэна достаточной гарантіей объективнаго изученія, а скорве, напротивъ, признакомъ страстнаго желанія односторонне представить діло въ угоду заранње построенной логической формулъ.

Мив пришлось слишать отъ хорошо знавшаго Тэна пріятеля, извъстнаго живописца Геннера (Henner), прелестный психологичесвій анекдотъ, раскрывающій эту особенность страстнаго логика. Всв мы восторгались въ свое время «Путеществіемъ по Италіи» Тэна. Знаете, какъ имъ былъ составленъ первый томъ этой работы (Рамъ и Неаполь)? Тэнъ прівхаль въ Италію, по обывновенію, прочитавъ и продумавъ все, что могло относиться въ интересовавшимъ его сторонамъ вопроса, и заранъе составивъ себъ извъстное представление и о характеръ, архитектуръ, живописи «вѣчнаго города». Какъ на гръкъ во все время его пребыванія въ Римъ шелъ нестерпимо упорный дождь. Тэнъ въ течение недъли сдълалъ всего двъ прогулки по городу; за то просидълъ у себя въ номеръ гостиницы и въ сосъднемъ ресторанъ съ живописцами и скульпторами, посылавшимися французскимъ правительствомъ въ Италію для усовершенствованія: вынувъ записную книжку съ заранъе поставленными вопросами, онъ, словно судебный следователь, неумолимо требоваль отъ своихъ собесед--виновъ подробныхъ отвътовъ и постоянно призивалъ отвлонявшихся къ «делу». Въ результате получилось описание Рама, и тъмъ хуже, если дъйствительность была одностороние отражена въ записной книжкъ Тэна, послужившей, впрочемъ, основаниемъ блестящему изображению Италіи.

Но оставимъ въ сторонъ анекдотъ и посмотримъ на факты, представляемые самыми сочиненіями Тэна. Какъ вамъ нравится, напримъръ, слъдующій «индуктивный методъ изученія» предмета? Дъло все идетъ объ «Исторіи англійской литературы». Казалось

бы, что сама внижва должна доставлять во всёхъ своихъ частяхъполтверждение основныхъ мыслей, развитыхъ въ предисловии: обывновенно введенія даже и пишутся послі, какъ результать изученія авторомъ изв'єстнаго круга вопросовъ. И что же, тотъ самый страстный логикъ, который построиль въ предисловіи систему «трехъ основныхъ силъ», причемъ подчеркнулъ даже особенное значение «расы» \*), забыль въ самомъ началь своеготруда-не говорю изучить, -- но даже просто упомянуть на многони мало, какъ... о вліяніи кельтической расы, которая именно является на порогъ англійской исторіи и сознала такія замічательныя произведенія, какъ циклъ Коншобара, Оссіана, короля Артура \*\*). Англійскіе критики, дійствительно, поражены этимъ колоссальнымъ пробёломъ тэновской литературы, да и есть чему удивляться, ибо одно изъ двухъ: или формула расы, среды и момента построена изъ фактовъ и индуктивнымъ путемъ; тогда непонятно, какъ одинъ изъ первоначальныхъ характеровъ расы, одинъ изъ типичнъйшихъ «фактовъ» литературы совершеннооставлент въ сторонт, или же эта формула является заостреніемъ и подчеркиваніемъ соображеній Сенть-Бева о зависимости песателя отъ физіологическихъ, природныхъ и соціальныхъ условій, и тогла не говорите намъ объ индуктивномъ карактеръ работъ Тэна. Вопросъ этотъ не оставляетъ, впрочемъ, сомнина въ хронологическомъ смысль. Знаменитая «троица» Тэна впервые развита въ первомъ томъ англійской литературы, вышедшемъ въ 1864 г.; въ его прелестномъ и наименъе загроможденномъ формулами, появившемся въ 1853 г., этюжь о Лафонтенъ, упоминается лишь о «галльскомъ духв» (раса) и ландшафтахъ Шампани (природа), которые определями характеръ поэта и егопроизведеній \*\*\*). Но въ промежуткъ появилась какъ разъ цитированная мною статья Сентъ-Бева, въ которой говорится о расъ, средъ и моменть, и которая, очевидно, вдохновила Тэна и побудила его придать научный видъ практическимъ требованіямъ, поставленнымъ критикъ Сентъ-Бевомъ.

Относительно содіальных предразсудковъ Тэна, мѣшавшихъ ему, этому страстному логику, оставаться послѣдовательнымъ въ своихъ воззрѣніяхъ, можно было бы сказать очень много: недостатка

<sup>\*\*\*)</sup> H. Taine, La Fontaine et ses fables, Парижъ, стр. 1—8 тринадпатаго изд. 1895.



<sup>\*)</sup> См. 1. с., стр. XXIII—XXV: Въ природъ существуютъ разновидности людей, какъ существуютъ разновидности быковъ и лошадей... Въэтомъ заключается такая особая сила, что, не смотря на огромныя отклоневія, причиняемыя ей двумя другими факторами, ее всетаки узнаешь... это почти несокрушимая сила первоначальныхъ чертъ характера...

<sup>\*\*)</sup> См. о роли кельтовъ въ хорошей книгъ J. J. Jusserand, Histoire littéraire du peuple anglais; Парижъ, 1894, стр. 7—8, что не мъщаетъ Жюссерану сдълать принятый у французовъ комилиментъ «учителю» (см. стр. П.—ПП).

въ матеріалахъ и по этому предмету нѣтъ, и фактовъ несправедливаго аффективнаго отношенія Тэна къ людямъ и вещамъ имѣется достаточно. Укажу наиболѣе разительный образчикъ. Тэнъ крайне гордился тѣмъ, что, подобно искусному механику, умѣлъ раскрыть основную пружину дѣателей первой революціи и конструкровать игру этихъ живыхъ манекеновъ: ему и книги въ ручи. Какъ же характеризуетъ онъ наиболѣе яркихъ представителей этого огромнаго движенія? Я говорю о якобинцахъ, о «типѣ якобинца». Слушайте:

«Необыкновенные контрасты соединились вмёстё, чтобы образовать его: это сумасшедшій, у котораго есть логика, и чудовище, которое воображаетъ, что у него есть совъсть. Преслъдуемый маніею своего догмата и своей гордости, онъ страдаетъ двумя бользнями: бользнію ума и бользнію сердца: онъ потеряль здравый смысль и извратиль въ себъ нравственное чувство. Постоянно созерцая абстрактныя формулы, онъ кончиль твиъ, что пересталь видеть живыхь людей; постоянно восторгаясь самимь собой онъ кончиль темъ, что пересталь различать въ своихъ врагахъ и даже простыхъ соперникахъ кого-либо, кромъ злодвевъ, достойныхъ казни. На этой навлонной плоскости ничто не можеть остановить его; ибо, опредъляя вещи какъ разъ обратно ихъ дъйствительному значенію, онъ совершенно испортиль въ себв тв драгоценныя качества, которыя приводять насъ въ истине и справедивости. Никакой проблескъ света не можетъ достигнуть глазъ, принимающихъ свою слепоту за проницательность; никакое угрызение совести не можеть коснуться души, возводящей свое варварство на степень патріотизма и превращающей самое злоділніе въ полгъ» \*).

Воть къ какимъ выводамъ пришелъ страстний искатель логической истины, «великій своей добросовъстностью» (le grand consciencieux, какъ нъсколько непереводимо называетъ его Поль Бурже въ предисловіи къ печатающемуся теперь роману Золи «Парижъ»). Теперь позвольте сопоставить съ этой психологической формулой якобинца другую формулу того же самаго типа, написанную опять таки Тэномъ, и вотъ по какому поводу. Карлейль, какъ извъстно, съ грязью смёшалъ французскую революцію и изображалъ ея дъятелей положительными исчадіями ада. И вотъ Тэнъ въ дополнительномъ томъ къ исторіи англійской литератури, трактующемъ о современныхъ представителяхъ этой литературы, а въ томъ числъ о Карлейлъ, кочетъ сдълать существенную поправку къ этому одностороннему миънію. Итакъ, вниманіе, читатель:

«Но поставьте же рядомъ со зломъ и добро, отмътьте же наряду съ пороками и добродътели! Эти скептики върили въ доказанную разумомъ истину и не хотъли никакой иной руководительницы. Эти логики основивали общество исключительно на справедливости и были готовы рисковать скоръе своею жизнію, чъмъ отказаться отъ разъ установленной теоремы. Эти эпикурейцы охватывали своими симпатіями все человъче-

<sup>\*)</sup> Les origines de la France contemporaine т. III (La conquête jacobine); Парижъ, 1881, стр. 32.



ство. Эти бъшеные люди, эти простые рабочіе, эти Жаки, голодные, раздътые, сражались на границь во имя общечеловъческихъ интересовъ и отвлеченныхъ-принциповъ. Благородство и энтузіазмъ проявлялись въ изобиліи и у насъ во Франціи, какъ у васъ въ Англіи: признайте же ихъ, котя форма, въ которую они облекались здъсь, и не ваша. Наши дъятели революціи посвятили себя абстрактной истинъ, какъ ваши пуритане истинъ теологической; они ствдовали указаніямъ философіи, какъ ваши пуритане предписаніямъ религіи; они ставили своею цёлью спасеніе всего человъчества, какъ ваши пуритане свое личное спасеніе. Они боролись со зломъ въ обществъ, какъ ваши пуритане боролись со зломъ въ душѣ. Они были настолько же благородны и великодушны, насколько ваши пуритане добродътельны. Подобно послъднимъ, они отличались героизмомъ, но героизмомъ симпатичнымъ, героизмомъ общественнымъ, готовымъ къ пропагандъ, который преобразовалъ всю Европу, тогда какъ вашъ героизмъ служилъ только вамъ самимъ»\*).

Можно ли найти двъ болье противоръчивыя формулы у того же самаго писателя? Каждая фраза одной покрывается и взаимно унычтожается каждой фразой другой, и въ результатъ этой оригинальной алгебранческой суммировки величинъ съ противоположными знавами получается лишь одно положительное увазаніе: авятели великой революціи питали слабость въ абстракціи, т. е. вакъ разъ въ тому самому свётилу, которое такъ ярко провидывается въ уметвенномъ аппаратв Тэна. Спрашивается, когда же «индуктивное изученіе явленій» сыграло злую штуку надъ нашимъ философомъ: тогда ли, когда онъ упрекалъ Карлейля въ непониманіи французскихъ условій, или тогда, когда самъ писалъ точь въ точь вакъ Карлейль? И еслибы мы захотели приложить въ этой метаморфозъ воззръній Тэна на такое крупное явленіе, какъ революція 1789 г., любимую имъ теорію трехъ основныхъ силъ, то мы отбросили бы въ данномъ случав «расу» писателя и остановились бы на «средв» и «моментв». Двиствительно, въ промежутив между написаніемъ «Исторіи англійской литературы» и изученіемъ «Основъ современной Франціи» произошли зам'ятныя измъненія въ личной жизни Тэна и общественномъ стров его отечества. Изъ бъднаго искателя истины Тэнъ превратился въ богатаго человъка, женившись на дочери милліонера-архитектора Денуэлля, которая принесла ему въ приданое великолъпный отель съ такими монументальными залами и скульптурой по дереву, что не дальше вавъ нынфшнимъ лфтомъ одинъ изъ фигаристовъ, вспоминая этоть отель, только языкомь прищелянуль отъ удовольствія и растекся въ сладостномъ описаніи нікой передней въ готическомъ стилъ. Такова была личная новая «среда» Тэна. Что касается по общественнаго «момента», то за это время Франція подверглась разгрому... Вотъ разгадка тезы и антитезы, выставленныхъ Тэномъ на протяжени 16 летъ, и я мысленно вижу, какіе новые штрихи, и коварные и благосклонные вмёстё, Сентъ-Бевъ

<sup>\*)</sup> Histoire de la littérature anglaise; Парижъ, 1897, дополнительный (V) томъ 10 изд., стр. 321—322.



прибавиль бы къ литературному портрету того аскета и ригориста, которынъ онъ представилъ Тэна въ началъ шестидесятыхъ годовъ \*).

Но и не хотвлъ бы оставить читателя подъ неблагопріятнымъ впечативніемъ противорвчивыхъ взглядовъ Тэна. Его многотомная экскурсія въ область политической исторіи въ общемъ можеть СЧИТАТЬСЯ ОДНИМЪ ИЗЪ В РУПНВИШИХЪ ПРОМАХОВЪ ЭТОГО СИЛЬНАГО УМА. Но въ той сферъ, которая занимаетъ насъ здъсь, а именно по отношенію въ вритикъ и исторіи литератури, мысли Тэна, не СМОТРЯ На СВОЮ ИЗЛИШНЮЮ ОЛНОСТОРОННОСТЬ. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАМВчательны для своего времени. Сколько интересныхъ сближеній срывается туть изъ подъ пера Тэна, какая недюжинная энергія ума и какой великольшный литературный таланть сверкають на каждой страниць его исторіи англійской литературы, гдь онъ дълаетъ конкретныя примъненія своей общей теорів, истолковыважощей реальными условіями почвы воздушные цвёты поэвіи. Можно считать его взгляды на значеніе «расы» врайне преувеличенными \*\*); можно находить некоторое преувеличение даже въ его понятія о «средё», которая зачастую слагается у него въ гораздо большей степени изъ природныхъ, чемъ изъ соціальныхъ условій; можно, наконець, придавать главное значеніе «моменту», разумья подъ эгинъ терминомъ игру историческихъ силъ въ данномъ обществъ, въчно мъняющихъ его форму, и чъмъ дальше, твыть болье и быстрве. Но кто не согласится съ важностью общей точки зрвнія Тэна, когорая, отбрасывая безплодную эстетическую критику, --прикладывающую свой схоластическій аршинъ жь различнымь авторамь и властно "объявляющую «лобь» «затыловъ», — замвняеть эту вритиву критикой общественной. объясненіемъ продуктовъ искусства изъ элементовъ самой жизни. Кто лучше Тэна обработаль на континентв Европы періодъ Возрожденія въ Англін, а особенно Спенсера, влюбленнаго въ «идеальную красоту» поэзіи? Кто живве его изобразиль блестящую пленду драматурговъ XVI-го въка, современниковъ и соперниковъ Шекспира, и кто остроумиве его построиль эту грандіозную фитуру изъ основной черты ея генія: «воображенія или чистой страсти»? Кто глубже пронявь въ поэтическую логику и величественный энтузіазмъ Мильтона? А загляните въ четвертый томъ и остановитесь хотя бы на характеристикв Байрона или развер-

<sup>\*\*)</sup> Теорія «устойчивыхь» расъ, не говоря уже о чистыхь, все болье и болье расшатывается подъ ударами современной антропологіи. Даже спеціалисты-критики, признающіе вообще большія заслуги іза Тэномъ, вводять сильныя ограниченія въ этомъ пункть. Ср. интересную книжку Emile Hennequin La critique scientifique, Парижъ 1838 г., особенно стр. 96 и слъд.



<sup>\*)</sup> Cm. Sainte-Beuve, Nouveaux lundis; T. VIII, ctp. 66-137 четвертаго изд. (Парижъ, 1885).

ните дополнительный томъ, посвященный «современникамъ», не найдите тамъ анализъ сложной фигуры Карлейля: думаю, что одинъ изъ такихъ этюдовъ могъ бы уже составить литературную репутацію автора.

Возьмите, наконецъ, его лекціи о «философіи искусства», въ которыхъ онъ, можетъ быть, порою черезчуръ пригоняетъ анализируемыя имъ произведенія изящныхъ искусствъ къ «тремъ основнымъ силамъ» формулы. Развѣ, не смотря на эти увлеченія логика, вы не подивитесь таланту, съ какимъ Тэнъ опредѣляетъ хотя бы условія живучести извѣстнаго художественнаго созданія въ зависимости отъ общей атмосферы эпохи или ея «нравственной температуры»? \*) А его блестящее изображеніе «момента» въ части труда, посвященной скульптурѣ у древнихъ грековъ? Можно ли ярче выяснить путемъ контрастовъ особенности античнаго и христіанскаго міровоззрѣнія, сказывающіяся во взглядахъ на жизнь, смерть и загробное существованіе?...\*\*)

Подведемъ же итоги тому, что дала критика Сентъ-Бева и Тэна: это послужить лучшимь введеніемь ко второй половина настоящаго этюда, которую я посвящу современной критикъ. Подъ перомъ тёхъ двухъ замёчательныхъ авторовъ чисто эстетическая оцвика уступила мъсто психологическому истолкованію литературныхъ произведеній и объясненію ихъ значенія изъ общественныхъ условій. Безапелляціонный судъ надъ писателемъ и внигой во имя «въчных» принциповъ» эстетики, столь любезныхъ сердцу какого нибудь Низара, замънился стремленіемъ вдуматься въ автора и прочувствовать его въ спеціальной исторической обстановкъ, которая опредъляла элементы его творчества и давалакакъ бы это сказать? — характерный тембръ его поэтическому голосу. Холодная влассифивація литературныхъ діятелей, размъщавшая ихъ въ извъстной јерархін согласно ихъ большему или меньшему приближенію въ идеалу догматическаго критика, эта влассификація была отодвинута на задній планъ непосредственнымъ эстетическимъ наслажденіемъ, получаемымъ отъ того или другого автора при одномъ, впрочемъ, условіи: отръщеніи отъ узкихъ вкусовъ даннаго времени или данной среды и пронявновеніемъ въ чуждую атмосферу другой эпохи или иной среды. И въ этомъ отношеніи умення питаты изъ авторовъ, которыя такъ встати даваль Сентъ-Бевъ, и блестящіе переводы, которыми изобилуетъ исторія англійской литературы Тэна, принесли громадную пользу: они пріучали читателя въ непосредственному, свіжему знакомству съ книгой, минуя назойливое присутствие догматическаго вритика съ мъриломъ изящнаго въ рукахъ и властнымъ

<sup>\*)</sup> См. въ его главъ De la production de l'oe u v re d'art стр. 67—70 перваго тома Philosophie de l'art: Парижъ, 1895, 7 изд.





приговоромъ на устахъ. Таковы были главнъйшія пріобрътенія, сдъланныя критикой, благодаря литературной дъятельности Сентъ-Бева и Тэна. Какъ же расправились съ наслъдствомъ ихъ преемники? Это мы сейчасъ увидимъ.

Приглядываясь къ современой кратик въ дип вея главныхъ представителей, мы можемъ легко различить въ ней два направлевія: догматическое и импрессіонистское \*). Я говорю, конечно, о преобладающихъ теченіяхъ: есть критики, которые не **УКЛАЛИВАЮТЬСЯ ВПОЛНЪ ТОЧНО ВЪ ЭТИ РУОДИКИ, НО И ВЪ НИХЪ МОЖ**но отыскать идейную близость съ темъ или другимъ направленіемъ. Если влумываешься въ основныя черты упомянутыхъ явухъ типовъ критики, то ихъ отношение къ общественно-психологической и общественно-философской критика Сентъ-Бева и Тэна представляется фигурально въ видъ двухъ линій, которыя **УЛАЛЯЮТСЯ ОТЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ВЪ ДВЪ СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПО**ложныя стороны. Что составляеть суть современнаго догматизма? Возвращеніе въ прежней критикъ, опънивающей произвеленія на основаніи изв'єстнаго традиціоннаго колекса эстетики. А въ чемъ выражается современный импрессіонизмь? Въ опънкъ произвеленія во имя личных вичсовь и мемолетных впечатлівній, проходящихъ по дупъ критика въ тотъ моментъ, когда онъ анализируетъ данную вещь. Возьмите съ одной стороны Брюнетьера, который пресерьезно привладываеть въ дитературнымъ произведеніямъ неизманный масштабъ «родовъ» и измаряеть рость книги въ футакъ и линіякъ сообразно съ тъмъ, принадлежить ли она къвысокому, среднему или низкому «роду»; вспомните его упражненія въ оцінкі «Королей въ изгнаніи» Альфонса Лоло, выше которыхъ онъ ставитъ «Жиль Блаза», надъ которымъ, въ свою очередь, возвышаются въ его литературномъ пантеонъ трагедіи ХУІІ въка. А съ другой стороны возьмите наслаждающагося переливами своихъ ощущеній Леметра, который не безъ самодовольнаго кокетства закончиль одну изъ своихъ критикъ монументальной фразой: «можеть быть, я должень быль бы совершенно иначе опънить только что разобранную книгу... Но это будеть въ следующій past>.

Присмотритесь, однако, къ объимъ формамъ критики: не смотря на свое крайнее несходство, и та и другая представляють собой реакцію — въ противоположныя стороны отъ общественной реальной критики Сентъ-Бева и Тэна. И реакція эта въ обоихъ случаяхъ знаменуетъ торжество личнаго начала, абстрагирующаго человъка отъ условій среды и момента. По отношенію къ импрессіонистамъ это не требуетъ дальнъйшаго объясненія: ихъ критика носится какъ саврасъ безъ узды или, выражаясь болье по-

<sup>\*)</sup> Ср. G. Pellissier, Dogmatisme et impressionisme, Revue bleu, № отъ 16 октября 1897 г. (стр. 486—492).



этически, какъ дикая зебра по полямъ словесности, срывая по произволу одинъ цвътъ, фыркая на другой и услаждаясь прихотливымъ топотомъ своихъ ръзвихъ ногъ.

Но и почтенный г. Брюнетьеръ, не смотря на кажущуюся объективность своихъ оцёнокъ, служитъ столь ненавистному ему въ другихъ личному элементу. У него, какъ увидимъ ниже, есть эстетическій идеалъ, окристализовавшійся въ XVII вѣкѣ: и вотъ, вырывая всякаго писателя и всякое произведеніе изъ породившей и выростившей ихъ обстановки, онъ судитъ ихъ на основаніи этого идеала, выборъ котораго, въ сущности, такъ же случаенъ, какъ капризы импрессіониста.

Читатель лучше скватить это на конкретныхъ примърахъ. Я карактеризую здёсь съ одной стороны Брюнетьера, какъ представителя догматической критики, и Фаге, какъ родственнаго ему въ пъкоторыхъ отношеніяхъ ума; а съ другой, Жюля Леметра и Анатоля Франса, какъ наилучшихъ выразителей импрессіонизма.

Начиная, какъ и полагается, съ г. Брюнетьера, этого грознаго Юпитера вритического Олимпа, я долженъ отвровенно признаться читателю, что отказываюсь видёть въ академике и главномъ редакторъ «Revue des deux Mondes» того законченнаго и завзятаго реакціонера, какимъ его рисують неоперившіеся генік девадентства. Что у него есть большая доза педантизма, и что его душа лежить къ некоторымъ формамъ идейной реакціи, въ этомъ нътъ сомнънія. Но, приглядываясь ближе въ этой сърой и массивно-чугунной фигуръ критика, вы замътите примъсь и болве легваго и болве блестящаго металла: онъ даже привлечеть васъ нёкоторыми сторонами своей въ общемъ, дёйствительно, не особенно симиатичной личности, и въ самомъ его догматизмв вы отыщете изв'ястное колебаніе, изв'ястную тревогу ума, потребность прислушиваться въ современности и отвъчать на ея запросы. Онъ самъ не столько двятель, сколько жертва современной реавцій, охватившей верхніе влассы Францій; въ невоторыхъ отношеніяхъ онъ несомивнио лучше и чутче міднолобыхъ представителей теперешней буржуазіи.

Такъ, для него соціальная роль литературы не подлежитъ вопросу, и искусство для искусства находить въ немъ умѣлаго, а порою чуть не талантливаго противника.

«У меня есть точка зрвнія,—говориль онъ въ 1893 г. на лекціяхъ въ Сорбоннѣ,—которую я не оставлю, и никогда не отожествляя искусства съ моралью, я никогда не допущу, чтобы ихъ совершенно отдъляли, чтобы разрывали связь, чтобы прекращали между ними зависимость, которая должна соединять ихъ, въ качествъ вещей человъческихъ или общественныхъ. Я чуть было не допустиль это раньше—дъло было уже давно!— Но теперь я не допускаю. И здъсь, какъ вы знаете, я имъю за себя величайшихъ людей:



Dieu le veut! dans les temps contraires Chacun travaille, et chacun sert. Malheur à qui dit à ses frères: Je retourne dans le desert! Malheur à qui prend ses sandales Quand les haines et les scandales Tourmentent le peuple agité! Honte au penseur qui se mutile Et s'en va, chantre inutile, Par la porte de la cité! \*)

Это стихи изъ Виктора Гюго. Вотъ изъ Ламартина:

Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle,
S'il n'a l'âme, et la lyre, et les yeux de Néron!

Pendant que l'incendie en fleuve ardent circule
Des temples au palais, du cirque au Panthéon.

Honte à qui peut chanter, peudant que chaque femme
Sur le front de ses fils voit la mort ondoyer,

Que chaque citoyen regarde si la flamme
Dévore déja son foyer.... \*\*)

«Что же, назовуть им меня теперь «буржуа», если я прибавлю, что самъ артистъ можетъ существовать лишь при извъстномъ состоянія общества, законы котораго онъ долженъ принимать, такъ какъ онъ предъявляетъ къ нимъ требованія и извлекаетъ изъ нихъ выгоды?.. Для того, чтобы существовали живописцы и музыканты, надо, чтобы существовала цивилизація, дающая имъ досуги; а пока они преслъдуютъ свою «внутреннюю мечту», надо, чтобы были буржуа, рабочіе, крестьяне, которые дълаютъ или, скоръе, расквитываются за нихъ, дълая «черную работу» человъчества.... Никто не обязанъ говорить или писать, но тотъ, кто принимается за это, долженъ всегда отвъчать за свои слова или писанія передъ всёмъ человъчествомъ».

Отбросьте нѣкоторыя выраженія... и вы не можете не отнестись въ общемъ сочувственно къ развитой здѣсь точкѣ зрѣнія. Но Брюнетьеръ борется не только противъ эгоизма артиста: онъ нападаетъ и на эгоизмъ самого буржуа; его смущаютъ и тотъ необузданный индивидуализмъ, и та ожесточенная борьба интересовъ, которые такъ ярко проявляются въ современномъ обществѣ. И говоря о соціальныхъ романахъ Жоржъ-Занда, написанныхъ подъ вліяніемъ Ламеннэ, онъ съ большой теплотой (насколько можно примѣнить это выраженіе къ его холодной и догматической ма-



<sup>\*)</sup> т. е.: Такъ хочетъ Богъ! каждый долженъ работать, долженъ служить въ времена несчастія! Горе тому, кто говорить своимъ братьямъ: д удаляюсь въ пустыню! Горе тому, кто надъваетъ свои сандаліи, въ то время какъ злоба и скандалы мучаютъ волнующійся народъ! Позоръ мыслителю, который кальчитъ себя и, словно безполезный пъвецъ, уходить изъ воротъ города!

<sup>\*\*)</sup> т. е.: Поворъ тому, кто можетъ пѣть, когда Римъ горитъ, если только у него нѣтъ души, лиры и глазъ Нерона, когда пылающая рѣка пожара катится отъ храмовъ ко дворцу, отъ цирка къ Пантеону! Позоръ тому, кто можеть пѣть, когда всякая женщина видитъ смерть парящей надъ головой ея сыновей, и всякій гражданинъ смотритъ, не пожралоли уже пламя его очага.

неръ писанья) относится въ той эпохъ тридцатыхъ и сорововыхъ годовъ, когда мыслители и романисты

«начали замічать, что между людьми существують другія страданія, помимо обманутой любви и оскорбленной гордости, боліве жестокія мученія, чіть мученія Чаттертоновь и Индіань, Рюи-Блавовь и Антони, вогда стали отдавать себі отчеть вь томь, что возрастающій прогрессь индивидуализма иміль своимь необходимымь дополненіемь увеличеніе человіческихь бідствій, что, благодаря ему, появилось въ мірі нічто жестокое, возникь жельяный законь, и что самое чувство состраданія уменьшилось среди людей» \*).

Нѣсколько дальше \*\*) онъ даже пытается видъть противовѣсъ этому индивидуализму въ соціализмѣ, хотя и разсматриваетъ его, опять-таки не безъ филистерства, какъ синонимъ «морали», и тутъ же прибавляетъ, что людскихъ бъдствій собственно нельзя устранить, а ихъ можно лишь уменьшить и ослабить.

Наконецъ, даже въ пресловутомъ походѣ его на науку, которую онъ обвинилъ въ «банкротствѣ», есть извѣстная симцатичная сторона: въ то время, какъ Бертело нѣсколько наивно думаетъ, что точное и положительное знаніе уже однимъ своикъ развитіемъ должно создать совершенный соціальный строй, Брюнетьеръ не вѣритъ такому оптимизму и обращается къ пѣвцамъ чистаго научнаго прогресса съ вопросомъ, много ли всѣ замѣчательныя техническія открытія и усовершенствованія дали общаго счастія и матеріальнаго благосостоянія человѣчеству. Въ неполной и испорченной католическими тенденціями формѣ этотъ вопросъ напоминаетъ тотъ вопросъ, которымъ задался (и который разрѣшилъ отрицательно) нашъ философъ-публицистъ въ извѣстной статьѣ: Демократичны ли естественныя науки?

Вообще же нельзя сказать, чтобы Брюнетьеръ былъ принцапіальнымъ врагомъ новыхъ теченій, или чтобы его умъ былъ совершенно закрыть для вопросовъ современности. Благодаря нѣкоторымъ усиліямъ мысли онъ даже сдѣлалъ извѣстные шаги впередъ, и его отношеніе къ Тэну, Ренану, Дарвину не лишено извѣстной симпатіи и, во всякомъ случаѣ, уваженія; а ученіе эволюціонизма такъ увлекло его кой-какими сторонами, что идею эволюціи онъ старается приложить,—правда, очень формально и очень абстрактно,—къ развитію литературы. Нестастіе Брюнетьера въ томъ, что, будучи неглупымъ и знающимъ въ своей спеціальности человѣкомъ, онъ представляетъ собой лишь второстепенную фигуру, которая по нынѣшнимъ жалкимъ временамъ нринуждена занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ критикѣ. Ему бы всю жизнь играть вторую скрапку, а условія сдѣлали изъ него



<sup>\*)</sup> F. Brunetière, L'evolution de la poésie lirique en France au XIX siècle; T. I, crp. 311

<sup>\*\*)</sup> l. с., стр. 317.

солиста и въ последнее время даже авторитетнаго капельмейстера. Для такихъ натуръ надо зарядиться извёстными идеями, а зарядившись, оне могутъ вести неуклонно и последовательно свою линю. Въ періодъ общественнаго энтузіазма такія «вторыя роди» и такіе неглупие ученики могутъ быть очень полезны въ качестве верныхъ спутниковъ, вращающихся вокругъ крупныхъ умственныхъ свётилъ. Въ періодъ же упадка и реакціи они совершенно естественно берутъ себе за знамя какую нибудь старую тряпку, вытащенную ими изъ историческаго чулана, и целую жизнь добросовестно служатъ реакціонной идеё.

Такую ветошь подобраль себв и Брюнетьерь, и самый характерь ел уже указываеть, что этоть подборь быль обусловдень извъстными обстоятельствами той буржуазной, академической и университетской среды, въ которой онъ жилъ и развивался. Это знамя-преклоненіе передъ XVII в. и реакція противъ XVIII в.; и нътъ ничего легче, какъ понять, что это направление должно быть распространено среди такъ слоевъ буржувзін, которые не участвують непосредственно въ управленіи современной республикой, и которымъ поэтому нътъ надобности преувеличивать свою нъжность къ «великимъ принципамъ 1789 г.». Мыслящая часть буржуазіи теперь ясно видить, что ей или нужно продолжать освободительныя тенденціи прошлаго въка, но это идеть противъ ен интересовъ, такъ какъ логически приводитъ къ раскрѣпощенію четвертаго сословія, или же возвращаться назадъ, и въ этомъ случав въ пику XVIII-му в. идеализировать его пред-шественника. Чёмъ былъ XVII вёкъ? Вёкомъ торжества католицизма и абсолютнаго авторитета \*). Прекрасно, будемъ преклоняться передъ этими принципами и, если не можемъ воплотить ихъ непосредственно въ жизнь-разъ вырванныя растенія съ трудомъ пускають снова корни, -- то будемь, по крайней мерь, упиваться видомъ и запахомъ поблекшихъ цвътовъ милаго намъ въка, его политическими теоріями, его теологіей, его искусствомъ, его эстетическими идеалами, ого великими людьми и т. д.

Преклоненіе передъ XVII вѣкомъ и передъ наиболѣе типичными выразителями его и вдохновляетъ критическую музу Брюнетьера: нашъ критикъ размѣщаетъ авторовъ и произведения въ извъстномъ іерархическомъ порядкѣ, въ той мѣрѣ, какъ они подходятъ къ идеалу «великаго вѣка», и, замѣтьте, не эстетическому только, но политическому и идейному. Героемъ историческаго романа является у Брюнетьера Боссюэтъ. Немудрено, что Брюнетьеръ, мѣряя людей и явленія узкой мѣркой католика-прелата, до возмутительности несправедливо принижаетъ сложную и не-



<sup>\*)</sup> Говорю это въ общихъ чертахъ: мнё кажется, что до сихъ поръ очень мало обратили вниманія на ростъ сомнёнія и отрицанія даже въ этомъ вёкф.

обывновенно врупную фигуру Вольтера, не засчитывая ему даже въ число достоинствъ его стремленія продолжать съ чисто литературной точки зранія влассическія традиціи XVII-го въва. Послушайте, напримёръ, слёдующій отзывъ строгаго догматика:

«Вольтеръ, однаво, вовсе не есть, -- какъ нъсколько разъ злорадно принималась утверждать иностранная критика, и какъ утверждаль самъ Гёто, вовсе не есть «величайшій писатель, какого только возможно представить себъ между французами». Если справедливо, что глубина міровозэрънія, совершенство формы, аффективная сторона и искренность чувства совершенно отсутствовали у Вольтера, то другіе, во всякомъ случав, обладали этими качествами въ исторіи нашей литературы и нашей расы, другіе, у которыхъ не было недостатка ни въ одномъ изъ качествъ, составлявшихъ геній Вольтера, но которые, благодаря счастливой гармонін натуры, не забыли присоединить къ нимъ ни приличіе языка, ни честность характера, ни достоинство жизни. Въ предшествовавшемъ въкъ былъ великіт человекь, который такь же представляль свое время, какь Вольтерь свое. и резюмироваль, такъ сказать, въ самой совершенной формв и до мельчайшихъ качествъ, своихъ знаменитыхъ современниковъ: я назвалъ Боссюэта.... Епископъ взялся за оружіе лишь затемъ, чтобы поддерживать, защищать и укрышять; придворный льстець Фридриха и Екатерины Второй вступиль въ борьбу только для того, чтобы разрушать, разлагать н завершать пораженія, начатыя уже другими. Боссюэть сражался лишь во имя того, что придаетъ цвну человвческому обществу: религи, власти, чувства уваженія; Вольтерь, можеть быть, за двумя-тремя исключеніями вившивался въ борьбу, лишь когда дело касалось его самого, и пелые шестьдесять леть воеваль только въ интересахъ своего богатства, своей славы и своей репутаціи, и т. д.» \*).

Собственно, на такія вещи не возражають: ихъ отмічають и проходять мемо. Брюнетьеру угодно забывать, помемо всего прочаго, реабилитацію Вольтеромъ несчастнаго Каласа (въ 1762 г.). защиту имъ Сирвена (1765 г.), де-ла-Барра (1768 г.), вдовы Монбайлын (1770 г.), графа де-Моранжые (1773 г.), генерала Лалли, и т. п. Спусти более чемъ сто леть после смерти Вольтера очень удобно издъваться надъ памятью человъка, благодаря которому (и товарищамъ его) самъ г. Брюнетьеръ можетъ безнаказанно писать разныя свои «эволюціи» и «вритичесвіе этюды», не опасаясь Бастиліи. И какъ не припомнить здёсь извёстной тирады ученаго Дюбуа Реймона: «Да, какъ ни парадоксально звучить это, всё ми болње или менње вольтеріанци, вольтеріанци, сами не зная того и не называясь ими. Вольтеръ такъ сильно проникнулъ своимъ вліяніемъ въ общественную жизнь, что тв идеальныя блага, изъ-за которыхъ онъ боролся въ теченіе всей своей долгой жизни съ неутомимымъ рвеніемъ, со страстнымъ самопожертвованіемъ, бородся всъми орудіями ума, а особенно своей страшной насмъшкой, что терпимость, свобода митній, человіческое достоинство, справедливость, превратились для насъ какъ бы въ естественную жиз-



<sup>\*)</sup> Etudes critiques sur l'histoire de la littérature française; Парижъ, 1888, серія первая, стр. 251—263, passim.

ненную стихію, нёчто вродё воздуха, о которомъ мы начинаемъ думать, лишь когда намъ его не достаеть; однимъ словомъ, то, что нёкогда выливалось изъ-подъ пера Вольтера въ видё необывновенно смёлой мысли, стало теперь общиль мёсгомъ».

Съ другой стороны, какъ легко было бы противоставить идеализированному Босскоту Брюнетьера настоящаго Босскота: узкаго католика, мысль котораго никогла не знала сомивнія въ тралиціонных взглядах своей среды; жалкаго философа, убогость міровозарінія котораго не выкупается его великоліпнымъ слогомъ \*); поклоненка нетеривмости, который апплодироваль отмёнв нантскаго эдикта, призываль административные громы на годову экзегета Ришара Симона и преследоваль смирныхь и скромныхь квіэтистовъ, врод'в 1-жи Гюйонъ; челов'вка, который далеко не можеть претендовать на героизмъ и необывновенную высоту личной жизни, вбо, по словамъ лицъ, хорошо его знавшихъ, «теряетъ голову», когда узнаетъ о близкомъ своемъ концъ, а вмъстъ съ тъмъ, больной, разбитый, съ камнемъ на сердцъ... и въ мочевомъ пузыръ часами полжилаетъ въ перелнихъ версальского лворпа стараясь перехватить удыбку и хоть нёсколько косыхъ лучей «короля-солнца» и надобдая ему просьбами о своемъ недостойномъ племяникт \*\*).

Естественно, что, не выпусвая ин на минуту своего эстетическаго аршина. Брюнетьеръ очень ръзко относится и къ современной литературъ, особенно въ тому, что получило, можеть быть, не совсёмъ удачное название натурализма. Здёсь его критика частностей містами не лишена справедливости, и отрицательныя стороны пресловутаго «экспериментальнаго романа» освъщены положительно удачно. Но ему не хватаетъ общаго пониманія и общаго сочувствія къ тому литературному теченію, которое, не смотря на свои мнимо научных претензів, проявлаетъ и жизненность, и силу, и извъстную оригинальность. Когда онъ борется противъ самоувъреннаго и поверхностнаго разглагольствованія Зіля насчеть того, что долженъ производить «опыты» надъ человъкомъ, подобно химику, продвинающему различные эксперименты надъ веществами въ своей лабораторін; когда онь старается установить исторически, что элементы «истиннаго нагурализма» существовали и до Золя, и даже до Бальзака; когда онъ вышучиваетъ неумъстное употребленіе школой Золя научныхъ терминовъ «эволюція», «наслідственность» и т. д., -- онъ совершенно правъ, и этой борьбъ про-

<sup>\*\*)</sup> См. объ этомъ, между прочимъ, въ мемуарахъ секретаря Босскота, Ледье (Mémoires et journal de l'abbé Le Dieu sur la vie et les ouvrages de Bossuet; Парижъ, 1856—1857, въ четырехъ томахъ).



<sup>\*)</sup> См. его пресловутый Discours sur l'histoire universelle, особенно завлючительную 8-ю главу третьей части (отр. 653—656 т. XXIV Oeuvres complètes de Bossuet (изд. F. Lachat); Парижъ, 1864).

тивъ натуралистическаго доктринерства можно только сочувствовать. Но какъ же проглядъть тъ несомивния достоинства, которыми отличается хотя бы тоть же Золя, какъ художникъ, не смотря на педантическое ребячество своихъ теорій? Какъ не почувствовать той силы, того дыханія, того трепета жизни, который проникаетъ романы Золя, особенно, когда дъло идетъ объ изображеніи коллективныхъ чувствъ и дъйствій (вспомните хоть его «Жерминаль»), и ради котораго вы прощаете соціальному исторіографу «семьи Ругоновъ» и слабую психологическую обрисовку отдъльныхъ характеровъ, и загроможденіе фабулы ненужными конкретными деталями, и безполезную грязь, и холодную скабрезность—увы! столь многочисленныхъ сценъ?

Впрочемъ, и въ этомъ отношении Брюнетьеръ, нехотя и, пообывновенію ворча и сертито придираясь, сдёлаль нёвоторый шагъ впередъ, въ смыслв пониманія новыхъ задачь искусства. Просмотрите въ последнемъ издании его «Натуралистическаго романа» \*) первую главу, говорящую о «реалистическомъ романъ въ 1875 г.» и последнюю, заключающую въ себе отзывъ о Мопассань, и вы найдете довольно ощутительную разницу въ опънкъ въ первой стать в никто изъ реалистовъ не находитъ пощады ли**т**ературнаго грознымъ критикомъ « матеріализма » (за исключеніемъ разв'в Додэ, да и то съ какими оговорками!); въ стать в же о «повъстяхъ Монассана» преобладаетъ хвалебный тонъ, и, не смотря на мелкія оговорки (съ этимъ уже нужно мириться у любителя XVII-го въка!), Мопассанъ получаетъ изъ рукъ строгаго экзаменатора дипломъ «истиннаго артиста». Впрочемъ, и самъ г. профессоръ сознается въ этой легкой метаморфозъ и уже въ предисловіи 1891 г. говорить:

"Не все, однако; было потеряно изъ тѣхъ усилій, которыя сдѣлалъ на турализмъ, и онъ не пройдетъ, не обогативъ нашу литературу нѣкоторыми прочными пріобрѣтеніями" \*\*).

Мий хотилось бы сказать ийсколько словь о чисто-литературных свойствах Брюнетьера. Въ извистных писательских кружках имя этого критика является синонимомъ бездарнаго педанта. Туть есть значительное преувеличеніе. Брюнетьерь, собственно говоря, не лишенъ таланта, хотя таланть этотъ, какъ я уже сказаль, второстепенный. Тамъ, гли дило касается до его основных убижденій, гдй онъ взволновань, возбуждень, изъ подъ его пера выходять недурныя вещи, и, пожимая плечами при чтеніи иныхъ архаическихъ разсужденій, вы не можете отказать ему ни въ уминьи писать, ни въ искренности. Но этого человика преслидуеть, какъ кошмарь, недосягаемий, по его мийнію, идеаль

<sup>\*)</sup> Ferdinand Brunetière, Le roman naturaliste; Парижъ, 1896 (5-е изд.).
\*\*) l. c., стр. II (Avertissement).



XVII-го въка, и онъ подражаетъ своимъ литературнымъ учителямъ даже въ слабостяхъ ихъ. Понятно, что въ этомъ въчно натянутомъ настроеніи, съ этимъ тяжелымъ багажомъ усвоенныхъ формъ и пріемовъ онъ не можетъ писать просто и естественно. Кто изъ французовъ не смѣялся надъ его привычкою строить періоды на манеръ Боссюэта, начиная ихъ съ архаическихъ или претенціозныхъ выраженій, вродѣ que si cependant, tout de même que, п т. д. испещряя ихъ отборными прилагательными вродѣ insigne и т. п. и удручая, въ концѣ концовъ, читателя самой этой монотонностью заученнаго педантизма? Брюнетьеръ любитъ XVII вѣкъ, можно сказать, до самопожертвованія, до того, что не отступаетъ, ради этой любви, передъ вещью, которая страшнѣе смерти для француза: боязнью сдѣлаться притчей во языцѣхъ и мишенью для дешевыхъ насмѣшекъ.

Фагэ, строго говоря, не можеть быть причислень къ критикамъ догматическаго типа: это, скорфе, психологъ-моралистъ, который можеть даже отчасти напомнить «біографа душъ», но который рисуеть свои портреты не въ видахъ нсихологической
правды, какъ Сентъ-Бевъ, а съ цёлью доказать при помощи
своихъ біографій превосходство своего моральнаго идеала. Но
такъ какъ этотъ идеалъ, подобно идеалу Брюнетьера, выражаетъ
реакціонныя стремленія интеллигетной буржуазіи, и такъ какъ,
опать-таки подобно Брюнетьеру, онъ покоится на преклоненіи передъ
XVII мъ въкомъ, я считаю умъстнымъ дать характеристику Фагэ
сейчасъ же вслёдъ за характеристикой горячаго поклонника
Боссюэта.

Брюнетьеръ подкупаетъ васъ порой своею искренностью, и, не смотря на все резонированіе, вы отличите въ его разсужденіяхъ значительную долю наивнаго безкорыстія: жрецъ часто отступаетъ на задній планъ передъ прославляемымъ имъ идоломъ, и его я сливается съ дорогими ему идеями, которыя онъ считаеть ва честь пропагандировать. Моралисть Фагэ, вопрежи этому спеціальному оттінку своей критики, очень любить свое я, и сплошь да рядомъ вы можете подмётить, что такіе или иные идеалы представляются ему высовими не только въ силу своего внутренняго значенія, а и потому что онъ самъ, Эмиль Фагэ, делаетъ имъ честь, защищая ихъ. Вмёстё съ тёмъ онъ любитъ преувеличивать и свои подвиги по части разрушенія враждебныхъ ему ндеаловъ. У него есть даже особая стереотипная фраза, особая приличная формула, которая служить для выраженія этихъ сокрушительныхъ претензій; это-три слова: «по моей винъ». Такъ, характеризуя унижаемый имъ XVIII-й въкъ, онъ скажетъ:

«Какъ бы ни былъ интересенъ во многихъ отношенияхъ XVIII-й въкъ, онъ покажется здъсь читателю, – отчасти, можетъ быть, по моей сини, а



отчасти по самой природё вещей,—очень блёднымъ между вёкомъ, который предшествуетъ ему, и вёкомъ, который за нимъ слёдуетъ» \*).

Станетъ ли онъ говорить о лирической литературъ XIX-го въка, а по поводу ея о своихъ критическихъ пріемахъ, онъ не преминетъ ввернуть свою горделиво-скромную формулу и выразиться, напр., слъдующимъ образомъ:

«Литература эта, относительно которой я постарался гораздо болье указать на ея характеръ и изучить ея вліяніе, чьмъ изследовать ея происхожденіе, потому что это изследованіе, безъ сомненія по моей випь, не могло повести ни къ чему очень прочному и достоверному».... и т. д. \*\*).

Правда, это выдвигание своего я на первой планъ не мѣшаетъ нашему моралисту обладать спеціальными знаніями, литературнымъ талантомъ и особаго рода изворотливымъ умомъ. И
однако отъ всѣхъ этихъ свойствъ и качествъ нашему критику
одно горе. А горе вотъ почему. М—т. Фагэ не столько любитъ
XVII вѣкъ, сколько ненавидитъ XVIII. Но такъ какъ XVIII вѣкъ
очень крупный вѣкъ, а его представители во многихъ отношеніяхъ являются настоящими гигантами, т. же Фагэ, во всякомъ случаѣ роста умѣреннаго, то получается комическое зрѣлище: тамъ, далеко вверху, въ высшихъ сферахъ жазни и мысли,
величаво поднимаются колоссальные образы Дедро, Руссо, Вольтера; здѣсь, у подножія, среди безотрадной долины плоскости
и пошлости, бѣгаетъ, суетится, сердится маленькое существо,
пытаясь, если не свалить, то поколебать, укусить этихъ гигантовъ,
наконецъ просто показать имъ кулакъ...

Читайте котя бы его введене въ этюдамъ о XVIII въвъ, его общую харавтеристику этого въва. Фагэ, конечно, не можетъ прямо отказать въ историческомъ значени этому періоду подъема и, что бы ни говорили, творческаго энтузіазма (а не однаго только разрушенія). За то онъ постарается опошлить и осмъять эти великольпые порывы, объясняя ихъ дътскимъ характеромъ эпохи:

«Это—въвъ-ребеновъ, или, если хотите, въвъ-юноша. У него есть свойственные этому возрасту живость, безцеремонный имлъ, любоимтетво, коварство, невоздержность, пустословіе, самонадъянность, вътренность, недостатовъ серьезности и манеръ, неприличныя шалости, а также извъстное великодушіе, доброта, склонность въ слезамъ, потребность растрогиваться, и, наконецъ, тотъ инстинктивный оптимизмъ, который въчно въритъ, что счастіе близко, въчно думаетъ, что можетъ схватить его... Мало найдется эпохъ, въ которыя бы больше импровизировали; и мало эпохъ, въ которыя бы больше изобрътали всякаго старья съ большниъ чувствомъ удовольствія и большимъ вкусомъ въ скандалу.... Остается сказать, какая вышла изъ этого литература. Она могла бы быть великолъпной философской литературой; и современники дъйствительно такъ



<sup>\*)</sup> Emile Faguet, Dix-huitième siècle. Etudes littéraires Парижъ, 1896, стр. V (Avant-propos) 15-го изданія.

<sup>\*\*)</sup> Cm. éro жe: Etudes littéraires sur le dix neuvième siècle Парижъ, 1887, стр. VII—VIII (avant propos) 2-го изданія.

думали. На самомъ дѣлѣ, нѣтъ ничего подобнаго; въ этомъ, я думаю, всѣ согласны въ настоящее время. Для объясненія этого я не нахожу никакой общей причины. Вина лежить въ самихъ личностяхъ. Философы XVIII-го вѣка всѣ были или черезчуръ горды или черезчуръ заняты разными дѣлами, чтобы быть очень серьезными. Они остались крайне поверхностны, правда, блестящи.... Черезъ двѣсти лѣтъ они будутъ ставиться ни во что въ исторіи философіи» \*).

Тутъ слѣдовало бы, собственно говоря, остановить шустраго критика и обратить его вниманіе на то, что историки философіи думають иначе, и что, напр., такой знатокь въ этой спеціальности, какъ благородный и ученый Ланге, отдаль должное французской философской мысли XVIII въка. Но развѣ можно спорить серьезно съ Фагэ объ общихъ теоретическихъ вопросахъ? Это не по его части; его интересуеть придирчивая критика личностей и вычитыванье «морали» людямъ другого нравственнаго и умственнаго типа. Эта «мораль» въ ковычкахъ идетъ у него обыкновенно рука объ руку съ фривольностью разсужденій, и поразительною легковѣсностью оцѣнокъ. Посмотримъ же на его критику конкретныхъ личностей, выбирая, конечно, одинъ—два примѣра.

Развертиваемъ въ его «Восемнадцатомъ въкъ» первый этюдъ объ авторъ знаменитаго «Философскаго словаря» Пьеръ Бэйлъ (Вауlе). Суть этого этюда заключается въ томъ, чтоби, похваливъ добросовъстность скептика, повернуть его фронтомъ къ послъдующимъ философамъ и доказать, что они были не продолжателями, а исказителями его.

«Его ученики дёлають изъ разума новую вёру, новаго идола и новый храмъ, и ухитряются изъ скептицизма учителя извлечь догматизмъ столь же повелительный, столь же надменный, столь же воинствующій и столь же страшный для общественнаго спокойствія, какъ и всякій другой догматизмъ. У этого человіка, который не віриль ни во что, они и замиствують доказательства, что надо вірить въ нихъ самихъ, и т. д. " \*\*).

Написать это значить, увлекшись сокрушениемъ «учениковъ», забыть, что между ними и учителемъ была прямая идейная связь, потому что положительная заслуга Бэйля заключалась именно въ его отрицательной дѣятельности, тогда какъ положительная заслуга его учениковъ лежала въ постройкѣ новаго зданія на расчищенной почвѣ; и что и Бэйль и его послѣдователи одинаково работали при помощи критической мысли, въ противоположность мысли традиціонной. Это было уже давно и очень хорошо выяснено человѣкомъ, который, несомнѣнно, зналъ исторію философіи получше сердитаго моралиста-критика \*\*\*).

Очень типична для мосье Фагэ та манера, при помощи кото-



<sup>\*)</sup> Dix-huitième siècle. crp. XII-XX, passim-

<sup>\*\*)</sup> Dix-huitième siècle, crp. 28.

\*\*\*) Cm. L. Feuerbach, Pierre Bayle nach seinen für die Geschichte der Fhilsophie und Menschheit interessantesten Momenten;

"Heйпцигъ 1844, стр. 165 и слъд. второго изданія.

рой онъ рисуетъ искаженные портреты нелюбимыхъ имъ дѣятелей XVIII вѣка. Никто не требуетъ отъ автора быть «вяленой
воблой», изъ которой вытащена вся внутренность, все умственное
и аффективное содержаніе, всѣ симпатіи и антипатіи; накто, слономъ, не требуетъ отъ историка и критика невозможнаго, нече
ловѣческаго безпристрастія въ смыслѣ отсутствія идеала. Но за
то всегда должно требовать объективности въ обработкѣ фактическаго матеріала, т. е. добросовѣстнаго изображенія различныхъ
элементовъ, нзъ которыхъ историкъ и критикъ строитъ свою теорію или характеристику. Вы имѣете свой идеалъ, я—свой; но
если вы въ угоду своей теоріи искажаете факты, я здѣсь остапавливаю васъ: плохъ же и несостоятеленъ вашъ идеалъ, если
для его спасенія вы принуждены замалчивать одни объективные
элементы и выдумавать другіе...

Мив это пришло въ голову, когда и читалъ этюдъ Фагэ о Дидро. Вотъ, действительно, одинъ изъ самыхъ крупныхъ, симпатичныхъ, человъчныхъ, благородныхъ дъятелей «въка просвъщенія». Его недостатки, его противоржчія объясняются его разносторонней, кипучей и необыкновенно-талантливой натурой. Пріемъ для изображенія такой личности подсказывается самой природой предмета: найдите умственный центръ, основной механазмъ этого въчно движущагося, въчно увлеченнаго разными идеями и аффектами человъка, которому, какъ говорять его біографы, не было времени подумать о себъ. Затъмъ, не упуская изъвиду психологическаго центра, представьте различныя измёненія, теченія и вилоть до противорічій, которыя составляють жизнь этой богатой натуры. Наконецъ, попробруйте проследить те нити, которыя связываютъ различныя точки этой, такъ сказать, пестрой психологической периферін съ уже установленнымъ центромъ. Тогда только вы поставите существенныя черты на первый планъ, второстепенныя на задній, и путемъ этого разм'ященія получите различныя стороны человъка въ надлежащей перспективъ, а, стало быть, п живой, тёлесный образъ изображаемой личности

А какъ поступаетъ нашъ вритикъ-моралистъ? Дидро ему антипатиченъ своими идеалами и своимъ направленіемъ дѣятельности: значитъ, его нужно, во чтобы то ни стало, поставить передъ читателемъ въ невыгодномъ свѣтѣ. Но такъ какъ положительныя и привлекательныя стороны Дидро болѣе или менѣе хорошо извѣстны литературной части публики, то, боясь быть пойманнымъ съ поличнымъ, Фагъ пускаетъ въ ходъ особую тактику: онъ выхватываетъ какую-нибудь такую положительную черту Дидро, наскоро беретъ ее и моментально выпускаетъ, точно обжигаясъ; затѣмъ онъ начинаетъ набрасывать па вее различныя ограниченія, оговорки, указываетъ на смѣшныя проявленія этой черты, все это замѣтьте, безъ надлежащей перспективы, хотя въ живой, злой и мѣстами забавной формъ. Когда каждая изъ такихъ рельефныхъ

чертъ личности Дидро обрастаетъ цёлымъ слоемъ критическихъ замѣчаній, вы, конечно, не можете схватить основныхъ очертаній изображмемаго типа. Огъ времени до времени авторъ вмёшивается болье непосредственно въ эти фокусы превращенія и заранье объявляетъ вамъ, какую психологическую теорему онъ хочетъ доказать, чтобы внушить направленіе вашей мысли и поставить васъ въ надлежащую позицію, съ которой упомянутый психологическій фокусъ произведеть на васъ болье сильное впечатльніе.

Такъ ведя настоящую приходо-расходную внигу добродътелей и пороковъ съ явнымъ усиліемъ вписать побольше фактовъ въ отрицательную страницу (и следуя здёсь такимъ плохимъ судьямъ, какъ Лагариъ, Вилльмэнъ, Низаръ, отчасти Витэ), авторъ пытается представить Дидро типомъ мелкаго французскаго буржув съ его слабой нравственностью, отсутствиемъ деликатности. грубыми инстинктами, но съ любовью къ труду, извёстной честностью и т. д. Дальше, объясняя противорачія въ идеяхъ и сочиненіяхъ Дидро,-изображаетъ душу философа даже въ видъ наскольких буржуа, подвыпивших за столомъ и разсуждающихъ съ блескомъ, но безъ всякаго метода обо всемъ, что только придеть въ голову. Затёмъ слёдуеть казуистическая критика идей п различныхъ сторонъ таланта Дидро, причемъ, желая нагромоздить возможно больше противоречій въ психологическомъ типе этого оригинальнаго мыслителя, Фагэ допускаетъ вопіющія противоречія уже въ самой критике своей: такъ Дидро то уметь замьчательно «ведьть», то не умьеть «наблюдать», то пишеть блестящими «образами», то не имъетъ «литературнаго воображенія», то необывновенно ясно излагаеть отвлеченныя мысли, то тяжело и туманно пишеть о философскихъ теоріяхъ, которыхъ самъ не понимаетъ, и т. д., и т. д. И, наконецъ, вся эта мелкая, придпрчивая критика завершается следующимъ окончательнымъ итогомъ:

«Нѣсколько геніальных» догадокъ, нѣсколько съ жаромъ написанныхъ разсказовъ, нѣсколько ловко нарисованныхъ силуэтовъ, нѣсколько новыхъ теорій, черезчуръ перемѣшанныхъ съ туманностями, много неприличныхъ пошлостей, много глупостей, безконечно много пустословія и смутной чепухи, вотъ что оставилъ Дидро.... Его роль была крупнѣе, чѣмъ его произведенія... Истинный французъ среднихъ классовъ, лишенный остроумія, внутренняго достоинства, но полный ума и способностей усвоенія, легко работающій и говорящій, съ низменнымъ идеаломъ, съ малымъ нравственнымъ сознаніемъ, но очень добрымъ сердцемъ.....» \*).

Замѣтьте, что на этихъ же страницахъ у Фагэ чуть-чуть не вырывается признаніе «геніальности» Дидро, но онъ предпочитаетъ кончить на зачисленіи этого великольпало ума въ разрядъ «второстепенностей»: такъ дорого стоитъ современному



<sup>\*) 1.</sup> с., стр. 323.

французскому буржуа отдать справедливую дань знаменитымъдвятелямъ прошлаго ввка. Приходится поэтому напомнить шустрому критику, что Дидро былъ очень высоко цвнимъ великими умами и просто крупными, но добросовъстными критиками,—замътьте, не только французами, но и иностранцами. Припомните отзывъ о немъ такого первокласснаго ума, какъ Контъ, который считалъ Дидро за «величайшаго генія ХУШ ввка»; припомните оцвнку Гете въ письмъ къ Цефтеру отъ 9 марта 1831 г.:

«Дидро) есть Дидро, единственная въ своемъ родѣ личность; кто придирчиво критикуетъ его самого или его произведенія, тотъ филистеръ, имъ же имя легіонъ. Нѣтъ, дѣйствительно люди не умѣютъ съ благодарностью принимать неоцѣненныя блага, которыя имъ даются Богомъ, природой или ихъ же ближними» \*).

А отзывъ Розенкранца, такъ хорошо выдвигающаго на первый иданъ основную черту характера Дидро, его пламенный энтузіазмъ:

«Въ Дидро, какъ въ Сократъ, было нѣтто демоническое. Онъ только тогда становился вполнъ самимъ собою, когда поднимался къ идеямъ истины, добра и красоты. Въ этомъ состояни экстаза, которое, по его собственному описанию, было замѣтно на немъ даже внѣшнимъ образомъ, и которое самъ онъ чувствовалъ по особому движению волосъ на срединъ лба и трепету, пробъгавшему по всѣмъ членамъ, въ этомъ состоянии онъ былъ настоящимъ Дидро, краснорѣчіе котораго, опьяненное энтузіазмомъ, увлекало, подобно сократовскому, всѣхъ слушателей за собою \*\*).

А, наконецъ, отзывъ такого знатока эпохи энциклопедистовъ, какимъ является умный и философски образованный Джонъ Морлей:

«.... Руссо быль движимъ страстью и чувствомъ; Вольтеръ былъ лишь мастеромъ блестящаго и проницательнаго раціонализма. Только одинъ Дидро изъ этого знаменитаго тріо носилъ въ своемъ умѣ идею научнаго метода; одинъ выказывалъ склонность къ цёльной доктринѣ и къ широкоорганическому и построяющему міровоззрѣнію. Онъ обладалъ рѣдкой способностью настоящаго философскаго размышленія... Столь особенный и замѣчательно дѣятельный геній долженъ, конечно, интересовать насъдаже независимо отъ важнаго мѣста, которое онъ занимаетъ въ исторіи литературы и мысли» \*\*\*).

Думаю, что рядомъ съ отзывами такихъ компетентнихъ судей привязчивая и мелкая критика Фагэ падаетъ до невысокаго уровня простого бойко написаннаго упражненія на данную тему: разв'янчать XVIII въкъ и великихъ предковъ современной буржувзіи. И тутъ, повторию, главная причина неуспъха нашего критака заключается въ томъ, что именно въ сферъ отвлеченнаго мышленія между Фагэ и разбираемыми имъ авторами существуетъ громадная разница въ силъ и независимости ума. Я уже не говорю отомъ, что съ одними спеціальными знаніями по литературъ нельзя



<sup>\*)</sup> Это письмо служить эпиграфомъ въ добросовъстной работь гегельянца Розенвранца: Didrot's Leben und Werke; Лейпцигъ, 1864, (въдвухъ томахъ)

двухъ томахъ)

\*\*) Karl Rosenkranz, l. с., и т. II, стр. 411.

\*\*\*) John Morley, Diderot and the Encyclopaedists; Лондонъ, 1878, стр. 9—10 перваго тома.

судить о продуктахъ философской мысли. Посмотрите, въ самомъ дёлё, на Фагэ, когда его не смущаютъ реакціонныя вождельнія, и когда дёло идетъ о чисто-литературномъ вопрось: тамъ онъ на своемъ мъсть, тамъ его сужденія основаны на знаніи предмета, и тамъ его изложеніе живо, интересно и хорошо оттъняетъ существенныя и второстепенныя стороны разбираемаго писателя; короче сказать, тамъ онъ критикъ, обладающій небольшимъ, но положительнымъ талантомъ. Такъ, напр., его этюдъ о Бальзакъ въ «Девятнадцатомъ въкъ» прочтется съ интересомъ даже послъ извъстныхъ эдюдовъ Сентъ-Бева (недохвалившаго мощнаго автора «Человъческой Комедіи») и Тэна (перехвалившаго его). Въ особенности здъсь интересно противоставленіе вульгарности Бальзака, какъ мыслителя, его геніальности, какъ художника, а также разборъ того оригинальнаго сочетанія романтизма и реализма, когорое такъ поражаеть въ Бальзакъ \*).

Фагэ раздёляеть очень часто вмёстё съ Брюнетьеромъ упрекъ въ педантизмё, который ему дёлають писатели декадентской, символической и мистической школы. Инме готовы даже признать извёстный таланть за Брюнетьеромъ, но совершенно отказывають въ немъ Фагэ. Слёдовало бы сказать какъ разъ наоборотъ: у Брюнетьера больше добросовёстности и меньше таланта; у Фагъ больше таланта и меньше добросовёстности \*\*).

Приступая въ харавтеристикъ импрессионистской вритиви, которая выражаеть иную сторону идейной реакціи среди буржуазіи, а именно ея глубовій индифферентизмъ и житье со дня на день безъ всякихъ идеаловъ, лишь одними ощущеніями,-приступая къ этой критикъ, я котълъ бы и самъ отнестись къ ней нъсколько на ен ладъ. Съ Брюнетьеромъ, съ Фаго можно было спорить, негодовать за ихъ отзывы, бороться противъ ихъ реакціонных взглядовъ. Съ господами импрессіонистами этотъ пріемъ не годится. Если вы будете говорить съ ними объ идеяхъ, пытаться схватить и сформулировать ихъ взгляды, чтобы противоставить имъ свои, они первые расхохочутся и надъ этими взглядами, и надъ вашей претензіей уловить капризныя и візчю мізняющіяся формы ихъ фантазіи. Будемъ же и мы следовать этой тактикъ и такъ же мало принимать ихъ въ серьезъ, какъ сами они мало принимають въ серьезъ основные вопросы жизни и мысли... И такъ, съ чего начать, какому впечатленію отдать первое мъсто въ этой характеристикъ? Не будемъ задумываться:



<sup>\*)</sup> Etudes littéraires sur le dix-neuvième siècle, crp. 413-453.

<sup>\*\*)</sup> Нашъ критикъ доказалъ это еще совсъмъ недавно, толкуя (въ Revue bleue) о монизмъ Геккеля, но не понимая ни монизма, ни самого Геккеля.

предоставимъ развитие нашей статъп случаю и игрѣ ассоціаціп пдей въ нашемъ мозгу... Да, о чемъ, бишь, мы когимъ писать? Объ импрессіонистской критикѣ. Но стоитъ ли писать о ней вообще? Возьмемъ лучше живыхъ людей, въ которыхъ она отчетливѣе отражается, напр., гг. Жюля Леметра и Анатоля Франса: ихъ имена чаще всего звучатъ въ ушахъ, когда рѣчъ идетъ объ импрессіонизмѣ... А далѣе что? Оба они любятъ классиковъ: предпошлемъ же ихъ характеристикѣ какую нибудь классическую цатату,—какую-же? Ассоціація идей намъ отвѣчаетъ: такую, чтобы тамъ разыгрывалась какая нибудь варіація на тему «оба»... И вотъ элегическая тѣнь Варгилія становится у насъ за спиной и подсказываетъ намъ граціозные стихи:

Ambo florentes aetatibus, Arcades ambo Et cantare pares, et respondere parati!

Т. е. въ вольномъ русскомъ переводћ: «оба въ цвътущемъ возрасть, въ цвътущемъ съ французской точки зрвнія, ибо одному взъ нихъ 44 года, другому 53; оба «родомъ изъ Аркадін», изъ той счастливой Аркадіи, которая представляеть буржувзную среду и знаменуетъ возможность сладво пить, Ъсть, спать, наслаждаться своими литературными талантами, если таковые вибются, и сибяться надъ всякимъ положительнымъ . идеаломъ, но смъяться умъренно и прилично, а особенно не смъшивать такого пдеала съ существенными благами жизни: положевіемъ, почетомъ и оффиціальными синекурами и оффиціальными знаками отличія: оба они академики, оба-офицеры ордена Почетнаго Легіона, а одинъ такъ даже занималъ мъсто библіотекаря въ сенатъ; «оба равны въ искусствъ пъть, и скоры на реплику», оба готовы писать о чемъ угодно и какъ угодно, но всегда ловко, красиво, подчасъ умно и по большей части забавно; оба, наконецъ, изящные jemenfoutiste'ы, т. е. люди, принадлежащіе къ распространенной теперь категоріи умныхъ книнфферентистовъ. которымъ на все, въ сущности, наплевать, кромъ своего я, его удобствъ, его ощущеній и наслажденія разнообравіемъ этихъ ощушеній.

Оба... но впрочемъ вдёсь и останавливаюсь: если Деміургу всемірной комедін все равно, какую индивидуальную маску носить тоть или другой изъ представителей jemenfoutisme'a, каждый изъ нихъ можетъ запротестовать противъ такой совмёстной обработки ихъ типовъ. Приходится различать эти два родственные ума, хотя, признаться, ихъ можно различать только въ общемъ; а когда приходится ограничиваться той или другой отдёльной мыслью, останавливаться на той или другой цитатъ, то, право, начинаешь мъшаться. Напримъръ, кому принадлежитъ эта фраза:

«Я попытался опредёлить годъ тому назадъ впечатлёніе, которое произвели на меня романы Золя, взятые въ цёломъ. И что же? Хотя мы и весь міръ находимся въ безпрестанномъ потокъ, и котя, съ другой стороны, есть из въстное удовольствіе въ перемънъ взглядовъ (прежде всего такимъ образомъ наслаждаешься вещами на гораздо большее число способовъ, а затъмъ эта способность воспринимать различныя впечатлънія отъ одного и того же предмета можетъ сойти такъ же корошо за гибкость ума, какъ и за его легковъсность), однако, говорю это къ стыду моему, я не достаточно измѣнился въ теченіе одного года... \*).

Кто такъ мило и такъ легко порхаетъ по столь серьезной и страшной и мучительной душевной операціи, какъ перемѣна взглядовь и убъжденій? Не изящный ли скептицизмъ Анатоля Франса? Нѣтъ, приведенная фраза принадлежитъ Жюлю Леметру. Но почему бы не могъ написать ее и его молочный братъ, вскормленный одною и тою же музою (fille-mère, читатель!) индифферентизма? Развѣ не вылилась однажды изъ-подъ его пера слѣдующая мысль:

«Слѣдуетъ позволить бѣднымъ смертнымъ не всегда согласовать свои максимы со своими чувствами. Слѣдуетъ даже выносить, чтобы каждый изъ насъ обладаль сразу двумя или тремя философіями, ибо разъ вы не создали для себя какой-либо доктрины, у васъ нѣтъ никакого резона думать, что хороша только одна изъ нихъ; это пристрастіе можно извинить развѣ лишь изобрѣтателю системы. Какъ обширная страна отличается разнообразіемъ климатовъ, такъ точно нѣтъ широкаго ума, кототорый не заключаль бы въ себѣ многочисленныхъ противорѣчій. И сказать правду, души, чуждыя нелогичности, наводятъ на меня страхъ; такъ какъ я не могу вообразить себѣ, чтобы онѣ никогда не ошибались, то я боюсь, что онѣ ошибаются именно всегда, а между тѣмъ умъ, который не кичится своей логичностью, можетъ снова обрѣсти истину, даже и потерявъ ее» \*\*).

Чёмъ это не Леметръ, и Леметръ чистейшей воды? Догадайтесь теперь, кому принадлежить следующая цитата?

«Критика, подобно философіи и исторіи, есть родъ романа, предназначеннаго для сметливыхъ и любопытныхъ умовъ, а всякій романъ есть, въ сущности, автобіографія....Хорошій критикъ тотъ, кто разсказываетъ приключенія своей души посреди шедевровъ искусства. Изъ себя нельзя выити. И въ этомъ одна изъ нашихъ величайшихъ бёдъ. Чего бы мы не дали, чтобы посмотрёть только въ теченіе одной минуты на небо и землю тысячеграннымъ глазомъ мухи, или чтобы понять природу грубымъ и простымъ мозгомъ орангутанга. Но этого намъ не позволено. Мы заключены въ своей личности, какъ въ вёчной тюрьмъ. Будь критикъ откровеннымъ, онъ долженъ былъ-бы сказать: господа, я буду говорить сейчасъ о самомъ себъ по поводу Шекспира, по поводу Расина, Паскаля или Гете. Случай, какъ видите, очень благопріятный» \*\*\*).

Эта мысль, смёшивающая необходимый субъективизмъ лично-



<sup>\*)</sup> Jules Lemaitre, Les Contemporains; Парижъ, 1889, серія четвертая, стр. 263.

<sup>\*\*)</sup> Anatole France, La vie littéraire, Парижъ, 1837, вторая серія, стр. II (préface).

<sup>\*\*\*)</sup> Anatole France l. c., серія первая, стр. III—IV.

сти съ разговорами о собственной душѣ («автобіографія») по поводу чужихъ произведеній, одинавово достойна вакъ Франса, такъ и Леметра, и надо найти ее въ обложкѣ «Литературной жизни», чтобы узнать, что она принадлежитъ m—r. Анатолю, а не m—r. Жюлю.

И однако, если брать совожупность впечатлёній, то можно найти некоторую разницу въ литературной физіономіи двухъ родственныхъ авторовъ: Леметръ болве личный, болве раздражительный и болье желчный критикъ, и порою изъ подъ его заученной улыбки любезнаго скептика сквозить злая гримаса недовольнаго судьи; Франсъ, за очень редкими исключеніями, болье ровный и спокойный цынитель, ухитряющийся отъ души ты шиться самыми недоставами автора и книги тамъ, гдф Леметръ началь бы издеваться. Франсь-индифферентисть по природе; Леметръ-индифферентистъ по привычев. Первый-продуктъ и среды и темперамента; второй-главнымъ образомъ, продуктъ обстановки. Оттого, когда порою Леметра задъвало за живое по той или иной причинъ какое-нибудь соціальное или литературное явле. ніе, онъ на время забываль свой кодексь «а по мнв наплевать» и писаль вещи, пронивнутыя извёстнымь убёжденіемь или хотя бы предразсудкомъ окружающей его среды. Вспомните, какой голосъ страсти звучить въ его надълавшемъ много шуму этюдъ о Ренанъ, это дъ, въ которомъ онъ не словилъ, какъ мнъ кажется, серьезнаго отношенія Ренана къ наукі, но который такъ настойчиво, почти зло указываеть на излишній эпикуреизмъ философа: «а онъ смется! онъ радуется! онъ весель» \*). Или припомните уничтожающую критику, направленную противъ грошово-моральныхъ романовъ Жоржа Онэ, въ которыхъ Леметръ видитъ «тройную эссенцію банальности» \*\*). Сопоставьте съ этимъ недавній эпизодъ, привлючившійся съ нашимъ критикомъ на столбцахъ «Фигаро», гдв онъ написаль сердитую, но беззубую статью противъ «революціонеровъ», и самъ же почувствоваль, что промахнулся, да такъ промахнулся, что два раза пытался косвеннымъ образомъ поправить комичное впечатленіе, произведенное этимъ обвинительнымъ актомъ, который былъ совсёмъ не къ лицу скептическому жрепу jemenfoutisme'a... Но свободенъ ли, впрочемъ, отъ этихъ припадковъ «убъжденія» и Анатоль Франсъ?

Только что приведенный мною факть наводить меня на одну общую мысль. Критики импрессіонизма горячо защищають свободу и прихотливость своихъ впечатльній и отзывовь и ссылаются даже при этомъ на Сентъ-Бева (по моему, несправедливо, ибо у последняго общественно-психологическое



<sup>\*)</sup> См. Les contemporains; Парижъ, 1888, первая серія, стр. 303—204 двънадцатаго изд.

<sup>\*\*)</sup> l. c., ctp. 355.

объясненіе данной вниги, пониманіе и конструированіе личности автора играли всегда важную роль). Но такъ ли они ужъ своболны въ своихъ впечатленіяхъ, эти почтенные любители переливовъ убъжденій «нъсколькихъ философій сразу»? Не найдемъли мы въ этой свободной игръ ощущений какого либо центра. основной точки, вокругъ которой колеблются въ ту и другую сторону эстетическіе приговоры критиковъ, но отъ которой они нивогда вначительно не удаляются? Этотъ центръ, этотъ пунктъ привъса, вокругъ котораго колеблется импрессіонистскій маятникъ, дъйствительно, есть, и пунктъ этотъ-приличія и предразсудки буржуваной среды. Мий, напр., очень характерно показалось следующее обстоятельство, и я попрошу самихъ читателей проверить это впечатленіе. Оба наши критика меряють Золя и Мопассана совершенно разными мерами и вешають различными въсами. Возьмите соотвътствующіе этюды и сравните пріемы импрессіонистской критики по отношенію къ упомянутымъ авторамъ. Ихъ симиатіи лежатъ, очевидно, на сторонъ Мопассана; конечно, они не могутъ отрицать литературнаго значенія Золя, но, читая ихъ, чувствуешь, что это имъ дорого стоитъ. И если у Леметра прорываются ноты уваженія, а порою, прямого сочувствія въ большому «эпическому таланту» Золя, то Франсъ (пишущій, главнымъ образомъ, по поводу «Земли» и «Грезы»), можно сказать, разделываеть плодовитаго романиста съ живостью и увъренностью, которыя являются очень подозрительными у владъльца «нъсколькихъ философій». Для вящшаго убъжденія читателей въ томъ, что Золя не знаетъ и никогда не видёлъ описываемыхъ имъ престъянъ, Франсъ приводитъ даже въ доказательство комичное письмо некоего доктора, выдающаго аттестать добропорядочности французскому мужику, и сопровождаетъ свою критику «патріотическимъ» доносомъ Ульбаха на Золя. И однако, что же новаго и особенно дурного сказаль о крестьянахь Золя, чего вы не нашли бы въ разсказахъ Мопассана изъ деревенской жизни? Ответствуйте хоть вы, г. Леметръ, вы, который собрали въ вашемъ этюдъ коллекцію ужасныхъ крестьянскихъ типовъ изъ этихъ разсказовъ \*)! Какъ вамъ нравится эта милая семья крестьянь, которые вдять колбасу на трупв двда? А кабатчикь, который отравляеть водкой старую бабу изъ-за своихъ личныхъ интересовъ? А добродътельный крестьянинъ, который насилуетъ свою служанку, а затемъ, когда она делается его женой, безчемовъчно быеть ее за то, что она даетъ ему «наслъдниковъ»? и т. д. Но вы прощаете это Монассану, и я сважу вамъ, почему. Потому, что Мопассанъ, изображая порою ненужныя скабрезности (правда, почти всегда въ великолъпной формъ), не говорилъ тавъ свободно и тавъ цинически-развязно, какъ Золя въ своей

<sup>\*)</sup> Les Contemporains, первая серія, стр. 295.



«Землё», о нёкоторых традиціях, которыя уважаются чисто внёшнимъ образомъ въ вашей «приличной» средё! Потому, что Золя черезчуръ откровенно представиль грязь и разложеніе этой «приличной» среды въ Pot-bouill'ё.

И такъ, вотъ что такое эта свободная игра импрессіонистской критики: глубочайшій индифферентизмъ ко всему, кромѣ свего я, его комфорта и ощущеній; но защита буржуазной среды, ея матеріальныхъ интересовъ и ея предразсудковъ, какъ только дѣло заходить о колебаніи этихъ основъ и того мягкаго кресла, въ которомъ сидятъ и эпикурействуютъ элегантные jemenfoutiste'ы.

H. K.

## Капиталистическая идиллія.

Гергарт фонт Шульце-Гевернитиз. Крупное производство, его значение для экономическаго и соціальнаго прогресса.—Этюдъ изъ области клопчато-бумажной промышленности. Подъ редавціей и съ предисловіемъ П. Б. Струве. Въ приложеніи лекція проф. Е. фонъ Филипповича; "Экономическій прогрессь и успѣхи культуры". 1897.

Странное впечать в производить лежащая передъ нами книга. Состоить она изъ трехъ частей: довольно обнирнаго предисловія, написаннаго П. Б. Струве; изследованія фрейбургскаго профессора Шульце-Гевернитца о крупномъ производстве и лекціи венскаго профессора Филипповича. Каждое изъ этихъ произведеній представляеть самостоятельный, более или мене значительный интересь; но два изъ нихъ находятся въ рёшительномъ противоречіи съ третьимъ: иден, которыя проводятся гг. Струве и Филипповичемъ по многимъ существеннымъ пунктамъ опровергаютъ то, что утверждаеть и пытается доказать Шульце-Гевернитцъ. При чтеніи этой книги естественно возникаетъ вопросъ: въ чемъ же заключается внутренняя связь между тремя ея частями? Для какой цели и во имя чего оне соединены въ одномъ изданія и подъодной редакціей?

Шульце-Гевернитцъ принципіальный сторонникъ капиталистическаго строя и въ частности крупнаго производства, и книга его имбетъ целью доказать не только возможность соціальнаго прогресса на почве существующей организаціи народнаго хозяйства, но и непреложную необходимость такого прогресса при крупномъ производстве, устроенномъ на капиталистическихъ началахъ. Капиталистическое производство въ крупныхъ размерахъ въ глазахъ Шульце-Гевернитца является не только условіемъ, не препятствующимъ улучше-

нію быта рабочихъ, но служить главнійшей и могущественнійшей причиной всяхь сколько-нибудь серьезныхь улучшеній въ этой области. Раздаляя убъждение Брентано, что «улучшение положения трудящихся классовъ совершается путемъ дальнайшаго развитія существующей хозяйственной системы», Шульце-Гевериитцъ хочеть показать, какъ побъда крупной формы промышленности на почвъ существующей капиталистической организаціи «вызываеть сперва техническій, а послі соціальный прогрессь, и какъ рука объ руку съ этимъ переворотомъ идетъ и подъемъ рабочаго власса». Фрейбургскій профессоръ, стремясь обосновать это положеніе, руководится не однъми научными цьлями; онъ желаетъ нанести ударъ соціалистамъ, полагающимъ, что «современное экономическое разватіе приковываеть работника къ жизненному минимуму, и что на почвъ этого развитія прогрессивное улучшеніе его, а въ особенности прочное повышеніе заработной платы, невозможно». По миввію Шульце-Гевернитца, изображеніе соціальнаго прогресса, совершающагося на почве крупнаго капиталистическаго производства, «было бы лучшинъ средствоиъ борьбы съ темъ соціальнымъ пессимизмомъ, который полагаетъ, что современное экономическое развитие ведеть къ общественной катастрофв...».

Итакъ, крупное производство на капиталистическихъ началахъдвигатель соціальнаго прогресса. Пульце - Гевернитцъ считаетъ ошибочнымъ «воззрѣніе Карла Маркса, что трудящіеся классы, экономическое положеніе которыхъ понижается съ развитіемъ
крупной промышленности, становятся въ то же время все большей
и большей политической силой»...

Шульце-Гевернитцъ, отвергая практическіе выводы того направленія, противъ котораго онъ возстаеть, вполив последовательно ствергаеть и теоретическую основу этихъ выводовъ. Онъ совершенно правильно видить эту основу въ учении Рикардо о заработной плать, получившемъ дальныйшее развите въ трудахъ Маркса. Свое разногласіе съ Рикардо Шульце-Гевернитцъ формулируєть очень ясно и опредъленно, говоря, что по Рикардо «развитіе крупной промышленности, которое онъ (Рикардо) уже имълъ передъ глазами, вовсе еще не означаеть въ то же время и соціальнаго развитія». Это несомивню вытекаеть изъ теоретическаго ученія Рикардо о заработной плать, какъ вытекаеть изъ дальный шаго развития этого учения — теорія прибавочной стоимости. Для того. чтобы прочно обосновать свое оптимистическое воззрвніе, Шульце-Гевернитцу следовало бы опровергнуть прежде всего теоретическія положенія, на которыхъ основаны взгляды, составляющіе что онъ называеть соціальнымъ пессимизмомъ. Но онъ этого не дівлаетъ, ссылаясь относительно Рикардо на чужія мевнія, относительно же Маркса ограничивансь быглыми замычаніями. Какую цвиу имвють эти замвчанія, можно видвть изъ следующаго примвра. «Прядильщикъ на мюляхъ, -- говоритъ Шульце-Гевернитцъ на стр. 168—работаеть не въ 2,000 разъ больше, чёмъ прилежная пряха стараго времени, а ткачъ на механическомъ станке не въ 40 разъ больше неутомимейшаго изъ ручныхъ ткачей, и однако же, производительность перваго какъ разъ въ 2,000 разъ, а второго въ 40 разъ выше производительности при старыхъ способахъ производства». Къ этому положению авторъ делаетъ следующее примечание: «Опровержение известнаго учения о такъ называемой «прибавочной стоимости». Это лаконическое заявление, представляющее изумительный примеръ непонимания Маркса, достаточно характеризуетъ Шульце-Гевернитца, какъ теоретика, и вполнё объясняеть, почему онъ воздержался отъ критики теорій «соціальнаго пессимизма».

Шульце-Гевернитцъ предпочитаетъ доказывать свои взгляды на конкретномъ примере, именно, на исторіи хлопчатобумажной промышленности въ Англіи. Цівлымъ рядомъ любопытныхъ данныхъ онъ характеризуеть громадный техническій прогрессь, достигнутый названной отраслью промышленности за последнія 60 леть, сопоставляя при этомъ свои выводы съ фактами, относящимися къ Германія. Оказывается, что въ Англін, гдв клопчатобумажная промышленность вполнв организована на началахъ крупнаго производства, рабочій управляеть почти вдвое большимъ числомъ машинъ, чемъ въ Германія, где хлопчатобумажная промышленность не достигла еще такого развитія. Самыя машины въ Англіи идуть скорве: потери сравнительно съ теоретическою производительностью меньше; снимание и надавание катушекъ требуеть меньше времени, разрывы нитей случаются рёже, а связываніе разорванныхъ производится скорве. Отсюда следуеть, что издержки на трудъ для каждаго фунта пряжи, въ особенности если считать и издержки по надзору, въ Англіи положительно ниже чёмъ въ Германіи.

Изобразивъ техническое развитіе англійской хлопчатобумажной промышленности за последнія десятилетія, Шульце-Гевериитцъ рисуеть яркую картину благосостоянія, которымъ, по его словамъ, пользуются рабочіе, благодаря техническому прогрессу производства., Проводя и въ этомъ отношение парамлень съ Германіей, онъ констатируеть, что заработная плата англійскихъ прядильщиковъ почти вдвое выше німецкой, а рабочій день рідко гді превышаеть 9 часовь, противь 11-111/2 часовъ намецкихъ фабрикъ. Затамъ авторъ приводитъ бюджеты насколькихъ рабочихъ семей Ланкашира, въ доказательство того, что «крупная промышленность въ тахъ мастахъ, гда она всего ранае утвердилась и наиболее развилась, отнюдь не создаеть пролетаріевъ (стр. 236). Въ подтвержденіе сказаннаго Шульце Гевернитцъ даетъ описаніе обстановки, въ которой живуть акглійскіе прядильщики и ткачи, --- обстановки, которой у насъ позавидовали бы многіе чиновники, получающіе не только мелкіе, нои средніе оклады. Но особенно характеристичным для высокаго положенія хлопчатобумажных рабочих Ланкашира авторъ считаєть «широкое распространеніе среди них владёльцев капиталовъ, накопляємых из взлишковъ многочисленных (?) рабочих бюджетовъ. Здёсь, — замёчаеть Шульце Гевернитцъ, — мы имвемъ дёло съ своего рода экономической децентрализаціей общества, происходящей путемъ все болёе и болёе равномёрнаго распредёленія собственности — что является слёдствіемъ развитой крупной индустріи, какъ мы уже видёли это выше» (стр. 253).

Свои выводы относительно илопчатобумажнаго производства авторъ распространяеть и «на другія отрасли современной крупной промышленности, поскольку ихъ продукты допускають измереніе и сравненіе между различными странами міра» (стр. 166). На стр. 244 и след. приводится несколько бюджетовъ въ доказательство «того, что хлопчатобумажные рабочіе Ланкашира отнюдь не находятся въ исключительномъ положении, и что, напротивъ, таково же положение вообще встагь рабочих английской крупной промышленности». Резюмируя свои общія соображенія о значеніи развитія крупнаго производства для распределенія народнаго дохода, Шульце-Гевернитиъ противопоставляеть двъ точки зрънія. Въ Германіи, по его словамъ, пользуется широкимъ распространениять взглядъ, по которому «крупная промышленность пролетаризируеть общество и уничтожаетъ средніе слои. Біздные дізлаются біздніе, богатые бо-. гаче... Для насъ, говорить Шульце-Гевернитцъ, каждая фабричная труба знакъ не только экономическаго, но и соціальнаго прогресов».

Прежде всего возникаеть вопросъ, какъ широки предълы того соціальнаго прогресса, символомъ котораго служитъ фабричная труба? Распространяется ли благосостояніе, такъ ярко изображенное Шульце-Гевернитцомъ, на весь рабочій классъ вли, по крайней мара, на значительное большинство его? Самъ Шульце-Гевернитцъ ограничиваетъ свои выводы исключительно крупной промышленностью и притомъ того типа, къ которому относится хлопчато-бумажная промышленность Ланкашира. Онъ придаеть въ этомъ отношеніи важное значеніе цілому ряду условій, отмінавемых вимъ при сравнении описаннаго выше положения дель въ. Ланкаширъ съ состояніемъ камвольной (шерстяной) промышленности въ Брадфордъ. «Мы попадаемъ здъсь, -- говоритъ авторъ, -- въ совершенно иной, какъ экономическій, такъ и соціальный міръ. Уже рынокъ сырья здёсь менёе развить, чёмь въ бумагопрядильной промышленности. Тогда какъ придильщикъ Ланкашира покупаетъ изъ недали въ недалю, шерсть продается въ Ливернула съ аукціона лишь два раза въ годъ. Поэтому въ Бредфордъ необходимъ особый классъ шерстяныхъ торговцевъ, которые поручаютъ сившиванье и выческу шерсти особымъ подрядчикамъ. Объ эти работы вполнъ носять характеръ сезонныхъ работъ: онв производятся лешь въ. теченіе части года, съ примъненіемъ дневныхъ и ночныхъ смънъ, № II. Отдаль II.

Digitized by Google

причемъ заработная плата низка, а обстановка труда вредна для вдоровья... Въ смыслъ экономическаго развитія шерстопряденіе и шерстоткачество Бредфорда уступаютъ Ланкаширу: среднее число веретенъ на 1 прядильню Іоркшира равно 10,000, среднее же число станковъ въ шерстоткацкихъ Бредфорда 60—100 штукъ... Точно также и условія труда въ шерстопрядильняхъ Іоркшира и stuffgood-ткацкихъ Бредфорда значительно хуже Ланкаширскихъ (стр. 274). Изъ приведенныхъ словъ видно, что Шульце-Гевернитцъ ставитъ соціальный прогрессъ въ прямую связь съ развитіемъ крупной промышленности въ известномъ спеціальномъ смыслъ, который онъ опредъляеть, объясняя указанныя выше различія между Ланкашировъ и Бредфордомъ тъмъ, что въ послъднемъ округъ «дъло идеть отнюдь не о той крупной промышленности, которая основывается на смесоть и, подобно Ланкаширской индустрів, госнодствуеть въ своей области надъ міросымъ рынкомъ» (стр. 275).

По убъжденію Шульце-Гевернитца, развитіе крупной промышленности служить причиной соціальнаго прогресса; поэтому ходъ последняго определяется степенью, въ какой крупная промышленность успёла централизоваться и овладёть обширными рынками. Авторъ подтверждаетъ это положение не только различиемъ экономическихъ и соціальныхъ условій Ланкашира и Брэдфорда, но и сходствомъ въ указанныхъ отношеніяхъ между Врэдфордомъ и Германіей. «Между німецкой и англійской шерстопрядильной промышленностью, - говорить Шульце - Гевернитцъ, существуеть, правда, значительное раздёленіе труда, благодаря чему во многихъ отношенияхъ между ними нътъ непосредственной конкурренціи; но, принимая во вниманіе всь условія, мы врядъ ли ошибемся, если скажемъ, что по своему экономическому развитію німецкая и англійская промышленность въ данномъ случав стоять на одинаковой ступени. Отсюда одинаковость соціальных в отношеній и туть и тамь, отсюда размичіє между Бродфордомо и Ланкаширомо, хотя они отделены другь оть друга всего часомъ жельзнодорожной взды» (стр. 275). .

Такое положеніе требуеть очень васких доказательствь. Одинь факть совпаденія благопріятных соціальных условій въ Ланкаширі съ широким развитіем крупнаго производства и менте благопріятных соціальных условій въ Брэдфорді и Германіи съ менте широким развитіем крупной промышленности не доказываеть еще положеній, высказанных Шульце-Гевернитцемъ. Въ этом случай, как в всякому понятно, подобный пріем доказательства не примінимъ, потому что могуть существовать помимо развитія промышленности и другія причины, вліяющія на соціальное положеніе рабочаго класса. Шульце-Гевернитць и не ограничивается приведенными выше сопоставленіями. Онъ стремится показать, что крупная промышленность неизбіжно ведеть кі улучшенію быта рабочихъ, потому что она заинтересована въ соціальномъ прогрессів.

Если это такъ, то между предпринимателями и рабочими въ крупной индустріи должна существовать естественная гармонія интересовъ, которая неизбежно и проявится въ отношеніяхъ между ними. Шульце-Гевернитцъ пытается убедить насъ, что такъ именно и обстоитъ дёло въ Ланкаширъ. По его словамъ, «въ (англійскомъ) хлопчатобумажномъ производстве исчезла принципіальная противоположность между капиталомъ и трудомъ» (стр. 191), и отношенія настолько миролюбивы, что «наиболе развитие рабочіе по свободному рёшенію выбираютъ хозянна въ парламентъ». Положеніе предпринимателя, какъ утверждаетъ Шульце-Гевернитцъ, настолько заманчиво при такихъ условіяхъ, что оно пріобрётаетъ «значеніе, которое иметь свою цёну и какъ идеальное благо. Такимъ идеальнымъ благомъ,—поясняеть авторъ,—конечно, является сознаніе, что стоишь въ первомъ ряду людей, водворяющихъ въ странъ внутренній миръ» (стр. 209).

Подобныя отношенія могуть установиться только подь условіемъ принцапіальной гармоніи между интересами труда и капитала. Здёсь мы подходимъ, наконецъ, къ теоретической основів вопроса, которымъ занимается Шульце-Гевернитцъ, къ ученію о заработной платів. Мы виділи выше, что онъ выступаетъ въ этой области противникомъ и Рикардо, и К. Маркса; и совершенно понятно, что, оставаясь на почві ученія этихъ писателей о заработной платів и отношенія ся къ прибыли, невозможно усматривать гармонію интересовъ предпринимателя и рабочаго, которымъ приходится ділить между собою цінность, создаваемую трудомъ послідняго изъ нихъ.

Чемъ меньше будетъ доля рабочаго, темъ больше доля хозянна: вивсто гармоніи мы находимъ антагонизмъ, вмівсто соединеніяборьбу. Не такъ смотритъ на дело Шульце-Гевернитцъ. Отвергая, но не опровергая теорію прибавочной стоимости, онъ стремится доказать, что витересы крупнаго фабриканта и рабочаго въ отношенін даже заработной платы совпадають. Онъ исходить изъ того положенія, что съ развитіемъ индустріи машины становятся все дороже, количество продукта на 1 рабочаго непомерно возрастаетъ, и вивств съ твиъ растеть и ответственность отдельнаго рабочаго... «Отъ того полуголоднаго фабричнаго пролетаріата, который крупная промышленность совдала при своемъ появленін, нельзя требовать ни физической ловкости, ни интеллигентности, ни принятія на себя ответотвенности. Для всего этого необходимъ более высокій жизненный уровень и надлежащее сокращение рабочаго времени». Можеть ии быть достигнуто и то и другое безъ ущерба для хозяйственнаго прогресса? Шульце-Гевернитцъ отвъчаеть утвердительно:--- «результатомъ техническаго прогресса является громадное возрастаніе производства. Благодаря ему делается возможнымъ соответственное понижение задельной заработной платы. Однако последняя понижается не въ одинаковой пропорціи съ возрастаніемъ ліронвводства: въ такомъ случав положеніе рабочаго оставалось бы

Digitized by Google

безъ перемены. Напротивъ, понижение задельной платы несколькоотстаеть оть увеличенія производства, такъ что недільный заработокъ растеть. Ткачъ, работающій съ 4 станками, на каждый изънихь получаеть значительно меньше, чёмь ткачь, управляющійся съ однимъ станкомъ; но на каждый изъ своихъ станковъ первый получаеть больше четверти заработка второго. Онь должена получать болье, ибо иначе его жизненный уровень не могь бы быть выше, чемъ ткача, работающаго на одномъ станке. Но при жизненномъ уровий последняго немыслемъ рабочій, справляющійся съ 4 станвами (стр. 172). Поэтому-то справедливо парадоксальное на первый взглядъ утвержденіе, что высота жизненнаго уровня рабочихъ классовъ служитъ показателемъ промышленной силы націи, ибо она въ то же время показываеть и степень техническаго прогресса» (стр. 174). То, что говоритъ Шульце-Гевернитиъ о заработной плать составляеть процессь ея увеличенія, въ данномъ случав совершается въ формв, представляющейся понеженіемъ задільной платы; если благодаря усовершенствованію машинъ, рабочій въ теченіе одного дня производить въ 10 разъ большее количество даннаго продукта, чемъ раньше, то понятно, что его заработокъ при задъльной плать останется прежнимъ лишь въ томъ случав, если последняя будеть понижена въ 10 разъ на каждую единицу продукта. Если же она понизится только въ 9 разъ, то заработовъ повысится. Следовательно, мы имеемъ здесь дело съ процессомъ повышения заработной платы, и намъ въ данномъ случав решительно все равно, вт. какой форме онъ совершается. Важень факть повышенія, и намь нужно знать, насколько этоть факть гармонируеть съ интересами капитала. Шульце-Гевернитцъ усматриваеть въ этомъ случав гармонію, исхода изъ того положенія, что врупная промышленность нуждается въ интеллигентныхъ рабочихъ, а такъ какъ рабочій не можеть быть интеллигентнымъ при нязкомъ жизненномъ уровив, то, следовательно, крупная промышленность заинтересована въ подняти жизненнаго уровня рабочаго класса.

Приведенное разсуждение совершенно оставляеть въ сторонъ вопросъ о степени интеллигентности, которая требуется отъ рабочаго въ интересахъ производства, и относительной высоты того жизненнаго уровня, которымъ обусловливается необходимая, съ этой точки зрѣнія, степень умственнаго развитія рабочаго персонала.

Во первыхъ, далеко нельзя утверждать, что машиное производство даже при пельзованіи сложными и усовершенствованными механизмами требуеть отъ рабочаго значительнаго уиственнаго развитія или хотя бы большаго развитія, чёмъ какое требуется отъ ремесленника, въ особенности въ нёкоторыхъ более сложныхъ ремеслахъ. Миёніе Маркса по этому вопросу было весьма опредёленное и, какъ во всёхъ другихъ отношеніяхъ, прямо прогиво-положное миённію Шульце-Гевернитца. «Въ то время, какъ машин

ная работа, —говорить авторъ «Капитала», —въ высшей степени напрягаеть нервную систему, она вместе сътемъ подавляеть разностороннюю игру мускуловъ и прекращаетъ всякую свободу физической и умственной діятельности. Даже облегченіе работы ділается орудіемъ пытви, потому что машина не освобождаеть рабочаго отъ труда, но освобождаетъ его трудъ отъ содержанія. Всякому капиталистическому производству, насколько оно является не только рабочимъ процессомъ, но также процессомъ употребленія капитала иля полученія прибавочной стоимости, свойственно то, что не рабочій приміняють условія труда, а, наобороть, условія труда примвняють рабочаго; но только при машинномъ производствв это протпвоположение двлается технически ощутимой двиствительностью. Благодаря превращенію рабочаго въ автомата, орудіе производства во время самого производственнаго процесса выступаеть передъ рабочимъ, какъ капиталъ, какъ мертвый трудъ, который господствуеть надъ живой работой и высасываеть ее. Отделеніе умственныхъ факторовъ производственнаго процесса отъ ручного труда и превращение этихъ факторовъ въ силы капитала, господствующія надъ трудомъ, получають свое завершеніе, какъ было раньше сказано, въ крупномъ производствъ, основанномъ на примънении машинъ». (Das Kapital, I, 432).

Во вторыхъ, если усовершенствованные механизмы, употребляемые въ настоящее время въ производствъ, и требують болье ловкаго и развитого рабочаго, то размеръ этихъ требованій далеко не такъ великъ, чтобы можно было изображать машину двигателемъ умственнаго прогресса рабочихъ классовъ. Если машина и предъявляеть по отношению къ себв некоторыя требования рабочему, то эти требованія, во всякомъ случав, далеко не достаточны, чтобы содъйствовать подъему рабочаго класса до того уровня, до котораго онъ долженъ возвыситься, чтобы представлять изъ себя интеллигентную силу; а именно такова должна быть цвль соціальнаго прогресса. Въ третьихъ, степень интеллигентности, необходи; мая по условіямъ машиннаго производства, отнюдь не связана неизбъжно съ такимъ высокимъ жизненнымъ уровнемъ, какого стремятся достигнуть рабочіе въ передовых в странахъ, наприміръ, съ такимъ уровнемъ сравнительнаго благосостоянія, какимъ пользуются ланкаширскіе рабочіе, по описанію Шульце-Гевернитца. потребностимъ крупной индустріи не можеть удовлетворить полугододный пролетаріать, то отсюда вовсе еще нельзя заключать, какъ это делають только что названный экономисть, что развитая промышленность требуеть вполны интеллигентных и матеріально обез печенныхъ рабочихъ.

Если мы обратимся къ дъйствительности, то увидимъ, что она категорически опровергаетъ Шульце Гевернитца и безпощадно разрушаетъ идиллію, которую онъ нарисовалъ въ своей книгъ. Прежде всего нужно замътить, что отнюдь не всъ рабочіе въ текстильныхъ производствахъ живутъ въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ.



какія наображены были намецкимъ профессоромъ: по свидательству Сиднея Вебба, значительныя категоріи рабочихъ участвующихъ въ упомянутыхъ производствахъ въ качества ткачей, ворсильщиковъ и т. п., не зарабатывають и 1 фунта въ недалю (Labour in the longest reign 1837—1897 by Sidney Webb, стр. 20). Но оставимъ въ сторона даже это обстоятельство и посмотримъ, какими причинами обусловливается высокая заработная плата тахъ рабочихъ, которыхъ имаетъ въ виду Шульце-Гевернитцъ. Его положеніе сводится къ тому, что такая заработная плата необходима по техническимъ условіямъ крупнаго производства, въ данномъ случа хлопчатобумажнаго, и что поэтому высокое вознагражденіе нанкаширскихъ рабочихъ отвачаетъ не только ихъ собственнымъ интересамъ, но также интересамъ капитала. Посмотримъ что говорять факты.

Одинъ изъ хлопчатобумажныхъ фабрикантовъ Ланкашира далъ следующія показанія передъ Коммиссіей Труда въ 1891 году. Между председательствующимъ, членомъ парламента Мунделлой, и свидетелемъ Аленнъ Росселемъ происходилъ следующій діалогъ.

*Предс.* Какое вліяніе, по вашему мивнію, имвли рабочіє союзы?

Свид. Вы спрашиваете относительно рабочихъ?

Пред. Прежде всего относительно заработной платы.

Свид. Они (рабочіе союзы), безъ сомивнія, заставили (forced) предпренимателей платить болве высокое вознагражденіе за трудъ, чёмъ то, которое предприниматели въ состояніи платить. Другими словами, заработная плата берется изъ хозяйскихъ кармановъ.

Пред. Согласны ли вы, въ общемъ, съ г. Симпсономъ (другой свидётель) въ томъ, что рабочіе при посредстве своихъ союзовъ добились слишкомъ широкаго участія въ прибыляхъ хлопчатобумажнаго производства?

Свид. Да, двиствительно...

Послё этихъ заявленій предсёдатель ставить на видъ свидётелю, что заработная плата устанавливается по взаимному соглашенію между ассоціаціями предпринимателей (Masters' Association) и рабочихъ (Workmen's Association). Слёдов., предприниматели приняли по соглашенію съ рабочими и ту норму заработной платы, на которую жалуется свидётель. Чѣмъ же объяснить въ такомъслучаё чрезмёрную высоту этой нормы?

Свид. Я спрашиваль г. Симпсона относительно последняго повышенія заработной платы—и говориль ему, что это безумный поступокъ. Я сказаль: «мы не успемь много состариться, какъвъ положеніи нашей промышленности произойдеть серьезное ухудшеніе. Что вы делаете, соглашаясь на подобное предложеніе? Черезь какихъ нибудъ три месяца оно было бы снято съ очереди». Изъ дальнейшаго опроса выясняется, что Симпсонъ, состоящій членомъ исполнительнаго комитета Ассоціаціи предпринимателей,

высказывался противъ повышенія заработной цлаты, но комитеть всетаки согласился исполнить требованіе рабочихъ, потому что, по словамъ свидѣтеля, «рабочіе союзы *вырывают*», какъ въ настоящемъ случа́в, такую плату, какой производство не можеть оплачивать».

IIped. Они не вырывають въ буквальномъ смысле, т. е. безъ согласія предпринимателей?

Свид. Безъ сомивнія согласіе дается, но противъ воли. Даже рабочіе смъются по поводу послёдняго повышенія платы.

Свидьтель заявляеть, что если онъ состоить членомъ Ассоціаціи предпринимателей, то съ единственной цілью «показать свое сочувствіе цілямъ, которыя она преслідуеть, т. е. положить преділь несправедливымъ пререканіямъ рабочихъ союзовъ».

Пред. Изъ вашихъ показаній можно заключить, что, по вашему межнію, союзы действуютъ неблагопріятно на рабочихъ, какъ относительно качества работы, такъ и въ смысле духа антагонизма и инсубординацін, который они создають?

Caud. Ja.

*Пред.* Получаете ли вы въ Ланкаширћ корошую работу благодаря вознаграждению за трудт, которое вы платите?

Свид. Есть исключенія. Производится не мало и плохой работы.

Пред. И это можно приписать вліянію союзовъ?

Свид. Это нужно приписать тому, что трудно управлять рабочими. Въ ихъ головахъ засёда мысль, что они хознева, и я приписываю это въ очень значительной степени вліянію союзовъ.

IIped. Вы говорите, что рабочіе заставляють предпринимателей дёлать то, что нравится рабочимъ, а не то, что отвъчаеть условіямъ рынка?

Свид. Они стремятся такъ действовать.

 $\mathit{IIped}$ . Но, конечно, рабочіе не могуть заставить вась сділать то, чего вы не хотите ділать?

Ceud. Они будутъ плохо работать, если вы не исполните ихъ желаній. \*)

Коммиссія допрашиваєть рабочаго—ткача, Дж. Вилькока; который утверждаєть, что союзы не приносять никакой пользы рабочимь, потому что предприниматели и безъ давленія союзовь повысили бы плату за трудь въ тёхь случаяхь, когда это было бы возможно по условіямъ производства. Между свидѣтелемъ и членомъ коммиссіи Маудолэемъ происходить слёдующій разговоръ.

Маудслей. Вы несколько разъ говорили, что предприниматели повышали бы плату за трудъ и безъ вмешательства союза? Свид. Да.



<sup>\*)</sup> Royal commission on Labour. Minutes of Evidence Group. C, vol. I, Textile стр. 138. и след.

*Maydc*. Не будете ли вы добры привести намъ примеръ такого повышения въ хлопчато бумажной промышленности?

Свид. Такіе приміры извістны.

 $May \partial c$ . Отлично; но приведите намъ какой нибудь случай.

Свид. Я не могу привести вамъ такого случая.

Maydc. Такъ вы продолжаете утверждать, что подобные случав бывали, но вы не можете привести ни одного изъ нихъ?

Свид. Нѣтъ.

Маудслей спрашиваеть свидётеля, добивался ли онъ когда нибудь повышенія заработной платы безъ вмёшательства союза?

Свид. Нетъ, никогда.

May∂c. И вамъ теперь около 40 лътъ?

Coud. Да, около того \*).

Отношенія, изображаемыя въ приведенныхъ показаніяхъ, свидетельствують, что Ланкаширь не представляеть въ действительности идилліи, которую изображаеть Шульце-Гевернитць: здісь, какъ во всехъ сферахъ крупной промышленности, ведется борьба между трудомъ и капиталомъ, и сравнительное благосостояніе рабочихъ является результатомъ этой борьбы, знаменуя собою отнюдь не гармонію между интересами работодателей и нанимаемыхъ. Вопреки утвержденію Шульце - Гевернитца, предприниматели BOBCO не считаютъ выгоднымъ себя платить рабочимъ такое вознаграждение за трудъ, которое обезпечивало бы имъ высокую степень матеріальнаго благосостоянія. и если они соглашаются на повышеніе заработной платы, то исключительно подъ давленіемъ рабочихъ союзовъ. Следовательно, крупная промышленность не вносить гармоніи въ отношенія между предпринимателями и рабочими и сама по себъ не гарантируеть соціальнаго прогресса; онъ наступаеть лишь тогда, когда плодами усовершенствованнаго производства могуть воспользоваться общирные классы населенія. Въ Ланкаширъ мы видимъ примъръ сравнительно широкаго участія рабочихъ въ пользованіи результатами производственнаго процесса; въ Бредфордь, гдь, по словамъ самого же Шульце-Гевернитца, рабочіе плохо организованы, картина міняется. Наконецъ, г. Струве въ предисловіи приводить рядъ данныхъ, показывающихъ, что обширные слои рабочаго населенія Англіи совершенно не пользуются плодами экономическаго прогресса, отмечающаго развитие британской промышленности въ последніе 60 леть.

Выписками изъ Сиднея Вебба, Чарльза Буса и отчета меньшинства Кородевской Комиссіи Труда, авторъ предисловія выясняеть, что, не смотря на колоссальный рость англійской промышленность, бъдность за последнія 50 леть въ Англіи нисколько не уменьшилась. Пространной цитатой изъ Сиднея Вебба, авторъ предисловія



<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 131.

показываеть намъ, что въ Англіи, «существуеть огромное множество людей, экономическое положение которыхъ все еще находится на общемъ уровий 1842 г.». По вычисленію Чарльза Буса почти 32% всего четырехмилліоннаго населенія Лондона принадлежить къ темъ четыремъ классамъ населенія, которые, по классификаціи Буса, относятся къ «бъднякамъ» т. е. живуть въ состояніи такой хронической нужды, что участь ихъ никогда, даже въ 1842 году; по самой природъ вещей не могла быть хуже. «Нашему времени,--замѣчаетъ по этому поводу Сидней Веббъ, -- досталось на долю явить. зрёлище милліонной слишкомъ массы бёдняковъ въ пределахъ одного города. И если мы поближе присмотримся въ ужаснымъ подробностямъ, сообщаемымъ м-ромъ Бусомъ, и примемъ во вилманіе, что помимо этихъ огромныхъ подонковъ, составляющихъ 32%, еще почти целая треть населенія Лондона на самомъ деле получаеть доходь, недостаточный для безбеднаго существования лондонской семьи, то мы почувствуемъ, что нашъ просдавленный прогрессъ съ 1842 г., какъ ни какъ, завелъ насъ вовсе не очень далеко... Во всякомъ случав, въ высшей степени въроятно, что въ 1892 г. въ Великобританіи существуеть большее число людей, получающихъ нищенскую заработную плату (Starvation wages-буквально-голодную плату), чвиъ ихъ было въ 1842 году, хотя число этихъ людей по отношению ко всему населению меньше». Въ стать в проф. Филипповича, напечетанной въ концъ той же вниги послъ дифирамба Шульце-Гевернитца, мы находимъ слъдующее положеніе, подводящее итогь мивніямъ Буса и Вебба. «Плодами экономического прогресса, -- говорить вѣнскій профессоръ, -- дѣйствительно пользуются, кажется, лишь болье крупные предприниматели, торговцы, «рентьеры» и всё тё, кому особое ихъ положеніе гарантируеть прочность и состветствующій времени рость ихъ доходовъ, а также представители свободныхъ профессій» (стр. 309). Приведя факты въ подтверждение своихъ словъ, проф. Филипповичъ говорить: -- «Подведемъ итоги всему тому, что было сказано выше и что относится также и къ наиболье благопріятно обставленнымъ рабочимъ. Дурныя квартирныя условія делають для нихъ затруднительнымъ или невозможнымъ иметь домашній очагь, который доставляль бы имъ чистыя радости жизни. До сихъ поръ еще нътъ ни одного класса рабочихъ, который бы, по своему экономическому положенію, быль въ состояім ограничить трудъ женщины преимущественно работой въ собственномъ хозяйств ; до сихъ поръ еще рабочее время, въ большей части промышленности, такъ продолжительно, и трудъ, въ связи съ техникой производства, до того напряжень, что у рабочихъ не остается достаточ о ни досуга, ни умственной бодрости для того, чтобы внетрудская жизнь могла быть существенно облагорожена; до сихъ поръ еще опасность безработицы и грозящее вийсти съ тимъ обиди дле всей семьи настолько велики, что они действують парализующимь образомы и

губять много зародышей предусмотрительности и заботы о будущемъ... Рабочіе видять, что жизнь надъ ними дёлается все прекраснёе и лучше, а они, какъ ни стараются вкарабкаться выше, снова и снова низвергаются обратно въ низины своего класса» (стр. 321).

Факты, сообщаемые въ лекціи проф. Филипповича и статьф г. Струве, должны привести читателя въ заключенію, что прогрессъ чисто экономическій отиюдь не знаменуеть собою соціальнаго прогресса. Даже въ такой стране, какъ Англія, -- стране, въ которой при широкомъ развитии и высокомъ техническамъ совершенствъ производства рабочій классь расподагаеть всёми средствами, чтобы организоваться и защищать свои интересы, даже въ Англіи мидліовы остаются въ сторонъ отъ поступательнаго движенія культуры. ихъ существование капитализмъ съ его крупной и усовершенствованной промышленностью не внесь за шестидесятильтній періодъ никакихъ улучшеній. Идиллія, нарисованная Шульце-Гевернитцемъ, оставляетъ совершенно въ тени истинныя причины сравнительнаго благосостоянія ланкаширскихъ рабочихъ и даетъ превратное представление о положении массы рабочаго населения въ Великобританіи. Основная идея Шульпе-Гевернитца, что крупное производство по самой своей природь ведеть къ соціальному прогрессу, остается недоказанной съ теоретической точки зранія и опровергается фактами.

Г. Струве, выпустившій подъ своей редакціей книгу Шульце-Гевернитца и присоединившій къ ней статью и лекцію, опровергающія главные ся выводы, держится иного взгляда. По его мекнію, — «основное положеніе Шульце-Гевернитца, что всё соціальныя 
улучшенія, которыя наблюдаются теперь въ сферё капиталистическаго хозяйства, тёсно связаны съ экономическимъ прогрессомъ въ 
узкомъ смыслё, т. е. съ прогрессомъ производства или техники, и 
безъ него не были бы мыслимы—врядъ ли можетъ быть оспариваемо». 
Для доказательства этого «основного положенія», нужно полагать, и 
выпущено г. Струве сочиненіе нёмецкаго профессора.

Но дело въ томъ, что Шульце Гевернитцъ ставить свои основныя положенія ясно и опредёленно, а г. Струве формулируеть ихъ такъ, что они подають поводъ къ серьезнымъ недоразуменіямъ. Шульце Гевернитцъ не оставляеть въ читателе никакого сомненія въ томъ, что по его, Шульце-Гевернитца, мненію, экономическій прогрессъ въ узкомъ смысле въ силу внутренней необходимости приводить къ соціальному прогрессу, отсюда выводъ—содействуйте экономическому прогрессу, и вы темъ самымъ будете работать на пользу рабочаго класса. Не то говоритъ г. Струве: основное положеніе, которое онъ ставить, значительно уже того, что утверждаеть Шульце-Гевернитцъ. Г. Струве не говоритъ, что экономическій прогрессъ въ узкомъ смысле, другими словами, техническій прогрессъ производства, необходимо приводить къ соціаль-

ному прогрессу; по его мивнію, последній только связань съ первымь: экономическій прогрессь составляеть conditio sine qua non соціальнаго прогресса. Другими словами: увеличеніе производительности труда, обусловленное усовершенствованіемь техники и организаціи производственнаго процесса, является необходимымь матеріальнымь условіемь повышенія заработной платы. Это значить, что доля продукта, приходящаяся рабочему, не можеть возрастать, если не растеть общая сумма продукта, являющаяся результатомъ производственнаго процесса. Къ этому сводится «основное положеніе» г. Струве, которое онъ ограничиваеть «сферой капиталистическаго хозяйства».

Изъ сказаннаго отнюдь не вытекаетъ, однако, того, что утверждаетъ Шульце. Гевервитцъ Если экономическій прогрессь и служить матеріальнымъ основаніемъ соціальнаго прогресса, то отсюда не следуеть, что соціальное положеніе рабочихъ необходимо улучшится при усовершенствованіи производственнаго процесса. Факты, приведенные въ предисловін г. Струве и освіщенные лекціей проф. Филипповича, показывають, что «въ сферв капиталистическаго хозяйства» соціальный прогрессъ можеть и не следовать за экономическимъ прогрессомъ или можетъ подвигаться крайне медленно въ то время, какъ совершенствованіе производственнаго прогресса идеть гигантскими шагами. Рость и техническій подъемъ производства ведуть къ увеличенію общей суммы хозяйственныхъ благь, которыми располагаеть страна, но въ какой мъръ рабочій классъ участвуеть въ пользованіи этими благами, -- это вопросъ, который при капиталистическомъ козяйствъ зависить отнюдь не отъ одного техническаго прогресса, но, главнъйшимъ образомъ, отъ цълаго ряда соціальныхъ и политическихъ условій. Мы понимаемъ, по какимъ мотивамъ Шульце-Гевернитцъ выдвигаеть на первый планъ производственный процессъ, но почему это делаеть г. Струве, объяснить трудно. Пропагандировать основную идею Шульце-Гевернитца даже въ томъ ослабленномъ видь, который придаеть ей авторъ предисловія, значить направдать мысль читателя на ту сторону вопроса, которая на практикъ превосходно обставлена и безъ содействія г. Струве, и отвлекать вниманіе отъ той стороны, которая преднамівренно или поневолів оставляется въ твии.

Г. Струве говорить, что основное положеніе Шульце-Гевернитца, отнюдь, впрочемь, не новое, какъ справедливо замічаеть самъ же авторъ предисловія, «является драгоціннымь оружіемъ въ борьбі противъ всякихъ явныхъ и скрытыхъ попытокъ повернуть назадъ колесо исторіи, потому что оно показываеть не только тщету, но и глубоко реакціонный характеръ этихъ попытокъ». Другими словами, «основное положеніе» Шульце-Гевернитца доказываетъ тщету и реакціонный характеръ попытокъ, иміющихъ цілью задержать или ограничить распространеніе и развитіе капитализма въ Россіи; упомянутое «основное положеніе» доказываетъ

будто бы, что достигнуть этой цели нельзя и стремиться въ ея достижению не следуеть. Это мивние, действительно, нашло бы вы книгь Шульце-Гевернитца сильный доводь въ свою пользу, еслибы было доказано, что въ сферв капиталистическаго хозяйства техническій прогресъ производства, опирающійся на такой могущественный двигатель, какъ личный разсчеть, необходимо приводить къ соціальному прогрессу. Но это положеніе не доказано; следовательно, книга Шульце Гевернитца во всякомъ случав не можеть служить «драгоциннымь оружіемь», какимь его считаеть г. Струве. Еще менье она является имъ при томъ смягченіи ся выводовъ. Kakoe произведено ВЪ предисловіи. Можно ли говорить о реакціонномъ характер'в попытокъ, направленныхъ противъ хозяйственнаго строя, сохраняющаго И вающаго «тоть ужасающій по своимъ размірамъ осадовъ населеній», который, по словамъ меньшинства королевской коммиссін по рабочему вопросу, «ведеть отчанно бъдную жизнь и ръдко поднимается надъ уровнемъ голоданія». (Цит. по предисловію г. Струве, стр. IX).

«Основное положеніе» г. Струве, даеть поводь и къ другимъ весьма прискорбнымъ недоразумѣніямъ. Если въ сферѣ капиталистическаго хозяйства соціальныя улучшенія немыслимы безъ экономическаго прогресса въ узкомъ смыслѣ, то отсюда слѣдуетъ, что соціальное положеніе рабочихъ можетъ улучшиться только подъ условіемъ повышенія производительности труда, или возрастанія общей суммы продукта, являющагося результатомъ производственнаго процесса.

Такого мийнія держится Шульце-Гевернитць, утверждая, что сравнительно низкая заработная плата брадфордскихъ рабочихъ обусловлена сравнительной отсталостью Брадфорда, съ точки зрйнія техники и организаціи производства. Отсюда вытекаеть, что брадфордскій рабочій не можеть разсчитывать на улучшеніе условій своей жизни, пока промышленность, дающая ему заработокъ, не поднимется на болье высокую ступень экономическаго развитія въ узкомъ смысль. Съ этой точки зрянія предприниматель можетъ доказывать тщету всякихъ понытокъ со стороны рабочихъ улучшить свое положеніе при данномъ состояніи производственной техники: въ подтвержденіе своего взгляда онъ сошлется на мийніе, по которому въ сферь капиталистическаго хозяйства соціальныя улучшенія немыслимы безъ экономическаго прогресса.

Безспорно, что безъ существованія производства нельзя говорить о распредвленіи и что твиъ большей можеть оказаться доля твхъ, между которыми распредвляется продукть, чвиъ значительные сумма этого продукта. Но не подлежить сомивнію и то, что при данной суммв продукта распредвленіе его можеть быть весьма различно. Следовательно, нельзя утверждать, какъ это делаеть г. Струве, что безъ экономическаго прогресса немыс-

лимъ прогрессъ соціальный; въ известныхъ, во многихъ случанкъ, очень широкихъ предвлакъ онъ возможенъ. Техника и организація производства могуть оставаться неизмінными, а заработная плата можеть повыситься: при данной длинь рабочаго дня и данной интенсивности работы, вознаграждение труда зависить оть пропорціи, въ которой делится рабочій день на необходимое и добавочное рабочее время (Lurplusarbeitzeit). Понятно, что необходимое время, въ течение котораго вырабатывается пвиность, вознащимия рабочую силу, можеть быть удинено, если сократится добавочное время, въ течение котораго вырабатывается прибавочная стоимость, превращающаяся затымь въ прибыль капиталиста. Утверждать, что «всё соціальныя улучшенія, которыя наблюдаются теперь въ сфере капиталистическаго хозяйства тесно связаны съ прогрессомъ производства или техники», значить исходить изъ теоретическаго взгляда, который, во всякомъ случав, принципіально расходится съ ученіемъ К. Маркса о заработной плать и прибыли. Если же г. Струве имъль въ виду доказать, что заработная плата не можеть быть высока, если сумма продукта, создаваемаго производственнымъ процессомъ, мала, то это «основное положение сводится къ тому, что часть не можеть быть больше цёлаго. Только этотъ тезисъ и успёли доказать гг. Струве и Шульце-Гевернитцъ; но имъ не удалось опровергнуть того, что прогрессь производства или техники при капиталистическомъ ховяйстви не знаменуеть собою необходимо и соціальнаго 'прогресса, н что при капиталистическомъ хозяйствъ сопіальныя улучшенія возможны при данномъ уровив производственной техники. Примъръ Ланкашира не можетъ служить «драгоцвинымъ оружіемъ» для доказательства того, что всюду, гдв производство достигнеть того же технического уровня, какого достигла ланкаширская хлопчатобумажная промышленность, положение рабочихъ улучшится въ такой же степени, какъ улучшилось положеніе данкаширскихъ ткачей. Съ другой стороны, нельзя утверждать и того, что въ Бредфордь, при болье низкомъ уровив техники производства, положеніе рабочихъ не можеть удучшиться. Созданіе матеріальнаго бависа для соціальнаго прогресса отнюдь не гарантируеть при капиталистическомъ ховяйстви осуществленія сопіальнаго прогресса въ действительности. Пусть читатели решать, что правильнее: проводить ли эту идею, или пропагандировать противорычащее ей Шульце-Гевернитца. **«ОСНОВНОӨ** «оіножоціе» Если г. Струве съ этимъ экономистомъ, что каждая фабвитств полагаетъ ричная труба необходимо знаменуеть собою соціальный прогрессъ, то пусть онъ открыто признаеть это и не вводить въ ваблужденіе русских в читателей. Если же г. Струве не разділяють воззрвній Шульце-Гевернитца, то я спрашиваю, какую цель онъ преследуеть, пропагандируя его буржуазныя идеи....

А. Мануиловъ.



## Новыя слова о старыхъ двятеляхъ.

Новыя слова, и въ частности именно новыя слова о старыхъ дъятеляхъ, за послъднее время слышатся въ большомъ количествъ съ разныхъ сторонъ. Все новое болье или менье интересно, но, памятуя мудрое правило: «необъятнаго не обымещь», мы въ предълахъ настоящей замътки собрались говорить лишь о новомъ словъ, исходишемъ изъодного определенного источника. Прощдо ийсколько льть съ той поры, какъ въ нашей литературь впервые раздался призывъ «идти на выучку къ капитализму», заявленный въ качествъ боевого клича новаго направленія общественной мысли. Тогла. при первомъ выступленіи своемъ на литературную арену, писатели этого направленія были овабочены, главнымъ образомъ, развитіемъ собственныхъ теоретическихъ взглядомъ и не считали, повидимому, особенно нужнымъ обстоятельно выяснить свое отношение къ предшествовавшей имъ русской литературів и устанавливать ту или иную тесную связь съ нею. Напротивъ, ихъ интересъ къ ней имълъ очень односторонній характеръ. Довольствуясь общимъ в достаточно, правду сказать, туманнымъ заявленіемъ, что они служать продолжателями стараго западничества, они не искали себі ближайщихъ союзниковъ и почти исключительно заняты были подемикой съ несимпатичными имъ направленіями, да и въ ней не шле очень глубоко. Почти всё они могли бы повторить о себё слова г. Струве, что онъ «не останавливался на историко-литературныхъ деталяхъ, не «рылся» въ старыхъ изданіяхъ» (П. Струве, «Критическія замітки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи», с. 1). Въ немногіе годы, прошедшіе съ той поры, много воды утекло. Первоначальная формула: «пойдемъ на выучку къ капитализму» уже весьма скоро писателемъ того же въ общемъ направленія была признана «очень неосторожной», хотя и вытекшей изъ «благороднаго увлеченія западника» (Бельтовъ, «Къ вопросу о развити монистического взгляда на исторію», с. 286-7), а съ пріобретеніемъ даннымъ направленіемъ постояннаго органа въ виде журнала «Новое Слово», въ эту формулу частью ся же авторомъ, частью другими лицами были внесены некоторыя, подчась очень многовначительныя, поправки. Это не помѣшало, впрочемъ, старой формуль и въ неприкосновенномъ видё вновь повторяться на страницахъ названнаго органа. Виботь съ темъ въ этомъ органе педартся попытки установить въ более определенныхъ чертахъ связь новаго направленія со старыми литературными теченіями. Не ограничиваясь болье одной полемикой съ писателями современными, «Новое Слово» пытается опфинть съ новыхъточекъ зрфиія и діятельность

нисателей и цёлыхъ литературныхъ группъ, сошедшихъ уже съ житейской сцены, и, «въ полномъ сознания того, что наше время весьма и весьма нуждается въ ретроспективныхъ обозрѣніяхъ и оцѣнкахъ русской жизни», предпринимаетъ рядъ историко-литературныхъ обзоровъ (см. статью г. Novus'a, Н. Слово, апрѣль, П, 37). Намъ, читающему люду, обѣщаютъ показать при этомъ много новаго и любопытнаго. Кое-что въ этомъ направленіи уже и сдѣлано почтеннымъ журналомъ и, судя по появившимся образцамъ, можно и въ самомъ дѣлѣ ожидать много любопытнаго, хотя, пожалуй, и не совсѣмъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ давались обѣщанія. Цѣль настоящей замѣтки и заключается въ томъ, чтобы отмѣтить наиболѣе любопытныя изъ произнесенныхъ уже новыхъ словъ. Почему всетаки новыхъ словъ, а не новаго слова,—это видно будетъ ниже.

Моментомъ, съ котораго начинаются историко-литературные обворы «Н. Слова», взяты 40-е года и, какъ сейчасъ увидить четатель, выборь этоть сдёлань не случайно. Первымь более систематическимъ обращениемъ журнала въ этой эпохв, послужила напечатанная въ апредъской его книге статья г. Novus'a: «На разныя темы». Въ ней авторъ частью полемизируетъ съ г. Чичеринымъ по поводу его статьи о книга г. Ватринскаго: «Грановскій и его время», частью изнагаеть собственныя возарвнія на развитіе русской теоретической мысли въ 40-хъгодахъ, причемъ особенно много вниманія удвинеть В. П. Боткину. Стагья г. Чичерина была въ свое время отмечена въ библіографическомъ отделе «Р. Богатства» и возвращаться къ ней теперь вридъ ли есть какая-вибудь нужда. Другое діло-воззрівнія самого г. Novus'а на діятелей 40-хъ годовъ, возарвнія, подчась очень интересныя, если не поччительныя. «За всякимъ теоретическимъ обращениемъ къ прошлому, говорить названный авторъ, скрываятся актическаго свойства» (34). Это общее правило, прим'янимо и къ самому г. Novus'у и на первый практическаго взглядь возможно развъ лишь удивляться тому, ради какой «мысли практического свойства» особенно понадобилась ему фигура именно В. П. Воткива, этого, по выражению Герцена, «подсолнечника, новорачивающаго свою голову ко всякому светилу», \*). Г. Novus такъ любезенъ и предупредителенъ, что не оставляетъ и на этотъ счеть міста никакимъ сомнініямъ. «Для того, говорить онъ, чтобы нанести ударъ утопизму, ставшему съ 60-хъ годовъ литературной традиціей, необходимо было вернуться къ твиъ положеніямъ, которыя Боткинъ въ 40-хъ годахъ подхватилъ, но которыя не вошли въ оборотъ, потому что не подходили въ той общественности, куда попали» (61-2). Оказывается такимъ образомъ, что Воткинъ быль въ Россіи если не родоначальникомъ, то первымъ предвояваетникомъ того новаго міровозранія, адептами котораго

<sup>•)</sup> Н. А. Бълоголовый, Воспоминанія и другія статьи, М. 1897, с. 639

выступають г. Novus и его товарищи по журналу. Между Боткинымъ и ними, между 40-ми и 90-ми годами лежить одна цёльная полоса, одна сплошная ошибка утопизма. Поставленная въ такомъ оригинальномъ освещении, фигура Боткина несомивнию пріобрътаеть высокій интересъ. Попытаемся же присмотрёться къ ней при благосклонной помощи г. Novus'a.

Исключительному положенію опередившаго свою эпоху пророка, въ какое авторъ ставить Боткина, соответствують въ его представленів и изъ ряду вонъ выходящія дарованія этого деятеля. По словамъ г. Novus'a, въ известномъ кружке московской интеллигенціи 40-хъ годовъ Боткинъ былъ «членомъ, послів Герцена. быть можеть, самымъ даровитымъ» (50). Вполив точное определеніе степени даровитости писателя всегда, конечно, насколько затруднительно, и все же только что приведенное утверждение можеть показаться немного страннымъ. Г. Novus не останавливается и на немъ и продолжаетъ: «Этотъ острый критическій умъ далъ русской литературь гораздо меньше того, на что онъ быль способенъ. Съ удивительной научной прозорливостью-безъ особенно напряженной работы мысли, а скорбе благодаря какой-то геніальной ингунціи-онъ частью воспринималь, частью, быть можеть, предвосхищаль важный пія соціологическія обобщенія, до которыхь дорабатывалась европейская наука въ лице французскихъ соціалистовъ (Сенъ-Симона и сенъ-симонистовъ) и французскихъ историковъ и великихъ немецкихъ теоретиковъ соціологіи Штейна и Маркса» (50). Острый критическій умъ, удивительная научная прозорливость, геніальная интунція, усвоеніе важнайшихъ сопіологическихъ обобщеній западной науки—не слишкомъ ли ужъ много всего этого для талантливаго диллетанта, какимъ быль и остался въ теченіе всей своей жизни В. П. Боткинь? И, во всякомъ случав, крайне любопытно знать тв соображенія, на основани которыхъ ему отводится столь почетное место и припивываются столь блестящія качества. Постараюсь привести эти соображенія по возможности подлинными словами г. Novus'a. «Геніальныя прозранія Боткина, замачаеть онь, разсыпаны большею частью въ его частныхъ письмахъ. Правда, и въ прославившихъ Боткина «Письмахъ объ Испаніи» (1845) встрвчаются мъста, въ которыхъ нельзя не увидеть близкаго сходства со взглядами, высказанными въ частной корреспонденціи 40-хъ годовъ. Вотъ самое характерице изъ этихъ месть: «Ничто не служить такимъ вернымъ барометромъ ступени просвищения, на какой находится общество, какъ его политико-экономическое устройство и его политико-экономическія понятія, міры и распоряженія, и самов вірное изображение цивилизации какой-либо страны было бы описание ея экономическихъ отношеній и учрежденій» (50). Da ist der Hund begraben. Примъръ «геніальнаго прозрънія», надо, однако, правду сказать, выбранъ г. Novus'омъ не совсемъ удачно. Въ книге Бот-

кина есть два-три мъста, которыя можно было, пожалуй, привести для той же цели съ несколько большимъ успехомъ. Въ одномъ изъ нихъ онъ протестъ Каталоніи противъ общаго закона о рекрутской повинности, замънившаго обычай платы за рекругь деньгами, объясняеть темь, что «Испанія прежде всего страна муниципальныхъ привычекъ и особенностей», но затемъ прибавляеть: «впрочемъ, у каталонцевъ... это выходить изъ физическаго положенія ихъ мануфактурной и промышленной страны, нуждающейся всего болье въ рабочихъ рукахъ». Въ другомъ месте онъ говорить о невозможности серьезнаго революціоннаго движенія въ Испаніц: «Можно ли бояться изверженій народнаго волкана странь, гдь у самаго бъдньйшаго мужика есть всегда вдоволь хлыба, вина и солнца, и гдъ даже у нищаго есть на зиму и шерстяные штаны, и шерстяной плащъ! Воть почему здёсь народъ такъ равнодушно смотрить на политическія событія. Какь нація, онь безъ всякаго сомнения безконечно выиграеть оть возрождения Испания, но собственно какъ народъ, въ своихъ отношенияхъ къ дворянству, къ третьему сословію, -- ясно, что не онъ именно здівсь особенно нуждается въ освобождении. Если здёсь что действительно страдаеть, такъ это интересы средняго сословія-просвіщеніе, торговля, промышленность». Еще въ одномъ изъ своихъ «Писемъ» Боткинъ такъ опредъинеть андалузца: «прогрессисть онъ потому, что его торговые интересы требують прежде всего неприкосновенности дичности и собственности» \*). Вотъ и всв ивста данной книги, заключающія въ собъ какія-либо замічанія о вліянін экономическаго фактора на другія стороны жизни. Какъ видно изъ нихъ, это вдіяніе въ глазахъ Боткина сводилось кь воздійствію экономическихъ порядковъ на политическія идеи и учрежденія, возпействію, однако, далеко не всесильному. На первый взглядъ, приведенная г. Novus'омъ фраза Боткина имветъ более широкое значеніе, но, увы, такъ можеть показаться только на первый взгляль. въ пъйствительности же си симслъ едва ли не еще болъе узокъ. Въ самомъ двив, настоящій ся смысль можеть быть понять только въ связи съ тою ценью мыслей, въ которой она составляетъ у Боткина лишь отдёльное звено, и изъ которой ее произвольно вырваль г. Novus, увлекшись ся кажущимся общимъ значеніемъ. Попробуемъ возстановить этотъ смыслъ, не перепечатывая относящихся страницъ книги Боткина. Онъ разсказываеть объ испанской таможенной системь, о громадныхъ пошлинахъ съ ввозимыхъ товаровъ и туть-то ставить приведенную фразу, давая ей такое непосредственное предолжение: «Политическая экономія, на которую романтики и люди феодальные смотрели, какъ на науку слишкомъ матеріальную, лавочную, какъ на науку торгашей, - въ наше время

<sup>\*)</sup> Сочиненія В. П. Боткина. изданіе журнала «Пантеонъ Литературы», Спб. 1890, т. І, стр. 40—1, 75—6, 150.

стала наука государственнаго управленія, и Англія доказала высокую степень своей цивилизаціи особенно тімь, что поставила законы политико-экономическіе въ основу своего государственнаго управленія. Какихъ, наприміръ, результатовъ можеть ожидать государство отъ тикий таможенной системы, какъ испанская. Она поведеть за собой сильное развите контрабанды и вслёдствіе этого ущербъ государственных доходовъ,... а въ конечномъ результатв всего этого стоячесть національных рабрикъ... Уже изъ этого отрывка можно видеть довольно невинный въ соціологическомъ отношенін характеръ данной фразы, но этого еще мало. «Впрочемъ, продол жаеть Боткинь свои разсужденія, эта страна феодальных привычекъ, рыцарства и войны съ давнихъ поръ съ пренебрежениемъ смотрела на промышлениость и торговию. Такое пренебрежение возникло благодаря многовъковой борьбъ съ маврами, во время воторой каждый храбро бивпійся мужикъ могь сділаться дворяниномъ и лишь «на народонаселеніе, которое, будучи перемізшано съ маврами, занималось ремеслами, смотрели какъ на недостойное. «Презръне къ торговай имъло ту же причину, какъ и презръне въ промышленности. Потомки старыхъ христіанъ, — словомъ, гидальги презирали обычаи жидовъ и мавровъ». И далее Боткинъ разсказываеть о мірахь, въ силу этихь «національныхь предравсудвова» принимавшихся противъ торговли и промышленности, предпосылая своему разсказу какъ бы въ виде общаго заключенія такое замѣчавіе: «можете себъ представить, каково было, при такыхъ общественныхъ понятіяхъ, положеніе промышленности и торговля въ Испанія. Въ этомъ отношенія исторія ся похожа на лътопись безумства, читая которую, едва веришь собственнымъ глазамъ» \*). И ъ этихъ выдержевъ не трудно убъдиться, что для Вотквна эк номическія идея и учреждевія являлись не причиной, а признак мъ извъстнаго состоянія цивилизаціи, вытокающей изъ національнаго характера, въ созданіи котораго играють немаловажную роль и визманя условія. Вь другихъ случаяхъ Боткинъ намвчалъ и иные признаки для сужденія объ исторіи народа. Заговоривъ объ арабахъ, онъ замвчаетъ, что «арабская архитектура дучше всякой философіи исторія объясняеть судьбу этого народа» \*\*), опять-таки потому, что въ ней сказался національный духъ. Въ одномъ изъ позднейшихъ своихъ трудовъ онъ указывалъ

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 160-6.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же, стр. 273 Считаю не лишнимъ оговориться, что данная книга Боткина, какъ извъстно, и съ фактичестой стороны своей, и по отношеню ко взглядамъ, выказываемымъ въ ней, далеко не является вполить самостоятельнымъ произведениемъ. Такъ какъ эта сторона вопроса совершенно обойдена г Novus'омъ, то и я счелъ возможнымъ не останавливаться на ней, трактуя названую книгу какъ выражение взглядовъ, во всякомъ случать раздълявшихся Боткинымъ, если и не всегда являвшихся его собственными «прозръніями».

на значеніе, какое религія имёла въ жизни древнихъ народовъ, и туть же прибавдяль, что «вірованія и миоэлогія народа есть самое лучшее объясненіе и его свойствъ, и его ясторія» \*). Эги строки взяты изъ статьи (о Фетв), налисанной болье, чімь черезъ десять літь послів «Писемъ объ Испанія», когда ніжоторые взглады Боткина уже сильно измінились, но сами по себів они нисколько не противорічать отміненному выше взгладу: между миеологіей и економикой разстояніе не больше, чімъ между экономикой п архитектурой. Чтобы не узнать этого воззрінія на исторію, согласно которому политическіе и экономическіе порядки, миеологія и искусство являются одинаково порожденіями національнаго характера, повнающагося черезъ ихъ изученіе, и чтобы прачислить сторонника такого воззрінія къ людямъ, воспринимавшимъ и предвосхищавшимъ важнівшія соціологическія обобщенія Маркса, —надо обладать немалою долею близорукости.

Но г. Novus находить, что «геніальныя прозрінія» Боткина были высказаны имъ не столько въ его печатныхъ трудахъ, сколько въ частныхъ письмахъ. Изъ последнихъ онъ указываетъ особенно на письмо въ Анненкову отъ 20 ноября 1846 г., написанное по возвращения автора письма изъ заграничнаго путешествия въ Петербургь. Позволю себв для ясности привести весь цитируемый ниъ отрывокъ изъ этого письма, не смотря на его величину. «Встрача моя —писаль Боткинь —сь нашими общими прінтелями была для меня необывновенно пріятна и интересна. Изъ нихъ, разумъется первое место принадлежить Белинскому. Въ его понятіяхъ я нашель большую перемвау, по моему мевнію, къ лучшему. Но я теперь еще больше убъдился въ истивъ того, что повятія, вден совершенно обусловляваются общественностію, въ которой поставдень человъкъ, а идеи, развиваемыя однъми книгами, не повъраемыя безпрестанно процессомъ общественнымъ, быстро улетучиваются въ отвлеченности, да, кромв того, принимаютъ еще кодорить и комбинаціи той общественности, куда попадають эти идея. Опредвленность и отчетливость, къ которымъ теперь всего болфе стремится современный процессъ, здесь еще мало въ ходу этому, съ одной стороны, причиною намецкім теоретическім идеи, а съ другой отсутствіе всяваго практическаго прамъненія. Какъ бы то ни было, а сила русской латературы теперь, глаьное, состоить въ единенія. Идеологія (о, святители, какое густое и тяжелое твого была эта идеологія!) послужила въ поднятію «Отечеотвенныхъ Залигокъ»; идеологія должна поднять и «Современникъ». Но въ этой идеологія, къ счастью, совершилось движеніе, и после долгаго скитанія по немецкимъ пустотамъ она начала обращать свое вниманіе на практическій мірь, или, другими сло-Вами, -- нашихъ друзей занимаеть такая философія, которая имветь

<sup>\*)</sup> Тамъ же, т. И, стр. 359.

прямое отношение въ практическому міру. Остается только литературной критики освободиться отъ своего Молоха-художественности. Это, къ сожалению, пока единственное убежище ея. Но съ этой стороны разборъ Белинскаго «Онегина», и особенно Татьяны. есть уже большой прогрессь. Пока промышленные интересы у насъ не выступять на сцену, до техъ поръ нельзя ожилать наотоящей дельности въ русской литературе. Но я вру. Тогда какъ въ Англіи и Франціи литература есть веркало нравовъ, у насъ она-наставительница. Воть почему вся сила ся заключается въ идеологін. Двигають массами не идеи, но просв'ящають ихъ идеи» \*). По поводу этого письма г. Novus не безъ некотораго лиризма замѣчаетъ: «Отъ частнаго, не предназначеннаго для печати письма нельзя требовать последовательности изложенія т отройности аргументаців. Основная мысль Боткина, однако, ясна: понятія, идеи совершенно обусловливаются общественностью: двивають массами интересы, а не идеи (курсивъ г. Novus'a)-вотъ его реалистические тезисы, которые не только для 40-хъ годовъ, но и для нашего времени звучать на русскомъ языкв новымъ и - смедымъ словомъ (51). Врядъли, однако, дело такъ ужъ ясно, какъ это кажется г. Novus'y. Въ письмъ Боткина ясно, въ сушности, одно-ръзко заявленный имъ протесть противъ господствовавшей ранке въ русской литературк философской отвлеченности и оторванности отъ жизни. Все остальное поллежить еще большемъ толкованіямъ, особенно, если въ этомъ остальномъ ведёть выражение глубовихъ взглядовъ Боткина. Это не трудно и показать. Г. Novus между прочимъ вполнъ довъряетъ высказанному въ приведенномъ письмъ протесту противъ «художественности» со стороны Боткина, будто бы опередившаго даже въ этомъ отношени Вълинскаго, и только замівчають, что поздній онь отступился оть этого мевнія. Но воть что мы читаемь въ письмі Бівлинскаго къ Ботвину, написанномъ въ январѣ 1847 г. «Для меня иностранная повъсть должна быть слишкомъ хороша, чтобы я могь читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначаль; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могь осилить, а будь повъсть русская хоть сколько нибудь хороша, главное-скольконибудь дольна-я не читаю, а пожираю... Ты-сибарить, сластена...-тебъ, вишь, давай повзіи да художества-тогда ты будешь смаковать и чискать губами. А мев поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертацією... Вудь повъсть хоть разхудожественна, да если въ ней нъть дълато я къ ней совершенно равнодушенъ» \*\*). Для техъ, кто достаточно знакомъ съ безстрашнею правдивостью Балинскаго и съ не-

<sup>\*) «</sup>Анненковъ и его друзья», СПБ., 1892, с. 520-1.

<sup>\*\*)</sup> Пыпинъ, «Бълинскій, его жизнь и переписка», II, 312-3.

«обыкновенной воспріямчивостью «подсолнечника» — Боткина, врядъли встретится затруднение вь выборе между этими двумя разногласащими показаніями. Но если даже отказаться оть предубівжденія въ пользу Белинскаго, то передъ нами остаются два лица, нзъ которыхъ каждый уличаетъ другого въ стремленіи къ художественности, самъ отрекаясь отъ такого стремленія. Очевидно, дело не вполив ясно. Это, впрочемъ, только иллюстрація. И тв «реалистические тезисы», за провозглашение которыхъ г. Novus такъ благодаренъ Боткину, едва ли вполнъ ясно представлялись уму последняго. Не идеи двигають массами, а интересы, -- это, повидимому, ясно, но воть въ цитарованной уже выше стать Воткина о Феть, посль цълаго ряда комплиментовъ по адресу «практическаго направленія въка» и указаній на связь между экономическимъ благосостояніемъ и духовнымъ движеніемъ, мы читаемъ такія отроки: «что бы ни говорили враги философскаго направленів и исключительные поборники матеріальныхъ интересовъ, в мининентовтовон онакот котежнай и членыя основьное новество новет идеями» \*). Правда, эта фраза отделена отъ цигированнаго выше письма десятильтнимъ промежуткомъ времени, и, быть можеть, за эти годы Боткинъ измънилъ свои мизнія и по данному вопросу. Поищемъ разъяснений поближе, такъ какъ разъяснения всетаки нужны. Идея-говорить Боткинь-не двигають массами, но просвещають ихъ. Какъ же это надлежить понимать? Въ «Письмахъ объ Испаніи», печатавшихся въ то же время, къ какому относится это письмо, есть одинъ эпизодъ, какъ бы разъяснающій такой вопросъ. Авторъ говорить о политическомъ положении Испаніи. «Глубоко—замъчаеть онъ—ошибаются тъ, которые судять объ Испанія по французскимъ идеямь, по французскому общественному движенію. Кром'в множества радикальных различів, не должно забывать, что Франція была приготовлена 50 годами фидософской литературы. Въ Испаніи, послів писателей ея «золотого въка» въ продолжение двухъ въковъ не было другой литературы, кромъ проповъдей духовенства, которое, конечно, всеми силами старалось о поддержаніи стараго общественнаго устройства, въ которомъ само господствовало». Затемъ онъ указываетъ на другія причины, по которымъ «перевороты въ Испаніи не могутъ выйти жассъ», — на сравнительную обезпеченность матеріальнаго положенія последнихъ и на характеръ народа, который «одаренъ удивительнымъ чувствомъ повиновенія \*\*). Просветительная роль идей оказывается, такимъ образомъ, дозольно близкою отъ роли самостоятельнаго фактора общественной жизни. При такихъ условыяхь, кажется, приходится признать, что высокій пьедесталь, со-

<sup>\*)</sup> Сочиненія В. П. Боткина, ІІ, 353—4.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же, I. 57.

оруженный для Боткина усиліями г. Novus'a, не отличается большою прочностью.

Критику «Новаго Слова» этотъ пьедесталъ понадобился для особой цели, къ которой онъ наконецъ и подводить читателя. Напомнивъ недовольство Боткина Герценовскими «Письмами изъ Avenue Marigny» и приведя соотвётствующій отрывокъ изъ его письма къ Анненкову, кончающійся словами: «Дай Богь, чтобы и насъ была буржуавія!», онъ съ немножко комичнымъ самодовольствомъ вопрошаетъ: «чёмъ это лучше или хуже столь опороченнаго изреченія: «пойдемъ на выучку въ капитализму»? Г. Струве, въроятно, не подозръвалъ, что по существу онъ совершаеть иткоторый плагіать у Боткина» (56). Признаться, нельзя позавидовать ни «плагіату» г. Струве, ни отысканному для него г. Novus'омъ союзнику. Г. Novus, повидимому, не подозръваеть, что ему принадлежить только честь обращения Боткина въ ученики Маркса. а о нерасположение Боткина и изкоторыхъ другихъ московскихъ друзей Герцена къ увлеченію последняго соціализмомъ и пвиженіемъ пролетаріата на Запад'в не мало было писано въ нашей витературв. Какъ много наивности или, говоря словами г. Novus'a. «удивительной научной прозорливости» было въ «геніальных» прозрвніяхъ» Боткина на этотъ счеть, -- можно видеть уже изътого, что въ Россіи онъ ждаль поворота въ общественномъ развитік оть выступленія на промышленисе поприще дворянства, тогка какъ купеческій классь въ его глазахь быль сосуждень безь возврата на тучность и грубое невіжество», а на Запалі умилялов передъ робкимъ оппозиціоннымъ движеніемъ французской буржуазік въ 1848 г., которое такъ метко и безпощадно осудилъ Герпенъ\*).

Невольно напрашивается и еще вопросъ, почему все-таке г. Novus именно Боткина такъ выдвинулъ впередъ, признавъ его самымъ даровитымъ после Герцена членомъ москсвскаго кружка. Не будемъ уже говорить о Грановскомъ, заслуживающемъ, пожалуй, боле пристальнаго вниманія, но Белинскій то, кажется, во всякомъ случав могъ бы претендовать на этотъ титулъ съ бельшимъ правомъ, чемъ Боткинъ. Не такъ думаетъ г. Novus и иметъ къ тому основаніе. «Белинскій—говорить окъ—викогда не быль сильнымъ философомъ и по своему философскому образованію окъ



<sup>\*)</sup> Письма въ Анненкову отъ 20 ноября 1846 г. и 17 февраля 184° г. ем. сборникъ «Анненковъ и его друзья», с. 528 и 554. Вотъ относящійся сюда отрывокъ изъ последняго письма: «Въ счастливое время, другь мой, живете вы въ Париже, я хочу сказать: въ интересное время. Ми здесь съ нетериеніемъ ждемъ журналовъ: чёмъ разрёшится этотъ внаменитый обедъ оппозиція? Въ первый разъ после 1830 года вопросъ поставленъ такъ твердо и конституціонно, Больно мит все таки всиомнить при этомъ случай о письмахъ Герцена о буржуазіи, за мон нападки на которыя вы въ последнемъ вашемъ ко мит письме такъ мит намылили голову». Самыя «нападки» см. тамъ же, с. 551.

безспорно уступаль своему преемнику, который въ 1855 г. первый въ русской литература воздаль должное заслугамъ геніальнаго критика. Мы позволяемъ себъ держаться такого мивнія, не смотря на... авторитеть г. Чичерина» (58) Последняя прибавка очень нзвительна, и г. Novus'у надо было бы только дополнить ее хотя бы следующимъ образомъ: «и не смотря на... авторитеть другихъ имсателей «Новаго Слова». Говорю это потому, что въ августовской книжки почтеннаго журнала, въ статьй г. Каменскаго: «Судьбы русской критики», прочиталь следующее место: «Велинскій быль самой замізчательной философской организаціей, когда либо выступавшей въ нашей литературъ (21). И это не просто было брошенная фраза, а мысль, которую г. Каменскій развиваеть въ цёломъ рядё статей. Эти статьи его подъ приведеннымъ заглавіемъ начались въ апрельской книжке «Н. Слова», той самой, въ которой была помещена и много разъ цитированная выше статья г. Novus'a. Въ іюль г. Каменскій, возражая между прочимъ г. Волынскому, писаль: «Вълинскій искаль въ философіи пути въ очастью...—и, конечно, не къ личному счастью, а къ счастью своихъ ближнихъ, къ благу своей родной страны. На этомъ основани многіе вообразили, что онъ въ самомъ дёлё не имтять «философскаго таланта», и на него стали посматривать сверху внизъ, съ нъкоторымъ снисходительнымъ одобреніемъ даже такіе люди, которые въ симсле способности къ философскому мышленію недостойны были бы развязать ремень у ногь его. Эти самодовольные господа забыли или не знали, что во время Бълинскаго цути къ общественному счастью искала въ философіи почти вся мыслящая Европа». Противопоставляя «этимъ самодовольнымъ господамъ» себя, г. Каменскій говориль: «мы полагаемь, что Белинскій быль. одной изъ высшихъ философскихъ организацій, когда-либо выступавшихъ у насъ на литературное поприще» (18-19). Это, конечно, насколько слабве того, что сказано г. Каменскимъ въ августъ, но, во всякомъ случат, какъ эти слова далеки отъ метнія Novus'a. Противоръчіе, по истивъ, прискорбное для журнала, собравшагося давать своимъ читателямъ «ретроспективныя обозрънія и оцінки русской жизни». И тімь болье прискорбное, что Белинскимъ оно не ограничивается: Герцена, котораго г. Novus ставить даже выше Боткина, г. Каменскій считаеть «блестящимъ. но поверхностнымъ» (Н. Сл., августъ, 11). Итакъ мы получаемъ двъ схемы развития русской мысли въ 40-хъ годахъ: по одной-виереди всёхъ деятелей той поры стояль Герценъ, за нимъ следоваль Боткинь съ его «геніальными прозраніями», а Балинскій «не былъ сильнымъ философомъ»; по другой — Вълинскій былъ одной изъвысшихъ и даже высшей философской организаціей во всей иашей литературь, а Герценъ являлся поверхностнымъ мыслителемъ. Читатель видить теперь, почему я въ началь заметки сказаль, что почтенный журналь даеть намь даже не новое слово, а новыя

слова, и обилю этихъ новыхъ словъ, право, приходится лишь удивляться. Выходить иёчто пикантное: г. Novus обращается съ убійственной пропіей къ г. Чичерину, не замічая, что задівнаеть ею и своего ближайшаго сосіда, г. Каменскаго; послідній, въ свою очередь, громить тажелыми сарказмами побідную голову г. Волынскаго, попутно уничтожая ими г. Novus'a. И при этомъ г. Novus съ чувствомъ возвіщаеть о статьяхъ г. Каменскаго, а г. Каменскій ссылается на статью г. Novus'a, такъ что они какъ будто другь друга читають. Зрілище получается не то печальное, не то комическое.

Въ статъяхъ г. Каменскаго интересна, впрочемъ, не одна общая схема, даваемая ими, но и пріемы ея возсозданія, и способы аргументаців автора. Это пріемы совершенно особые, выдъляющіе даннаго писателя изъ толпы россійскихъ литераторовъ, и на имхъ стоитъ изсколько остановиться.

Въ первой же изъ ряда его статей, озаглавленныхъ: «Судьбы русской критики», имъются слъдующія строки: «консервативные выводы, сделанные Белинскимъ изъ философіи Гегеля, будучи совершенно неправильны, въ то же самое время дълають ему величайшую честь, показывая, что онъ быль едва ли не самымъ замъчательнымъ изъ всехъ умовъ, когда-либо выступавшихъ у насъ на литературное поприще» (Н. Слово, априль, 74). Г. Каменскій не только напечаталь эту фразу, но и подчеркнуль ее курсивомъ, очевидно, желая, чтобы читатель обратиль на нее особое вниманіе. Не смотря на это, трудно отделаться отъ впечатленія, будто онъ этою фразою хотель лишь подшутить надъ читателемъ. Въ самомъ діль, еслибы Білинскій сразу сділаль изъ философіи Гегеля не «совершенно неправильные», а совершенно правильные выводы, неужели это свидетельствовало бы о слабости его ума? Онъ могъ слишкомъ узко понять исходныя точки даннаго міросозерцанія и сдълать изъ нихъ догически правильные, но односторонние и, слъдовательно, въ конечномъ итогъ невърные выводы — и неужели опять-таки именно эта опибка, сама по себъ взятая, а не освобожденіе изъ-подъ ея власти, даетъ намъ право говорить о необыкновенной силь ума великаго критика? И еслибы Бълинскій на вою жизнь осталон при «консервативных» выводахъ», то называль ли бы его теперь г. Каменскій самымъ замёчательнымъ изъ всёхъ умовъ, выступавшихъ у насъ на литературное поприще? Лашь внимательно вчитываясь въ статьи г. Каменскаго, можно наконецъ убъдиться, что приведенная фраза не шутка, не обмолька даже, а одинъ изъ главныхъ тезисовъ автора, старательно защищаемый имъ на протяжении длиннаго ряда страницъ. Присмотримся же поближе въ этому любопытному тезису.

Вившимъ поводомъ для появленія названныхъ статей послужила внига г. Волынскаго: «Русскіе вритиви», съ авторомъ воторой г. Каменскій и ведетъ неустанную полемику, обличая его въ не-

знанін Гегеля и въ непониманін Білинскаго. Для насъ и напыщенныя въщанія г. Волынскаго, и сердитыя внушенія, дълаемыя ему критикомъ «Н. Слова», не особенно интересны, и я оставлю всю эту полемику въ сторонъ, за однимъ, впрочемъ, исключеніемъ. Одного крупнаго эпизода въ этой полемикъ намъ неизбъжно предстоить коснуться, такъ какъ онъ имветь весьма близкое отношение въ новому слову, изобретенному г. Каменскимъ. По словамъ поеледняго, «г. Вольнекаго очень удивляеть временное примиреніе Бълинскаго съ двиствительностью. Онъ можеть объяснить его только темъ, что Белинскій плохо поняль Гегеля. Сказать по правдъ, такое объяснение не ново. Его можно найти и въ «Быломъ и Думахъ» Герпена, и въ воспоминаніяхъ И. С. Тургенева, и даже въ одномъ письмъ Н. Станкевича къ Невърову, написанномъ почти тотчасъ по появлении знаменитыхъ статей о Вородинъ и о Менцелъ» (Н. Слово, іюль, 2). Особо ставить г. Каменскій взглядъ на Бълинскаго г. Михайловскаго и приводить изъ его статьи «Прудонъ и Балинскій» следующее место: «Пройдеть много леть, сменится много критиковъ и даже критическихъ пріемовъ, но некоторые эстетические приговоры Белинскаго останутся во всей силь. Но за то только въ этой области Белинскій и находиль для себя почти непрерывный рядь наслажденій. Какъ только эстетическое явленіе осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, такъ чутье правды более или менее изменяло ему, между тъмъ какъ жажда оставалась все та же, и это-то и дълало изъ него того великомученика правди, какимъ онъ выступаетъ въ своей перепискъ». По поводу этого отзыва г. Каменскій отъ себя заключаеть, что подъ указанное общее иврило долженъ подходить и періодъ увлеченія Бълинскаго гегелевской философіей, который, «какъ видно, не вызываеть въ г. Михайловскомъ ничего, кромъ жалостиваго участія въ «великомученику правды», да еще, можеть быть, чувства негодованія противъ «метафизики», но уваженіе относится только къ правдивости Белинскаго, а что касается фило-**СОФСКИХЪ И НРАВСТВЕНИО-ПОЛИТИЧЕСКИХЪ ИДЕЙ, ТОГДА ИМЪ ВЫСКАЗАН**ныхъ, то г. Михайловскій не видить въ нихъ ничего, кром'я «вздора» (ib., 3-4). Среди этихъ разсужденій внезапно разыгравшаяся фантазія рисуеть г. Каменскому цілую картину, какъ наши «передовые» писатели пугають порожденнымь «метафизикой» «паденіемъ» Вълинскаго «молодыхъ писателей, непочтительныхъ Коронатовъ литературы, осменивающихся усомниться въ правильности нашего «передового» катехизиса и обращающихся къ иностраннымъ источникамъ съ целью лучшаго уяснения себе вопрооовъ, волнующихъ современное цивилизованное человъчество» (2-3). Картина выходить немножко лубочная, но яркая; нехорошо, пожануй, только то, что она совершенно фантастическая, и что это прекрасно знаеть самъ г. Каменскій. Затімъ онъ подводить итоги существовавшимъ до него воззрвніямъ на отношеніе Балинскаго

къ философіи Гегеля. Взглядъ г. Михайдовскаго «по существу... опинаковъ съ взгляломъ г. Волынскаго. Разнипа только въ томъ. что, по мевнію г. Михайловскаго, примиреніе «наввяно» было Гегелемъ. а по мевнію г. Волынскаго, заимствованному имъ у Станкевича, Герцена, Грановскаго, Тургенева и другихъ. Гегель былъ въ этомъ примирении совершенно непричемъ, но оба они твердо убъждены въ томъ, что примирительные взгляды Бълинскаго представляють одну сплошную ошибку». Самъ же г. Каменскій, въ противоположность всёмъ перечисленнымъ имъ лицамъ, думаеть. что «въ теченіе примирительнаго періода своего развитія, именно въ области «нравственно-политической», Бёлинскій высказаль многомыслей. не только вполев лостойныхъ мыслящаго существа (какъ выражается гдё-то Байронъ), но до сихъ поръ заслуживающихъ полнаго вниманія со стороны всёхъ тёхъ, которые хотять найти правильную точку зранія для оцанки окружающей нась дайствительности» (ib., 4). Разъясняя свою точку зрвнія, г. Каменскій указываетъ, что теоріи XVIII віка о госполотвів человівческаго разума надъ событіями въ началь XIX стольтія, подъ вліяніемъ французской революціи, замёнились идеей о законосообразности историческаго процесса, необходимо приводящаго къ своболь, причемъ наилучшимъ выраженіемъ этой идеи явилась ліалектическая философія Гегеля. Понимая ходъ исторіи, какъ безпрерывное развитіевсемірнаго духа, порождающаго все новыя илем и отыскивающаго для нихъ новыя формы, эта философія служила настоящей «алгеброй прогресса». «Но — продолжаеть авторъ-философія Гегеля была не только діалектической системой. Она объявляла себя также системой абсолютной истины. Но если абсолютная истина уженайдена, то цель всемірнаго духа-самопознаніе-уже постигнута. и его движение впередъ лишается всякаго смысла. Такинъ образомъ претензія на обладаніе абсолютной истиной должна была привести Гегеля въ противоръчіе съ его собственной діалектикой и поставить его во враждебное отвошение въ дальнейшимъ успехамъ философін. Но это еще не все. Она должна была сділать изъ него консерватора и по отношению къ общественной жизни» (ів., 10). Этотъ абсолютный карактерь, приданный Гегелемь своей философіи, и это консервативное ся настроеніе наиболье полно выразились въ поздивишихъ трудахъ знаменитаго философа, особенно въ еге «Philosophie des Rechts». Поэтому, «если ученіе Гегеля о разумности всего дъйствительнаго многими понято было совершение неправильно, то въ этомъ быль виновать прежде всего онъ самъ, придавъ ему очень странкое, совсемъ не діалектическое истолисваніе и провозгласивъ воплощеннымъ разумомъ тогдашній прусскій общественный порядовъ» (13). Что касается Белинскаго, то для него, увлекавшагося ранве фихтіанствомъ, усвсеніе гегеміанскихъ идей было не регрессомъ, а большимъ шагомъ вперелъ. такъ какъ онв вывели его съ почвы абстрактныхъ вдеаловъ на точку

вржнія закономітриаго развитія народной жизни. Но при этомъ онъ усвонаъ именно абсолютную систему Гегеля и потому перешелъ отъ либерализма къ «консервативнымъ выводамъ». Однако «этотъ новый взглядъ былъ обязанъ своимъ происхожденіемъ не тому. что Бълинскій будто-бы плохо поняль Гегеля, а, наобороть, что онъ вполнъ усвоилъ себъ духъ той гегелевой философіи. Которая выразилась въ предисловіи въ «Philosophie des Rechts» (26-7). При этомъ вся разница между нимъ и Гегелемъ сводится къ тому, «что «неистовый Виссаріонь» горячится гораздо больше, чемъ спокойный немецкій мыслитель, а потому и доходить до такихъ крайностей, до какихъ не договаривался Гегель» (27). Съ теченіемъ времени самъ Белинскій поняль свою ощибку и увильль необходимость развить идею отрицанія, не находившую себ'я м'яста въ абсолютной систем'в (августь, 7, 11 и след.); сдёлавъ это, онъ не пересталъ, однако, быть гегеліанцемъ, а лишь перешелъ на почву истинной, діалектической философіи Гегеля.

Я умышленно изложиль взгляды г. Каменскаго безъ всякихъ комментарієвъ съ своей сторовы и жду теперь, что читатель спросить: неужели все это и въ самомъ дълъ ново, а не повторялось въ литературъ уже десятки разъ? Г. Каменскій увёрень въ новизнъ своихъ сообщений и утверждаеть, будто до него одни (Герценъ, Станкевичъ, Грановскій, Тургеневъ «и другіе») объясняли примиреніе Велинскаго съ действительностью его непомиманіемъ Гегеля, другіе (г. Михайловскій) находили, что это примиреніе было «навънно» Гегелемъ, и всё видёди во взглядахъ Бёдинскаго за этотъ періодъ «одну сплошную ошибку». Не будемъ, однако, полагаться на его утвержденія и попробуємъ проварить ихъ. Раскрываемъ «Былое и Лумы» и читаемъ: «Гегель во время своего профессората въ Берлине, долею отъ старости, а вдвое отъ довольства мъстомъ и почетомъ, намъренно взвинтилъ свою философію надъ вемнымъ уровнемъ и держался въ средв, гдв всв современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, какъ зданія и села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацепляться за эти проклятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить, и на которые надобно было отвічать положительно. Насколько этоть насильственный и неоткровенный дуализмъ быль вопіющь въ наукъ. которая отправляется отъ снятія дуализма, легко понятно. Настоящій Гегель быль тоть скромини профессорь въ Існь, другь Гелдерлина, который спасъ подъ полой свою феноменологію, когда Наподеонъ входиль въ городъ; тогда его философія не вела ни къ индійскому квістизму, ни къ оправданію существующихъ гражданскихъ формъ». Разсказавъ объ окончанін примирительнаго періода у Бѣлинскаго, тоть же авторъ прибавляеть: «Белинскій вовсе не оставилъ вифсть съ одностороннимъ пониманіемъ Гегеля его философію. Совсвиъ напротивъ» (т. VII, с. 124—5, 134). Стало о̂нть, • существованіи противорічія у самого Гегеля, о «дуализмів» его фи-

пософін, не сразу заміченноми Білинскими, было извійстно и до г. Каменскаго, и авторъ «Былого и Думъ» вовсе не помышляль обвинять Белинского въ совершенно произвольныхъ выволахъ, въ которыхъ Гегель будто бы быль не причемъ. За то въ этихъ выводахъ всё видёли лишь «одну сплошную ошибку», проповёдь квіетизма. А между темъ, «сближение съ «действительностью» совершаемое полъ вліяніями Гегеля.—какъ бы оно ни было отвлеченно, было уже шагомъ впередъ въ сравнени съ прежними уклоненіями отъ всякаго подобнаго сближенія». И даже «если одно время Візлинскій быль запитникомъ общественнаго status quo. ero мивнія всетаки не были квістизмомъ. Въ самомъ крайнемъ развитіи этого бытового консерватизма были столь сильные идеальные запросы. что настоящіе защитники общественной неполнижности никогла бы не могли назвать его своимъ». Это, однако, говорить намъ не г. Каменскій, а много раньше его писавшій г. Пыпенъ \*), и таник образоми втодициям первасо писателя по вложе пункту врядъ ли опять-таки была серьезная нужда. Но вотъ г. Михайловскій, онъ-то ужь прямо заявляеть, что примиреніе было лишь «навъяно» Гегедемъ на Бълинскаго, и что всв мивнія послъдняго за этогь періодь были «философским» вздоромъ». И это не совсемъ-то такъ: хотя поставленныя въ ковычки выраженія и иміются въ названной статьё г. Михайловскаго: «Прудонъ и Бедин-СКІЙ), НО ОНИ СЛИШКОМЪ УЖЪ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫРВАНЫ И ИСТОЛКОВАНЫ суровымъ критикомъ. Въ первыхъ же строкахъ упомянутой статьи авторъ говорить, что онъ намеренъ сравнивать не мивнія, а личности Прудона и Бълинскаго. Затемъ, характеризуя Бълинскаго, онъ огмъчаетъ, что въ первый періодъ своей жизни Бълинскій впадаль въ крайность «ликой вражды къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго ндеала общества», а въ следующемъ перешедь въ другую крайность безусловнаго оправланія всякой двистветельности, причемъ авторъ прибавляетъ: «перемвна эта совершилась подъ вліяніемъ німецкой философіи, постепенно овладввавшей Былинскимъ». Въ третьемъ періодъ своего развитія посабдній остановился на идев человівческой дичности, отказавшись отъ примиренія съ дійствительностью \*\*). Любопытно сопоставить эту скему съ той, которую цаеть самъ г. Каменскій: «если Вылияскій въ первой фазь своего развитія жертвоваль пыйствительностью ради идеала, а во второй вдеаломъ ради действительности, то въ третьей и последней фазе онъ стремился примирить идеалъ съ дъйствительностью посредствомъ идеи развитія, которая дала бы идеалу прочное основание и превратила бы его изъ абстрактнаго въ конкретный» (августь, 13). Остается, кажется, спросить словами одного изъ героевъ Успенскаго: по какому случаю шумъ?

<sup>\*)</sup> Бълинскій, его жизнь и переписка, І, 225, 114—5. \*\*) Сочиненія Н. К. Михайловскаго, Спб. 1897, ІІІ, 640, 672, 676—8.

Бъла въ томъ, что г. Михайловскій, привеля одно изъ наиболье дюболытныхъ писемъ Етлинскаго за время его «примирительнаго» настроенія — именю, оть 7 августа 1837 г. — и характеризуя это письмо. какъ «настоящую святыню, вполнё очевидную даже для самаго грубаго глаза, если только онъ хоть разъ въ жизни напрягался, вглялываясь въ даль. чтобы найти тамъ правцу», виёстё съ тёмъ позводиль себь сказать по поводу этого письма следующее. «Боль. ной, нишій, въ завтрашиемъ лив не уверенный. Белинскій съ невозмутимымъ спокойствіемъ объясняеть, что все илеть къ дучшему. и что философія даеть такое счастье, какого толпа и не полозрівваеть, и какого вившиня жизнь не можеть ни лать, ни отнять. Со стороны сившно, если хотите, лико, нелепо, фикція, иллюзія, обманъ. дожь, но очевилно, что самъ Белинскій въ ту минуту, действительно, обладаль такимъ счастьемъ, потому что глубоко вериль, что наввянный на него философскій взлоръ есть правла» \*). Этого г. Каменскій простить не можеть. Кажется, ясно, что слова: «Фидософскій взлоръ» не относятся ко всёмъ мивніямъ Вёдинскаго, но г. Каменскому подумать объ этомъ некогда, онъ уже шумитъ и мечеть ироническія стрёды, и открываеть новыя слова.

Мы, въ самомъ дъль, подощим опять въ новому слову г. Каменскаго о Вълинскомъ, отчасти намъ уже знакомому. Оно заключается въ томъ. что для Бёлинскаго совершенно неизбёжно было увлеченіе такъ называемымъ правовърнымъ гегеліанствомъ со всёми его крайностями. такъ какъ только это ученіе давало стройную теорію развитія общественной жизни, теорію, передъ которой оказывались несостоятельными всё другія. Съ этой точки зрёнія онъ не видить большого грёха. и въ техъ крайностяхъ, до которыхъ доходилъ Белинскій въ эпоху примиренія, и хотя отмінаеть, что его оптимизмъ доходиль до-«величайших» наивностей», но находить для этихъ наивностей полное оправданіе, и притомъ не только въ характерів ихъ автора. Усвоивъ абсолютную философію Гегеля, «Бълинскій вдругь почувствоваль подъ собою надежную почву и... въд течене некотораго времени глазами эпикурейца посматриваль на окружающую его двиствительность, предвкущая блаженство ея философскаго познавія. И какъ туть было не сердиться на «маленьких» великихъ людей», которые своими-пора признать это (курсивъ г. Каменскаго) въ теоретическомъ отношенія совершенно неосновательными разглагольствованіями мізшали предаться спокойному и радостному наслажденію неожиданно открытымъ сокровишемъ истины?» (Н. Сл., авг., 4). «Маленькіе великіе люди» вли, виаче, «изв'ястные, но не славные люди»—это термины самого Белинскаго, и вотъ что писаль онь въ статьй «Менцель, критикъ Гёте» о французской литературъ, которая представлялась ему въ ту пору ареною дъйствій именно этого разряда людей. «Теперь ся произведенія—буй-



<sup>\*)</sup> Тамъ же, 674.

ное безуміе, которое, обоготворивъ неистовство животныхъ страстей, выдаетъ, подобно Гюго, Дюма, Эжену Сю, мясинчество за трагедію и романь, а клеветы на человіческую натуру за изображеніе настоящаго въка и современнаго общества. Въ самомъ дъль что представляетъ нынёшняя французская литература?.. Г-жа д'Юдованъ, или известный, но отнюдь не славный Жоржъ Зандъ, пишеть цёлый рядь романовь, одинь другого нелёпее и возмутительнъе, чтобы придожить къ практикъ иден сенъ-симонизма объ обществъ. Какія же это иден? О, безподобныя!-виенно: видюстріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ; должно распространиться равенство не въ смысле христанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двънадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслъ жакого-то масонскаго или квакерскаго сектанства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрёшивъ женщину на всятажкая и допустивъ ее наравив съ мужчиною къ отправлению гражданскихъ должностей, а главное — предоставивъ ей завидное право мінять мужей по состоянію своего здоровья... Необходимый результать этихь глубовихь и превосходныхь идей есть уничтоженіе священных узъ брака, родства, семейственности, словомъ совершенное превращение государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ-въ призракт, построенный изъ словъ на воздухъ» \*) Къ сожальнію, и по недостатку мыста, и по инымъ соображевіямъ я не могу привести здісь другихъ «наивностей» Бълинскаго, направленныхъ противъ «маленькихъ великихъ людей», протесты которыхъ г. Каменскій, надо полагать, тоже призналь бы соверше: но неосновательными въ теоретическомъ отношени. Но а убъдетельно прошу читателя просмотръть какъ упомянутое выше письмо Бълинскаго въ книги г. Пыпина, такъ и сталью о Менцель и рецензіи на «Олерки Бородинскаго сраженія» и «Бородинскую годонщину», и особенно обратить внимание на стравицы 216—224. 242 и 265—9 гретьяго тома сочиненій Выныскаго (въ изданіи 1859 г.). Мысли, которыя онъ тамъ встрітить, не менъе ясно, чъмъ приведенная выдержка, покажуть ему, не было ли въ возрѣвіяхъ великаго критика въ данную пору доли «философскаго вздора» и правъ-ли быль онъ самт, говоря впоследстви, что его развитие совершалось «страшными зигзагами». Г. Каменскій находить, что именно такой ходь развитія быль неизбіжень. Приходится, конечно, признать его неизбъжнымъ, уже по тому одному, что онъ былъ, но еще вопросъ, гдв вскать причины этой неизбежности. Онъ быль неизбежень для Белинского, какъ коикретной дичности, съ его дихорадочнымъ нетерпвийемъ овладеть истиной, съ его страшнымъ пыломъ бейца и пропагандиста, быстро развивающаго всв логическія последствія разъ схваченной идеи.



<sup>\*)</sup> Сочиненія Бълинскаго, М. 1859, ч. ІІІ, с. 304—5.

Но въ исторіи мысли это было крупной ошибкой, и Бълинскій быль ближе къ правдів, когда съ свойственными ему безстрашіемъ и різкостью называль нікоторыя послідствія этой ошибки не наивностами, а «мерзостами». Это можно признать, не посягая на нравственное достовнотво Бізлинскаго и не пытаясь отрицать серьезнаго и во многомъ благотворнаго вліянія на умственное развитіє какъ его самого, такъ и значительной части русскаго общества, гегеліанскихъ идей.

При помощи идей гегеліанства г. Каменскій объясняеть, между прочинь, и одинь частный факть въ исторіи мивній Белинскаго, именно изивнение въ его взглядахъ на буржувзию, которое обнаружилось у него незадолго до смерти, и следы котораго остапись въ его письмъ къ Анненкову отъ 15 февраля 1848 г. Бълинскій, ранъе преданный всецьло идеямъ соціализма, теперь писалъ: «мой върующій другь и наши славянофилы сильно помогли мяв сброенть съ себя миствческое верование въ народъ. Гле и когда народъ освободилъ се бя? Всегда и все дълалось черезъ личности. Когда я въ споракъ съ вами о буржувани называлъ васъ консерваторомъ, я быль осель въ квадрать, а вы были умный человькъ. Вся будущность Франціи въ рукахъ буржувзін, всякій прогрессъ зависить отъ нея одной, а народъ туть можеть по временамъ играть пассивно-вспом гательную роль. Когда я при моемъ върующемъ другъ сказалъ, что для Россіи теперь нуженъ новый Петръ Веливій, онъ напаль на мою мысль, какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ все для себя сдёлать. Что за наивная, аркалская мысль! Послв этого отчего же не предположить, что живущіе въ русскихъ лёсахъ волки соединятся въ благоустроенное государство, заведуть у себя сперва абсолютную монархію, потомъ конетитуціонную и наконецъ перейдуть въ республику? Пій IX въ два года доказаль, что значить великій человькь для своей земли. Мой върующій другъ доказываль мив еще, что избави-де Богь Россію отъ буржувзів. А теперь ясно видно, что внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнется не прежде, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію. Польша лучше всего деказала, какъ крепко государство, лишенное буржувзін съ правами. Странный я человікъ! Когда въ мою годову забьется какая-вибудь мистическая нельность, здравомысдящемъ дюдямъ радко удается выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мий непремённо нужно сойтись съ мистиками, піэтистами и фантазерами, помещанными на той же мысли-тугь я и назадъ. Върующій другь и славянофилы наши оказали мив большую

Г. Каменскій даеть этому письму такое толкованіе. Білинскій должень быль встрітиться въ Парижі съ крайними мивніями рус-



<sup>\*)</sup> Анненковъ и его друзья, СПБ. 1892, с. 611.

скихъ людей насчеть будущей роди Россіи въ рішеніи сопіальнаго вопроса и съ свойственнымъ ому чутьемъ теоретической истины подметить ихъ полную отвлеченность. «Въ старомъ гегельянце должна была опять заговорить давно знакомая ему и издавна мучившая его потребность связать идеалы съ жизнью... и воть онъ ставить будущую судьбу Россіи въ зависимость оть ея экономическаго развити» (Н. Слово, августь, 20). Натянутость и недостаточность такого объясненія, ясныя съ перваго взгляда, могли зависеть и отъ того, - по крайней мере, отчасти, - что г. Каменскому данное письмо известно только по книге г. Пыпина, где изъ него выпущено несколько характерныхъ фразъ. Г. Novus зналъ его въ полномъ видв и, хотя и называетъ его «однимъ изъ интереснвишихъ и драгоценневищихъ обнаружений западнического духа», но витесть съ темъ впадаетъ по поводу его въ недоумание, которое, въ конца концовъ, и разрешаетъ открытіемъ, что авторъ письма «никогда не быль сильнымь философомь». И г. Каменскому, и г. Novus'у дорогъ въ этомъ письмъ, въ сущности, лишь призывъ въ Россію буржуазін, но первый изъ нихъ почти не замічаеть пінаго пикла идей, связанныхъ съ этимъ призывомъ, второй же плохо въ нихъ разбирается \*). По взгляду Белинскаго, исторію делають личности. а не массы, -- «личности, свободныя отъ роковыхъ опредвленій, подъ тяжестью которыхъ коснёють массы», какъ поясниль бы историкъ той поры. Подобная личность можеть явиться въ роли правителя государства и могучимъ толчкомъ двинуть впередъ его развитіе. Вообще же такія личности скорве всего могуть выходить изъ среды обезнеченнаго и просвещеннаго класса, какъ это и подтверждалъ, повидимому, примъръ западно-европейскихъ городовъ.---Не находя соответствующихъ условій въ жизни русскаго дворянства и русскаго купечества, отдёльно взятыхъ, Белинскій уже въ силу настойчивых ожиданій могь, наконець, «ясно увидёть» готовящееся превращение русскихъ дворянъ въ буржуазию. Къ тому же самому, какъ мы видёли, пришелъ и Боткинъ, и это бросаеть любопытный свътъ на зарактеръ его «реалистическихъ тезисовъ». Во всемъ этомъ было не мало наивнаго, но, пожалуй, еще болёе наивно цвиляться теперь за одинъ членъ символа веры, остальныя части котораго давно опровергнуты и основательно забыты.

Г. Струве нѣкогда «искренно желалъ» будущему историку «народничества» «сочетать въ себѣ добросовѣстность и безпристрастіе
объективнаго ислѣдователя съ литературнымъ талантомъ Тэна». Не
знаю, найдется ли въ будущемъ такой историкъ, но несомиѣнно то,
что историки стараго западничества, выступившіе въ «Н. Словѣ»,
плохо удовлетворили требованіямъ, предъявлявшимся почтеннымъ
авторомъ «Критическихъ замѣтокъ».



<sup>\*) «</sup>Вопросъ о культурномъ значеніи буржуазін-говорить г. Novusспутывается у него (Бълинскаго) съ вопросомъ о роли личности въ исторіи, хотя логической связи между ними ність» (Н. Слово, апріль, 57).

Показавъ, по мере силъ, характеръ «новыхъ словъ о старыхъ деятеляхъ» и пріемы, при номощи которыхъ эти слова создаются, я могу считать свою задачу оконченной, но мей не хочется оставить перо, не сказавь еще ивскольких словь, связанных съ тор же темой. Въ сентябрьской книжка «Н. Слова» читатель можеть найти статью г. Иванова «Плохая выдумка», посвященную роману г. Воборыкина: «По другому». Авторъ этой статьи указываеть на все, — мягко выражаясь, — неудобство чисто вежшению описанія борьбы различныхъ направленій, соединеннаго съ искаженіемъ ихъ настоящаго существа. О г. Боборыкине остается вмёстё съ авторомъ этой статьи сказать: виновать, но можно прибавить: заслуживаеть онисхожденія. Заслуживаеть снисхожденія потому, что самъ онь для обоихь взятыхь имь направленій человікь посторонній, сердце его объ нихъ не болитъ, а описалъ онъ ихъ такъ же, какъ ОПИСЫВАЕТЬ ВСЕ, ЧТО ОНЪ ВИДИТЬ ИЛИ О ЧЕМЪ СЛЫШИТЬ И ЧТО КАжется ему витереснымъ и подходящимъ къ сезону. Но что сказать о самомъ «Н. Словъ», въ августовской и сентябрьской книжкахъ котораго пом'вщена построенная по тому же самому пріему пов'єсть г. Чирикова: «Инвалиды»? Главный герой этого разсказа — Крюковъ авляется въ рекомендаців автора человікомъ вполні опреліденнымъ, хотя эта определенность достигается исключительно при помощи наклеиваемыхъ на него ярлычковъ: перечня книгъ, какія онъ читалъ въ юности, сообщенія, что онъ «присоединился къ программ' деятельности по формуль: «все для народа и все посредствомъ народа», «былъ подхваченъ волною движенія» и т. п. Послів двадцатильтнихъ странствій и знакомствъ съ инородцами Крюковъ вернулся на родину. «Вернулся онъ съ какими-то фантастическими надеждами, планами и замыслами, съ горячею вёрою въ свое прежнее дело и съ непреодолимымъ желаніемъ начать все съизгова». Для этого человека съ ярлыкомъ авторъ находить два дела: составить артель рабочихъ на желёзной дорогв, которая, конечно, сейчасъ-же и рушится, и попытаться обмануть инженера, у котораго онъ нашелъ мъсто и который поручиль ому заключить мировую сделку съ отцомъ убитаго на дороге крестьянина. Не отказываясь отъ порученія, Крюковъ уговариваеть крестьянина не брать предложенныхъ инженеромъ на мировую 300 р., а стребовать судомъ 1.000 р. Обманъ обнаруживается, и Крюковъ долженъ покинуть место, на железной дороге. Онъ - и писатель, но писанізмъ своимъ просуществовать не можеть и потому береть мъсто корректора при газеть въ нъкоемъ городкъ. Здъсь онъ въ дом'в своего бывшаго университетского товарища встречается съ его родственникомъ, молодымъ студентомъ-«марксистомъ», увхавшимъ въ эту далекую провинцію, и со второго слова они начинають говорить другь другу непріятности, а съ третьяго-обмениваются ругательствами. Измученный работой, тоской и последнимъ оскорбленіемъ, Крюковъ заболеваетъ, и товарищъ-врачъ отвозитъ A 11. Organa II.

его въ больницу. Скажите на милость, неужели это живой челсвъкъ, а не деревянная маріонетка, двигающаяся по воль автора, неужели это исторія, а не плохой анеклоть? Въ качествъ анеклота все, конечно, возможно, но вёдь въ видё анекдота возможны и те эпизоды, которые происходять съ героями романа г. Боборыкина. За что же «Н. Слово» сердится тогда на почтеннаго романиста? Или разсказъ г. Чирикова тоже — новыя слова о старыхъ деятеляхъ? Плохо же будеть, если много придется такихъ словъ выслушивать. Нельзя не сказать однако, что такія слова тоже не болве, какъ своего рода «плохая выдумка». Надо думать, впрочемъ, что найдутся и люди, которымъ такая выдумка очень понравится, именно потому, что она мало соответствуеть той действительности, которую якобы изображаеть. По крайней мірь, «Русскій Вістинкь» поторонился прив'ятствовать выдумку «Н. Слова», разыгравъ при этомъ на данную почтеннымъ журналомъ тему и кое-какія собственныя варіаціи. Тоть насмёщинный тонъ несомнённаго превосходства, который усвоило себь «Н. Слово» по отношению къ 70-иъ годамъ, не менве хорошо удается и «Р. Въстнику». Герой повъсти г. Чирикова-говорить последній журналь - запоздалый «семидесятника», сумъвшій какимъ-то чудомъ донести до нашего времени цёлыми и несокрушенными, не смотря на рядъ горькихъ разочарованій, тогдашніе «модчые» идеалы о преобразованіи человъчества и достижении всеобщаго благополучия путемъ организации артелей и кустарныхъ промысловъ». «Въ общемъ — продолжаетъ «Р. Въстникъ» свои назидательныя размышленія — повъсть эта затрогиваетъ одну изъ самыхъ печальныхъ сторонъ русской жизии, къ счастью, теперь уже отошедшую въ область прошлаго: она подводить жизненные итоги лиць, лучшіе годы которыхъ протекли подъ вліяніемъ умственнаго и правственнаго шатанія. Такіе люди (какъ герой повъсти) не могли выбраться ни на какую настоящую дорогу, не сумћии сдћиаться полезными ни себћ, ни другимъ, потому что шли впередъ, не видя передъ собою цели, и всю свою жизнь пробродили въ заколдованномъ кругѣ отвлеченныхъ формулъ и фразъ». По мевію журнала, 70-е годы были для русской интеллигенціи эпохою работва передъ фразой, причемъ сэта новая форма рабства утвердила свое владычество надъ всеми теми, кто не имель подъ ногами твердой почвы. А такихъ было много. Большинство изъ нихъ погибли въ борьбъ, не имъя ни силъ, ни води, чтобы победить, и только некоторые, жалкіе остатки влачать свое искажьченное существованіе, въ тягость себв и другимъ. Изъ этой именно категорів в взяты авторомъ герои его пов'єсти, эти печальные и блёдные призраки минувшаго прошлаго» (Р. Въотникъ, ноябрь, с. 358-60). Къ основной темѣ «Н. Слова» «Р. Вестникъ кое-что добавиль отъ себя, но всетаки — какое трогательное единеніе двухъ журналовъ и какъ умилительно наблюдать его въ наши времена, казалось бы, не очень располагающія къ

согласію. Писатели «Н. Слова» послёднее время почему-то распоможены находить большое сходство между своими шутками и шутками «Свистка» или «свистуновъ». Признаться, миё шутки «Н. Слова» гораздо болёе напоминають остроты стараго «Русскаго Вёстника» надъ авторомъ «Полемических» красотъ». Но это вопросъ особый, а пока любопытно было бы узнать, когда именно «Современникъ» и «Свистокъ» такъ успёшно попадали въ умиссонъ съ «Р. Вёстникомъ» начала 60-хъ годовъ, какъ это удалось «Н. Слову» по отношенію къ «Р. Вёстнику» нашихъ дней? Если компанія, въ какой очутился почтенный журналъ, и не совсёмъ пріятна, то нельзя сказаті, чтобы она была совсёмъ незаслужена. Читатель пойметь, быть можетъ, что, говоря объ этомъ трогательномъ единеніи, я ограничиваюсь указаніемъ факта, такъ какъ не имёю достаточно силы назвать его настоящимъ его именемъ, хотя и имёль бы, можетъ статься, достаточно воли для этого.

В. Мякотинъ.

## Литература и жизнь.

О народничествъ, діалектическомъ матеріализмъ, субъективизмъ и проч.— О страшной силъ г. Novus'a, о моей робости, и о нъкоторыхъ недоразумъніяхъ.—Н. Н. Златовратскій.

Для многихъ было бы, віроятно, очень удобно, еслибы существовало только два цвъта - черный и бълый, или только двъ страны свата, напримаръ, саверъ и югъ, или только взаимно перпендикулярныя линія и т. п. Въ этой фангастической скудости красокъ, линій, очертаній жить было бы гораздо скучнае, чамъ въ нашей теперешней пестроть и сложности, но за то гораздо легче было бы оріентироваться. Наши предки называли всёхъ европейцевъ ивидами, и еслибы это представление объ иностранцахъ, какъ о людяхъ одинаковаго происхожденія, языка, вероисповеданія, соответствовало истине, то, конечно, этнографія была бы чрезвычайно легкой наукой, равно какъ и языковъдъніе, исторія и проч. Но затемъ открылось, что среди «немцевъ» есть и настоящие нвицы-колбасники, и легкомысленные французы, и итальянцышарманщики, и гордые испанцы, и рыжіе и коварные англичане. Еще шагъ, и мы узнали, что не вов ивицы колбасники, англичане коварны и рыжи, не всв французы легкомысленны. Еще дальше открылось, что не только между французами существують люди весьма серьезные и глубокомысленные, а между англичанами-примодушные, но что тв и другіе, равно какъ и вви-

цы, итальянцы, испанцы, дёлятся на группы, рёзко отличающіяся: своими интересами, образомъ жизни и т. д. Каждый шагь въ направленін этого раздробленія представленія о «нёмцахъ» требовальизвестного напряженія ума и о размерахъ этого напряженія намъ, уже твердо знающимъ, что нёмпы вовсе не колбасники попреимуществу, трудно судить. А если есть люди, находящіе особое наслаждение въ напряженной работь мысли, то гораздо больше такихъ, которые этого напряжения, сознательно или безсознательно. избъгають. Отоюда стремление въ упрощению дъйствительности, въ сведенію ен красокъ, звуковъ, образовъ и картинъ къ малому чисду, но резко различныхъ элементовъ. Заметять, можетъ быть, что и процессъ, обратный тому, который мы сейчасъ видели, процессъ обобщенія, путемъ уловленія сходныхъ чертъ въ различныхъ предметахъ, также требуетъ значительнаго напряженія мысли. Это безспорно, какъ безспорно и то, что обобщение не значить упрощение дъйствительности. Обобщение имъеть налью найти накоторое единство въ различныхъ предметахъ, не покущаясь на ихъ особенности, и открываеть мысли болье широкіе горизонты, тогда какъ унрощеніе дъйствительности эти горизонты суживаеть. Въ этомъ узкомъ пространствъ люди чувствують себя лучше, увъреннъе, сложнъйшія задачи представляются имъ чрезвычайно легкими, и любой Давъможеть стать Эдипомъ. Поэтому ихъ инстинктивно, помимо ихъ сознанія, тянеть въ упрощенію действительности. Тоть же результать получается и при простомь незнакомстве съ рядомъ явленій, объ которыхъ идетъ рвчь, какъ оно и было съ нашими предками, когда они всёхъ иностранцевъ считали немпами. Наконепъ, къ тому же часто приводить игра страстей, управляющихъ ходомъ мысли «Упростителей» помимо ихъ сознанія.

Возьмемъ какую нибудь историческую инчность. Возьмемъ Некрасова. Этотъ замвчательный человыкь представляеть собою чрезвычайно сложный переплеть свёта и течей: превосходный поэть, грашившій, однако, иногда очень грубыми стихотвореніями; павецъ народа и всёхъ обездоленныхъ, нажившій, однако, по предсказанію Бълинскаго, «капиталець»; яркій представитель и отчасти даже вождь извёстнаго направленія, извлекавшій, однако, изъ своей лиры, по его собственнымъ словамъ, «невърные» звуки, и т. д. Эта сложность ставить въ трудное положение умы несведущие, то есть недостаточно знакомые съ жизнью и деятельностью Некрасова, умы ленивые и неповоротливые, обегающие всякую сложность, наконецъ, умы, обезоруженные страстью, --будь то любовь или ненависть. Въ известной статье Лескова «Загадочный человекъ» разоказывается о томъ, какъ разочаровался Артуръ Бенни въ нашемъ просветительномъ движении вообще и въ некоторыхъ особливо уважаемыхъ имъ людяхъ въ частности. Туть приводятся совершенно безсмысленныя сплетни о покойникахъ, Чернышевскомъ и Елисовъ ди затъмъ Лесковъ продолжаетъ: «Но что уже совсемъ

правало Бенни, такъ это накоторыя стихотворенія столь извастнаго поэта, Николая Алековевича Некрасова. Я говорю о тщательно изъятой Некрасовымъ изъ продажи книжечка, носящей заглавіе «Мечты и звуки». Я уберегь у себя эту редкость нынешняго времени, и Бенни переварить не могь этой книги» (Лесковъ, Сочиненія, VIII, 104).—Книжка «Мечты и звуки» была издана въ 1840 г. (вначить, написана и того раньше), когда Некрасову было 19 леть, и состояла изъ дътскихъ стихотвореній, наивныхъ по содержанію и ребячески слабыхъ по форме. Белинскій резко отозвался о нихъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», причемъ сделалъ едва ли не единственный въ жизни крупный эстетическій промахъ: отказаль юному автору, какъ поэту, во всякой будущности. Старикъ Жуковскій, къ которому обуреваемый сомнініями Некрасовъ обратился ва советомъ, оказался въ этомъ случае проницательнее великаго критика. Онъ предсказалъ юноше-поэту, что тотъ впоследствии пожальеть, если выпустить эту книжку, и посовътоваль, по крайней мъръ, не выставлять имени. Книжка и была издана подъ иниціалами Н. Н., а потомъ Некрасовъ, естественно недовольный этимъ детскимъ лепетомъ, скупалъ и уничтожалъ книжку. Вотъ и вся исторія, которую Лісковъ разсказываеть съ такими злорадными подчеркиваніями. Почему такая пустяковина, какъ «Мечты и звуки», могла «уже совсемъ срезать» Бении-трудно понять. Но дело въ томъ, что въ показаніямъ Лескова вообще следуеть относиться съ большою осторожностью, и можно сказать навёрное, что разочарованія въ Некрасов'в (по крайней мірв, по поводу книжки «Мечты и Звуки») Бении никогда не переживаль. Это-плодь влобной фантазіи Лескова, который, однако, хорошо зналь, что онъ дъласть, пуская свой шипъ по зменному. Онъ разсчитываль на наше позорное незнакомство съ нашимъ прошдымъ даже относительно популярный шихъ писателей и потому смыло представиль обывновеннайшую и невиннайшую исторію внижечки «Мечты и звуки», какъ какое-то влое или лицемфрное дело, долженствующее провести лишнюю непріятную черту на портреть Некрасова. Но на оригиналь этого портрета и безъ того есть подлинныя, не выдуманныя непріятныя черты, радующія враговъ, приводящія въ смущеніе друзей. Онъ самъ это понималь и ясно выразиль словами: «Ликусть врагь, молчить въ недоуменьи вчерашній другь, качая головой». И воть, и врагь, и другь, отчасти по недостаточной гибкости ума, а отчасти ослепленные враждой или любовью, наровять «Упростить» этоть сложный образь, выкрасить этоть портреть одной какой нибудь краской: такъ легче, удобиве. Но это не будеть портреть Некрасова.

Какъ ни оригинальна фигура Некрасова, но это всетаки единичная личность, и если въ ней иногимъ разобраться такъ трудно, что они предпочитають эти трудности обходить, то темъ паче следуеть этого ожидать по отношению къ вопросамъ общественной

живии. Здёсь и поводовъ, и соблазновъ для упрощенія, конечно, горавно больше. Позволю себъ напомнить читателю одну наденькуюрецензію, напечатанную въ нашемъ журналь въ прошломъ голу (№ 6). Дівло идеть о переводной броширів Гельда «Фабрика и ремесло». Переводчикъ, г. Спасскій, предприняль эту работу въ видахъ борьбы съ «темъ утопическимъ романтизмомъ, съ которымъ въ извъстной части нашей русской экономической литературы обсуждается вопрось о кустарной или домашней промышленности». Брошюра (собственно рѣчь) следить за постепеннымъ сокращевіемъ сферы действія мелкаго проязводства и вытесненіемъ, въ Англін и Германін, ремесла фабрикой. Г. Спасскій очень почтительно относится въ речи Гельда, «проникнутой стремленіемъ къ трезвому, лишенному утопизма анализу исторического места каждой формы». Это не ившаеть ему, однако, «упрощать» митнія ивмецкаго ученаго. Такъ, Гельдъ называетъ ремесло «достойнымъ вниманія придаткомъ (ein achtungswerthes Anhängsel) крупной промышленности», а г. Спасскій переводить это м'ясто словами: «ме засмуживающий особаю вниманія придатовь», да еще печатаеть эти слова курсивомъ, котораго въ подлинника натъ. Затамъ переводчикъ и совећиъ пропускаеть одно мъсто, где Гельдъ оговариваеть. что совершеннаго вытесненія ремесла во всехъ отрасляхъ производства некониъ образомъ ожидать нельзя. Не смотри на скромность этой оговорки, она показалась переводчику всетаки слишкомъ осложняющею дело. По этой же причине и «достойное винманія» для Гельда превращается для переводчика въ «незаслуживающее вниманія». Г. Спасскій считаеть себя, по всей вівроятности, «діадектическимъ матеріалистомъ» (я придерживаюсь последняго mot d'ordre) и ведеть борьбу съ «народничествомъ». Понимание и решение вопросовь общественной жизни значительно, комечно, облегчилось бы. еслибы въ нимъ можно было относиться только съ «лівлектическиматеріалистической» или «народнической» точки зрвнія, и къ этой то мегкости тагответь г. Спасскій, безцеремовно устраняя даже незначительныя препятствія. Поведеніе его въ этомъ случав можеть показаться совершенно исключительнымъ, и я хотыть бы нальяться, что оно действительно таково. Но собственно стремленіе свести различныя направленія къ двумъ упомянутымъ рубрикамъ у насъ въ настоящее время чрезвычайно распространено: либо правовёрные, либо гяуры.

Въ внигъ «Критическія замътки въ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи» г. Струве, перечисливъ нѣсколько писателей, продолжаетъ (29): «Всъмъ этимъ писателямъ присуща, правда, въ разной степени, вѣра въ возможностъ «самобытнаго развитія» Россіи. Эта вѣра объединяетъ писателей самаго различнаго склада, отъ г. Михайловскаго до г. Юзова, въ одно направленіе, которому мы присвоеваемъ названіе народничества». А въ подстрочномъ примѣчаніи на стр. 2 г. Струве пишетъ: «Мы хорошо

знаемъ, что... г. Михайловскій не признаеть себя народникомъ и впомить справедмиво отдёляеть себя отъ г. В. В. и другихъ народниковъ раг excellence. Тёмъ не менёе, съ нашемъ смысмъ онънародникъ» (оба курсива принадлежатъ г. Струве).

Здесь мы имеемъ, по крайней мере, оговорку о «нашемъ смысив» и объ условномъ пониманіи «народничества», въ которое авторъ ввлючаетъ писателей «самаго различнаго склада», между прочинъ, и такихъ, которые «вполнъ справедливо» не считаютъ себя народниками. Это хорошо, конечно, что авторъ употребляеть хопачій терминъ съ оговоркой на счеть того смысла, который онъ въ него вкладываетъ, но было бы еще лучше, еслибы онъ не включаль въ одну группу людей «самаго различнаго склада». Темъ болье, что и тотъ единственный признакъ, на основани котораго г. Струве построиль свое обобщаніе, -- возможность «самобытнаго развити» Россіи, присущъ указаннымъ имъ писателямъ, по его собственнымъ словамъ, «въ разной степени». А если прибавить, что некоторые изъ нихъ, въ виду двусмысленности поставленыхъ г. Струве въ ковычки словъ «самобытное развитіе», никогда ихъ не употребляють, -- то окажется, что г. Струве своими оговорками, по малой мере, не способствоваль выяснению понятия «народничества».

Если я «въ смыслъ г. Струве»—народникъ, то одинъ изъ столновъ народничества, покойный Юзовъ, утверждалъ, что я—«одинъ изъ вреднайщихъ марксистовъ» («Основы народничества», 2—е изд. 1884 г., стр. 361). И это перекидываніе меня изъ одного враждующаго лагеря въ другой, тогда какъ я завёдомо не имъю чести принадлежать ни къ тому, ни къ другому, кажется миъ очень интереснымъ, какъ частный случай вышеупомянутаго тяготънія къ упрощенію дъйствительности. Конечно, гораздо легче налъпить на то нли другое литературное явленіе одинъ изъ двухъ ходячихъ ярлыковъ, чъмъ разбираться въ этомъ явленіи, если оно сколько нибудь сложно. Но очевидны и неудобства подобныхъ пріемовъ, тъмъ болёе, что и самые ярлыки, наклеиваемые съ такою увъренностью въ ихъ точности и опредёленности, на самомъ дълъ вовсе не такъ точны и опредёленны.

Въ двухъ первыхъ изданіяхъ книги г. Скабичевскаго «Исторія новъйшей русской литературы» характеристика г. Евгенія Маркова заключаеть въ себъ, между прочинъ, слъдующія строки: «Въ противоположность Боборыкину, рьяному западнику, мърающему русскую жизнь по масштабу парижской культуры, Евгеній Марковъ смотрить на нее съ народнической точки зрѣнія: онъ до извъстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портить людей, нравственно кальчить ихъ и растлъваеть, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы, можеть спасти человъка, возстановить равновьсіе его силь и дать имъ благотворный исходъ». Въ тре-

тьемъ изданіи книги полчеркнутое мною слово «народническая точка зренія» заменено словомъ «руссофильская точка зренія». Следаль ин эту поправку г. Скабачевскій тоци ргоргіо или поль вліяніемъ указаній критики, но самый факть возможности или необходимости этой замёны одного термина другимъ представляется мив въ данномъ случав чрезвычайно знаменательнымъ. Слово «народинчество» у насъ въ такомъ ходу, что, казалось бы, должно покрывать собою вполев определенное содержание. И однако, вотъ историкъ новейшей русской литературы, въ продолжение многихъ леть пристально следящій за нашими умственными теченіями, поскольку они отражались въ литературь, счелъ нужнымъ, разъ употребивъ это слово, заменить его другимъ. О г. Маркове намъ много распространяться незачемь. Это писатель, у котораго чего хочешь, того просишь. Собственно объ его отношения къ «народничеству» стоить отметить разве только то, что, если не ошибаюсь, онъ изобрълъ и, во всякомъ случат, охотно употребляетъ (я не знаю, что онъ теперь приветь) презрительную кличку «мужиковотвующіе». Не будемъ также останавливаться и на томъ, что «руссофильство» (если только г. Скабичевскій не производить его оть имени Руссо!) вовсе не требуеть проклятій городской жизни и возвращенія «въ среду народа и на лоно природы». По крайней мъръ, намъ извъстны весьма многіе руссофилы, совершенно чуждые подобныхъ идиллическихъ наклонностей. Вообще, Богъ съ нимъ, съ г. Марковымъ и его характеристикой. Насъ интересуеть здёсь только факть смутности представленій о «народничествів», не смотря на то, что объ немъ идутъ въ нашей литературе и вне ея постоянные разговоры.

За посивднее время гг. «діалектическіе матеріалисты», чувотвуя, повидимому, недостаточность ярдыка «народникъ», нъсколько усложинють его и направляють свои громы на «народниковъ и субъоктивистовъ». Къ сожалению, однако, они нигде не разъясняють этого новаго ярлыка и едва ли даже не еще болье затемняють имъ то, съ чемъ хотятъ бороться. Несколько более, если не по отношению къ «народничеству», то по отношенію къ «субъективизму» даеть весьма благосклонный къ «діалектическому метеріализму» г. Филипповъ въ своемъ двухтомномь сочинения «Фидософія дійствительности». Мив еще придется, ввроятио, вернуться къ этому произведенію, и здісь я ограничусь лишь пісколькими словами. При этомъ я долженъ опять говорить о себь, но не потому, чтобы хотыль непремыно занимать читателей своей особой, а потому, что такъ устроиль г. Филипповъ. Отметивъ, въ числе прочихъ соціологическихъ школъ, «субъективно-телеологическія теоріи общественности» и назвавъ трехъ представителей ихъ-г. Карвева, Лестера Уорда и меня, г. Филипповъ останавливается затемъ исключительно на мив. Одни изъ моихъ взглядовъ онъ одобряетъ, другіе не одобряеть, но особенно настанваеть на томъ, что я въ своихъ «соціологических» работахъ вовое не применяю «субъективнаго метона». Онъ говоритъ: Михайловскій «сознается, что онъ вывель свое опредъление прогресса изъ данныхъ объективной науки... Смёту міросозерцаній Н. К. Михайловскій выводить изъ смёны Формъ коопераціи, такъ что здёсь объективный принципъ-раздёленіе труда попредвляеть психическое настроеніе членовъ общества, а не наобороть. Большаго не могли бы потребо вать даже экономическіе матеріалисты, противъ которыхъ Н. К. Михайловскій въ нелавнее время выступиль самымъ решительнымъ образомъ» («Филосокия действительности» П, 1106). Я действительно «сознаюсь»... Предпочиталь бы, однако, какое нибуль другое выраженіе, потому что сознаваться можно только въ какомънибудь граха, преступленів или ошибка. а съ моей точки вржнія опираться на данныя объективной науки не только не составляеть граха, преступленія или ошибки, но, напротивъ того, обязательно. И если г. Филипповъ заставляетъ меня въ этомъ «сознаваться», то это значить, мнъ кажется, что онь несововыть умениль себь мой «субъективизы». Конечно, въ этомъ виновать, можеть быть, я самь, но и собственные взгляды г. Филиппова на субъективизмъ не ясны. Отринувъ «субъективный метолъ» онъ лелаетъ следующую оговорку: «Отрицаніе субъективнаго метода не есть, однако, отказъ отъ всякой субъективности. Есть та «глубокая, всеобъемиющая и гуманная субъективность», которая, по словамъ Белинскаго, «не допускаеть быть чуждымъ міру, но заставляеть проводить черезь свою живую душу явленія вижиняго міра». Нельзя любить и негодовать «по методу» (тамъ же, подотрочное примъчаніе). Послъднее, разумъется, совершенно справедливо, но я и не предлагалъ никогда любить и негодовать «по методу», и было бы, можеть быть, лучше, еслибы г. Филипповъ не утруждаль себя изложениемь столь несомивнемхъ истинь, а болъе ясно опредълилъ бы ту «субъективность», отъ которой и онъ не отказывается: фразы Белинского какъ будто и недостаточно. Г. Филипповъ говорить далве, что я предлагаю ивчто такое, бодьше чего «не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты». и, повидимому, удивляется, что я противъ последнихъ «въ недавнее время выступиль самымъ решительнымъ образомъ». Быть можеть, справедливье было бы, еслибы г. Филипповъ направиль свое удивленіе въ другую сторону. Въ самомъ дёлё, если я почти тридцать леть тому назадъ (г. Филипповъ цитируеть статью 1869 г.) утверждаль, что «сміна формь коопераціи опреділяеть собою психическое настроеніе членовъ общества», то можно удивляться, что люди, ознакомившіеся съ этой истиной вчера, съ такимъ задоромъ учичають меня въ ея незнаніи. А если г. Филипповъ дасть себь трудъ немножко подумать, то онъ убъдится, что мой субъективизмъ находится въ самой тесной связи съ этой истиной. Было бы очень соблазнительно остановиться на этомъ подольше, но на сей разъ я довольствуюсь указаніемъ на невыясненность многихъ

идей, словесныя выраженія которыхъ находятся во всеобщемъ обращеніи, какъ ходячая монета.

«Ліалектическій матеріализмъ» отнюдь не составляеть въ этомъ отношении исключения. «Мы не можемъ не признать, -- говоритъ г. Струве, — что чисто философское обоснование этого учения еще не дано, и что оно еще не справилось съ тамъ огромнымъ копкретнымъ матеріаломъ, который представляеть всемірная исторія. Нуженъ, очевидно, пересмотръ фактовъ съ точки зрвнія новой теорін; нужна критика новой теорін на фактахъ. Быть можеті. многія односторонности и слишкомъ поспішныя обобщенія булутъ оставлены» («Критическія замётки по вопросу объ экономическомъ развитін Россіи», 46). И г. Булгаковъ «во избъжаніе недоразумвній считаеть нужнымь заметить, что онь вовсе не считаеть матеріалистическое пониманіе исторіи окончательно выработаннымъ и законченнымъ» («Новое Слово», октябрь, 45). Нельзя не приветствовать эти признанія, гарантирующія, повидимому, осторожность выводовъ и призывающія къ пересмотру фактовъ и критики теоріи. Можно бы было поэтому не придавать большого значенія тімь иногочисленнымь противорічіямь, которыми переполнены произведенія раздичныхъ представителей «діалектическаго матеріализма», котя бы противорвчія эти касались наиболю коренныхъ вопросовъ. На нихъ можно бы было смотреть, какъ на choc des opinions, изъ котораго постепенно выработается истина. Вотъ, напримеръ, г. Струве въ вышеупомянутой книжев на разные лады и съ чрезвычайною настойчивостью развиваль ту мысль, что «экономическій матеріализмъ просто игнорируеть личность, какъ соціологически ничтожную величину», что роль личности въ исторіи равна нулю. Г. же Бельтовъ напротивъ утверждаетъ: «Матеріалисты-діллектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю; они ставять передъ личностью задачу, которую, употребиня обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно идеалистической» («Къ вопросу о развити монистическаго взглада на исторію», 234). А затімь г. Струве объясняеть, что и «нельзя спорить о томъ, играеть ли личность какую нибудь роль въ историческомъ процессв и имветь ли она вообще реальное существованіе», что это вопрось гносеологическій, и потому «разрышить его въ сущности не въ сидахъ ни одна изъ существую. щихъ «философій исторіи», не исключая и такъ называемаго экономическаго матеріализма» («Новое Слово», октябрь, «Новыя книги»; 92). Или воть, напримірь, г. Бельтовь самымь різшительнымь образомъ настанваетъ на «матеріалистическомъ монизмів», а г. Струве «вполнъ подписывается подъ словами г. Милюкова: «для самаго экономическаго матеріализма связывать свою судьбу съ философскимъ матеріализмомъ и неудобно, и безполезно. Неудобно потому, что философскій матеріализмъ есть одинь изъ самыхъ плохихъ видовъ монизма; между тъмъ, экономическій матеріализмъ вполит совийстимъ и съ иными монистическими воззриніями. Безполезно же потому, что «матеріальный» характерь экономическаго фактора есть только кажущійся; на самомъ ділі явленія человіческой экономики происходять въ той же психической среді, какъ и всі другія явленія общественности» (1. с.). Въ предыдущей книжкі «Русскаго Вогатства» мий пришлось остановиться на подобномъ же факті: г. Туганъ-Барановскій считаеть «экономическій факторъ» господствующимъ въ обществі и опреділяющимъ собою историческій процессь, а г. Каменскій объявляеть этоть взглядъ совершенно ножнымъ.

Повторяю, всё эти и многія другія подобныя противорёчія не составляли бы большой бёды, еслибы гг. діалектичесскіе матеріалисты памятовали, что дело идеть о доктрине, еще недостаточно обоснованной. Но, признавая факть этой необоснованности на словахъ, они на деле говорять каждый свое оть имени какъ бы цельнаго, сложившагося ученія и не вступають въ обмівнь мыслей между собою, а или отменяють разъ высказанные взгляды путемъ декретовъ, или же валять съ больной головы на здоровую. Г. Бельтовъ тщился доказать, что матеріалистическій монизмъ есть единотвенное философское ученіе, соотвётствующее современному состоянію науки. Нельзя назвать его старанія очень удачными, но все же онъ старался, а г. Струве, не входя въ разомотрение этихъ стараній, просто декретируєть (да еще чужими словами): «философскій матеріализмъ есть одинь изъ самыхъ плохихъ видовь монизма». Г. Туганъ-Барановскій старался доказать преобладающее значеніе «экономическаго фактора». Опять таки это не были первы внанія и логики, но г. Каменскій, какъмы видели, въ сущности, доказывая вздорность и «отсталость» взглядовъ г. Тугана-Барановскаго, валить ответственность за нихъ на «народинковъ и субъективистовъ», да еще съ удевительно яснымъ лбомъ замачаеть: «дальше этого смѣшеніе понятій идти не можеть»...

Нѣть, я думаю, можеть идти и дальше. Все зависить отъ прыткости и беззаствичивости, а эти качества очень быстро прогрессирують въ органв діалектическихъ матеріалистовъ. Въ октябрьской
книжкв «Новаго Слова» г. Novus начинаеть свою статью, озаглавленную «На разныя темы», заявленіемъ, что онъ «давно не бесьдоваль съ читателями въ непринужденной формъ». Давно ли
г. Novus занимается «непринуждеными» бесьдами и долго ли онъ
оставляль безъ нихъ читателей «Новаго Слова», я, признаться, не
справлялся, но что октябрьская его статья написана вполнъ непринужденно,—это върно. Непринужденность этой бесьды доходить
до того, что авторъ находить возможнымъ говорить о моихъ «наблюденіяхъ въ петербургскихъ и московскихъ трактирахъ». Откуда
г. Novus получилъ свъдънія объ этихъ моихъ наблюденіяхъ, я не
знаю (въ статьъ, которую г. Novus удостоилъ своимъ вниманіемъ,—
о «Мужикахъ» г. Чехова,—я ссылался на литературные источники),

но еслибы эти сведенія были даже вполей достоверны (а они совсвиъ не върны), то пользованіе ими въ качестві полемическаго пріема заслуживаеть, пожалуй, болье сильнаго эпитета, чемъ «непринужденный». И после этого нечего уже, конечно, удивляться тому, что г. Novus оказывается неспособнымъ понять мотивы нашего долгаго воздержанія отъ полемики съ «Новымъ Словомъ». Онъ глумится надъ этимъ воздержаніемъ, иронически об'вщаетъ, что «марксисты последують благому примеру, подаваемому писателями «Русскаго Богатотва». «Впрочемъ, -прибавияеть онъ, -- мои коллеги народъ ненадежный и того и гляди сорвутся съ добровольно надътой на себя цени».--Кто у нихъ такъ на цени сидить и кто сорвался или сорвется съ цвин, этого г. Novus не сообщаеть, но онъ настолько вдохновляется образами разныхъ сидящихъ на цепи н срывающихся съ цени грозныхъ животныхъ, что видить единственную причину нашей полемической умеренности по отношению въ «Новому Слову»... въ страхъ. «Русское Богатотво» вообще трусить вотупить въ полемику съ «Новымъ Словомъ», а въ особенности я, пишущій эти строки, боюсь г. Novus'a. Какой, подумаєщь, въ самомъ деле страшный!

> Левъ вырвался изъ клѣтен, Бывъ съ цѣпи сорвался!..

Ахъ, j'en ai tant vu, всякихъ новусовъ и новиссимусовъ, j'en ai tant vu, и еслибы это все были львы и быки... Впрочемъ; и въ настоящемъ случай приходится говорить во множественномъ числа, о львахъ и быкахъ, а не о единственномъ Novus'à. Въ октябрьской книжев «Русскаго Богатства» я говориль о причинахъ нашего воздержанія и возвращаться къ этому не буду. Что же касается опеціально моего ужаса передъ грознымъ обликомъ сидищаго на цепи или сорвавшагося съ пепи г. Novus'a, то последній видить его въ следующемъ. Онъ писалъ о «Мужикахъ» г. Чехова, я тоже писаль о нихъ, причемъ полемизироваль съ г. Novus'омъ, не навывая его, однако, по имени, — очевидно, я боялся прогиввать г. Novus'а и «сделаль такъ, чтобы поломика была и какъ будто ея не было». Въ действительности полемика несомивнио была, только не съ однимъ г. Novus'омъ. «Мужики» г. Чехова вызвали неумвренные восторги не въ одномъ «Новомъ Словв», а въ очень многахъ органахъ печати, причемъ и комментированся разсказъ въ смыслъ противопоставленія города и деревии не однимъ г. Novus'омъ. Поэтому я вездё говориль не о комментаторь, в о комментаторах, никого изъ нихъ не называя по ниени. И если это признакъ смятеннаго робостью духа, то я его обнаружнить не передъ однимъ г. Novus'омъ. Не онъ, въ великоленномъ сознанія своей грозной мощи, хочеть быть единственнымъ... Этому великольнію вполив соответствуеть и окончаніе его статьи: «Ceterum censeo: въ «Муживахъ» заключается глубокій общественный симсль, и потому, независимо отъ ихъ высокаго художественнаго достоинства, этотъ

маленькій очеркъ замѣчательное дитературное явленіе». Эта форма декрета такъ удобна, что и я могъ бы окончить подобнымъ же «сеterum censeo» противоположнаго содержанія; тѣмъ болѣе, что «непринужденность» г. Novus'a, его неспособность понять мотивы дѣйствій противниковъ, его комическая увѣренность въ своей силѣ,—все это не такія черты, которыя располагали бы къ бесѣдѣ съ нимъ. Но мнѣ всетаки хочется остановиться еще на двухъ-трехъ мѣстахъего непринужденной статьи.

Разсказъ г. Чехова, какъ, въроятно, помнятъ читатели, оканчивается тамъ, что вдова и дочь полового Чикильдевва просять мимостыни подъ овнами деревенскихъ избъ: «Подайте милостыни, Христа ради». Въ связи съ этимъ концомъ я обратился къ «коментаторамъ» (а не исключительно въ г. Novus'y, вавъ онъ думаетъ) съ такими словами: «Господа, подайте милостыню своего вниманія подлинной вдовъ и сиротъ подлиннаго рабочаго человъка, гдъ бы онъ ни работаль, въ деревив ли, въ городв ли, и не сшибайте лбами двухъ разрядовъ людей, жизнь которыхъ, въ разныхъ родахъ, но Одинаково темна и скудна, одинаково требуеть и одинаково заслуживаеть участія». Оть этихъ монхъ словъ г. Novus'a паже «нісколько покоробило», и оно разражается длинной тирадой, въ которой можно усмотреть две стороны. Во первыхъ, его возмущаетъ «призывъ къ литературной филантропіи» («милостыня вниманія») причемь онъ щеголяеть своимь презреніемь нь филантропіи вообще. цитируеть Прудона и т. д. Если читатель сопоставить эту тираду съ напечатанной въ той же книжев «Новаго Слова» статьей г. М. Б. «Памяти Н. А. Варгунина» и заключительными строками статьи г. П. В. «Текущіе вопросы внутренней жизни», то уб'вдится, что діалектическіе матеріалисты очень боятся слова «филантропія», но о самой филантропіи им'вють довольно смутныя понятія. Мн'в вдесь неть повода объ этомъ распространяться, такъ какъ я ни къ вавой филантропіи не приглашаль, и моя «милостыня вниманія» есть такая же метафора, какъ и, напримъръ, засвидътельствованное г. Novus'омъ сидение на цени сотрудниковъ «Новаго Слова». Выше я воспользовался этой последней метафорой, какъ метафорой, и это мое право, но я обнаружиль бы крайнюю наивность, еслибы, слёдуя примеру г. Novus'a, разразнися по этому поводу патетическою рвчыю вы такомы родь: «Сообщение почтеннаго сотрудника «Новаго Слова» повергло насъ въ ужасъ. Какъ! наканунв XX ввка держать людей на цени, когда еще въ прошломъ столетіи многіе филантропы возставали противъ такого варварства по отношению даже къ страдающимъ умственнымъ разстройствомъ, но и тогда безопасныя для общества формы этихъ недуговъ, въ родь, напримвръ, маніи величія, не вызывали столь жестокихъ мвръ» и т. д. Проговоривъ такую речь, я могъ бы, подобно г. Novus'y, самодовольно оглядывать слушателей: какой, дескать, я умный и какой передовой!.. Сразу все понялъ!..

«Разъяснять общественный смысль того, что происходить въ дъйствительней жизни, и того, что изъ этой дъйствительной жизни отражается въ дитературъ, это наши, какъ говорять нёмпы, чегdammte (?) Schuld und Pflichtigkeit. Ha TO MIN II COCTORNE BE ARтературномъ цехв. Пусть г. Михайдовскій думаеть, что это значить «спибать лбами два разряда людей», но мы полагаемъ, нечего такого литература не въ состояніи делать; сшибаеть лбами только жизнь, и на наше горе въ данномъ случав жизнь производить это полезное дёло съ непріятною для нась медленностью. Итакъ, наша задача и обязанность разъяснять общественный смысяъ явленій жизни и литеретуры, а раздачу «милостынь вниманія» мы предоставляемъ г. Михайловскому и его единомышленникамъ. Филантропія- душеспасительное дівло, но ни въ жизни, ни въ литературів мы не считаемъ ее общественной задачей». И т. д. въ пику «филантропамъ», не менее презреннымъ, чемъ «народники и субъективисты», но и не болве ихъ яснымъ для самого критика. Во всякомъ случав, мое: «подайте милостыню вниманія» есть метафора, вызванная последними строками разсказа г. Чехова и имъющая пълью привдечь вниманіе читателей и критиковъ къ твиъ сторонамъ этого литературнаго явленія, которыя упущены комментаторами изъ вида. Я именно приглашалъ внимательне отнестись въ смыслу разсказа и соответственныхъ явленій жизни. Правда, я не только «разъяснялъ», не только констатироваль факты и обращаяся къ логической способности читателя, а выражалъ свои чувства. Не думаю, однако, чтобы это выходило изъ предвловъ правъ и обязанностей «литературнаго цеха», ибо въ такомъ случав пришлось бы исключить изъ литературнаго цеха много великихъ именъ. И даже г.г. діалектическіе матеріалисты, «гордые своимъ неумолимымъ объективизмомъ», не только «разъясняютъ», а и волнуются горемъ и радостью, каковыя волненія стараются и читатедамъ внушить. Воть и г. Novus сообщаеть намъ о своемъ «горв» по тому поводу, что жизнь сшибаетъ людей лбами «съ непріятною для него медленностью». Посавдовательный «неумолимый объективисть», еслибы таковой быль возможень, сказаль бы: пріятно вамъ или нътъ, горюете ли вы или радуетесь, а медленность известного процесса столь же неизбежна, какъ и самый процесоъ: «разъясняйте» эту медленность, а горя свои и непріятности оставьте при себъ, ибо это не больше, какъ «индостыня внеманія». И, однако, г. Novus горюеть и жалуется на непріятности. А г. С. Б. въ предыдущей, сентябрьской книжев «Новаго Слова» идетъ еще дальше. Онъ говорить: «Одно дело признавать историческую чеизбежность даннаго процесса или даннаго результата (въ данномъ случав образованія земледвивческой буржуазіи) и другое діло становиться въ извъстное активное отношение къ этому процессу. Насколько вообще возможно такое активное отношение, мы, конечно,

«становимся не на сторону экспропріирующих», а экспропріируемых» («Еще нісколько словь по поводу неурожая»).

Я считаю это ваявление не менте въ своемъ родъ важнымъ. чемъ разъяснение г. «Каменскаго относительно теоріи «преобладанія экономическаго фактора». Не дадьше, какъ голь тому назаль г. Туганъ-Барановскій, конечно, тоже гордый своимъ неумолимымъ сбъективизмомъ (кто имъ нынъ не горинтся!) излъвался нало мной въ следующихъ выраженияхъ: «Статьи г. Михайловскаго не помепали нашему капитализму полчинить себь самостоятельнаго произ волителя, интересы котораго такъ горячо, хотя и такъ неулачно. нытается защещать г. Михайдовскій. Причина этой неудачи заключается въ томъ, что мой оппоненть, забывъ обь экономическихъ законахъ, вообразилъ, будто жизнь всецьло направляется идеалами «критически мыслящихъ личностей», тогда какъ эти идеалы вліяють на жизнь только въ томъ случав, если они соответствуютъ экономическимъ условіямъ даннаго историческаго момента и не встунають въ конфликть съ направленјемъ экономическаго развитія» («Міръ Божій», апрыль 1896 г., стр. 284). Соображая все вышесказанное, я могь бы, съ полобающею мнв скромностью, ответить г. Тугану-Барановскому такъ: многоуважаемый діадектическій матеріалисть, вы находитесь во власти заблужденія: я никогда не «воображаль, будто жизнь всецьло направляется идеалами критически мыслящихъ личностей». Это ваше сочинение, столь же талантливое. какъ и все, что выходить изъ подъ вашего пера. Но если вы подалете мидостыню викианія моимъ собственнымъ сочиненіямъ, то найлете въ нихъ можеть быть, то самое, что нашель г. Филипповъ: нвито такое, «больше чего не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты». Что же касается вашего торжества по тому поводу, что мои статьи «не пом'вшали нашему капитализму» и проч., ибо находились «въ конфликтъ», то я долженъ признаться, что онв не помещали и многому другому. Радуюсь за васъ, незнакомаго съ горькимъ сознаніемъ конфликта, радуюсь отсутствію разлада между вашими идеалами и дъйствительностью. Позволю себъ. однако, сослаться на слова вашего товарища, г. С. Б.: неизбежность известного процесса, даже если она вполне доказана, не обязываеть насъ ему содействовать; напротивъ, насколько возможно, мы съ г. С. Б. будемъ ему противодействовать, ибо «мы, конечно, становимся не на сторону экспропріирующихъ, а экспропріпруемыхъ», то есть будемъ ділать то самое діло, которое вамъ кажется столь презрительнымъ...

Въ Москвъ празднуется тридцатилътній юбилей литературной дъятельности Н. Н. Златовратскаго. Тридцать лътъ не малый срокъ въ жизни каждаго человъка и, можетъ быть, въ особенности писателя. Есть свои радости въ жизни писателя, но въ общемъ тер-



нистъ и труденъ его путь. «Литература ооветниа ему жизнь, ноона же напоила ядомъ его сердце», — эта эпитафія героя шелринскаго разскава «Похороны» приличествуеть многимъ писателямъ, если только они заправскіе писатели, а не диллетанты, удёляющіе литература свои досуги, и не ремесленники, относящеся къ ней исключительно съ точки зрвнія построчной и полистной платы. Самый процессъ литературной работы, конечно, лоставляющій извъстное наслаждение, часто бываеть отравленъ сомивниемъ и неловольствомъ, ибо писатель сколько инбудь значительный редко бываеть доволень результатомъ своей работы: въ его умв все это слагалось ярче, сильные, стройные. И это составляеть иногда источнивъ такихъ мученій, оценить которыя можеть только тоть, кто самъ испыталъ ихъ. Но слово, сказанное писателемъ, должно **удовлетворить не только его самого, оно должно произвести известное** дъйствіе,—непосредственно ли въ видъ желаннаго практическаго результата или въ видъ внушенія извъстныхъ мыслей и чувствъ читателямъ. И здъсь опять возможенъ рядъ колебаній, сомніній, разочарованій: слово можеть оказаться гласомъ вопіющаго въ пустынъ, и чъмъ больше души вложилъ писатель въ свое слово, тъмъ, понятно, горше этоть отрицательный результать. Все это можеть настигнуть и европейскаго писателя, но, конечно, въ гораздо большей степени русскаго, въ силу условій нашей печати и дряблости нашего общественнаго митнія. Если прибавить къ этому матеріальныя невзгоды и всякія случайности, вліяющія на судьбу русскаго писателя, то онъ окажется вполна беззащитнымъ существомъ, жизнь котораго черезъ край переполнена тревогами...

Я вовсе не хочу идеализировать нашу писательскую среду. Безъ сомевнія, есть и такіе писатели, — и даже очень много ихъ, которымъ совершенно незнакомо недовольство собою, а также и такіе, которые уже потому не оказываются гласомъ вопіющаго въ пустынв, что чутко прислушиваются—откуда дуеть ветерь и сообразно съ этимъ надаживають свои паруса. Но не объ нихъ теперь ръчь, объ нихъ можно и забыть, когда говоришь о писателъ въ роде Н. Н. Златовратскаго. Какъ талантливый художникъ, онъ не могъ, за свою тридцатильтиюю деятельность, не испытывать, хоть временами, разлада между образами и картинами, носившимися передъ его умственнымъ взоромъ, и ихъ окончательнымъ словеснымъ выраженіемъ на бумага. А что касается разныхъ властныхъ или же модныхъ теченій, то достаточно въ этомъ отношенін изв'єстна стойкость г. Златовратскаго. Ужъ, конечно, онъ не побоится остаться гласомъ воніющаго въ пустынь, если судьба поставить его въ это трагическое для писателя положение. А если и переменить когда нибудь фронть, то наверное не потому, что это объщаеть какія-нибудь выгоды наи обезпечить популярность, а единственно потому, что послё мучительной внутренней ломки првдоть къ новымъ взглядамъ на жизнь.

Не хочу я также возбуждать въ читателъ жалость къ представителямъ русской литературы. Много скорбнаго, обиднаго и прямо даже жалкаго въ ихъ положеніи, но въ настоящую минуту мы чествуемъ тридцатилетнюю деятельность одного изъ нихъ, и самый факть этого торжественнаго чествованія должень влить противоядіе въ тогъ «ядъ», которымъ литература «наподла его сердце». Нынъ часто можно слышать мевніе, что пісня г. Златовратскаго спіта, не только въ смыслъ сокращенія, за последнее время, его литературной пентельности, которое можеть быть объяснено чисто личными причинами (усталостью, болезнью), а и въ смысле окончательнаго паденія того міросозерцанія, которому г. Златовратскій оставался въренъ всю свою многотрудную жизнь. Пусть такъ (я возвращусь къ этой темв ниже), но г. Златовратскій, во всякомъ случав, зналь счастье вольнаго союза съ «читателемъ-другомъ», счастье общенія съ внимательной и многочисленной аудиторіей. И разъ онъ удовлетворяль запросамъ, конечно, не худшей части нашего общества, разъ онъ даваль въ теченіе многихъ леть пищу ея уму и сердцу,—овъ займеть въ исторія литературы навізрное почетное місто. Скажу прямо: міросозерцаніе г. Златовратскаго недостаточно широко для того, чтобы обнять жизнь въ ся многосторонности, но это не кладеть ни малейшей тени на писателя, какъ писателя. Г. Златовратскій всю жизнь честно служить истине, какъ онъ ее понимаетъ, онъ «делъ своихъ ценою влата не взвешиваль, не продаваль, не ухищрился противь брата и на врага не клеветаль». И самое его упорство въ одностороннемъ освъщения жизни имъстъ свои достойныя уважения стороны: искренность и мужество...

Если тридцать лёть въ жизни отдёльнаго человёва — срокъ очень большой, то въ жизни общества это одно мгновеніе. Такъ обыкновенно говорять, да оно, пожалуй, такъ и есть, если смотрёть на исторію, такъ сказать, съ высоты птичьнго полета. Но какъ въ жизни отдёльнаго человёка не всё мгновенія равны между собой, такъ и историческія мгновенія бывають особенно многозначительныя. И нёть никакого сомнёнія, что послёднія пережитыя нами тридцать лёть принадлежать къ числу именно такихъ, особенно многозначительныхъ историческихъ мгновеній. Эти тридцать лёть стоять цёлаго вёка, и хотя во многихъ отношеніяхъ мы нынё находимся совсёмъ не такъ далеко оть исходной точки, какъ можеть показаться, хотя жизнь взяла многое назадъ изъ того, что дала или, по крайней мёрё, собщала, но въ общемъ пройденъ всетаки большой путь. До такой степени большой, что мы часто забываемъ исходныя точки или даже просто не знаемъ ихъ.

Мы празднуемъ тридцатильтіе литературной діятольности г. Златовратскаго, потому что въ 1866 г. былъ напечатанъ въ «Искрі» его первый разсказъ «Падежъ скота». Но собственно какъ вполив опреділенная литературная физіономія, г. Златовратскій гораздо ч. 11. Отліть п.

моложе. После ряда незначительных очерковъ въ «Искре», «Вулидьникъ». «Недълъ», г. Златовратскій обратиль на себя венианіе въ 1874 г. разсказомъ «Крестьяне присяжные». Но и въ этомъ талантливомъ разсказъ онъ еще не быль тымь Златовратскимъ, какимъ онъ займетъ свое особенное, різко опреділенное місте въ исторіи литературы. Этоть Златовратскій вырисовывался лишь постепенно. Поэтому, хотя его деятельность и вачалась въ 60-хъ годахъ, но было бы чисто фактическою ошибкою считать его типическимъ представителемъ міросозерцанія 60-хъ годовъ. И не въ хронологическомъ только отношении, а и въ отношении характера я ваправленія его творчества. Одъ никогла прамо, открыто не «отказывался оть наследства», но усвоиль себъ только одну его часть и односторовне разработаль ее. За исключениемъ одного пункта, о которомъ сказано будеть неже, оди сторонность эта, однако, совобить не такъ вначительна, какъ принято думать. И хотя г. Златовратскій несомнінный «народникъ», но было бы гръшно и несправединво приписывать ему крайности нъкоторыхъ теоретиковъ народничества. Когда теоретики пожелали формулировать свое «новое слово» (они такъ именно выражались), то прежде всего отказались отъ наслёдства 60-хъ годовъ въ деле понвманія значенія національности. Они возставали противъ «европейскихъ очковъ», настаивали на «самобытности» и доходили до последнихъ пределовъ узкаго націонализма. Г. Златовратскій совершенно чуждъ этого телевія. Въ его «Деревенских» будняхъ» читаемъ, между прочимъ, следующее. Приведя слова А. Н. Энгельгардта о нъкоторомъ «тайничкъ», имъющемся въ мозгу каждаго русскаго мужика, г. Здатовратскій пишеть: «Существуеть этоть «тайничекъ» у встхъ мужиковъ, даже у богатыхъ собственниковъ, BOBCO HO HOTOMY, TTO OHN «PYCCKIO MYMNEM», H GYGOTE CYMCCTBOBATL, пока, дескать, мужнать будеть русскій мужнать, а просто потому, что настоящая эпоха-эпоха критическая, переходная въ жизки русскаго мужика, эпоха, когда идеть борьба за преобладаніе между старыми традиціями и новыми візніями, между общиной и крайнимъ индивидуализмомъ. Кончится эта борьба въ пользу общинын этому «тайничку» незачемъ будеть существовать, потому что нечему будеть скрываться въ тайнв. Кончется борьба въ пользу полнаго инцивидуализма-кулакъ и соботвенникъ почувствують евою настоящую силу, тогда и мужикъ, будь онъ самой чистой русской крови, потеряетъ всякое сознавіе о «тайничкахъ» и, въ охранени основъ видивидуальной собственности, явится такимъ «столпомъ», что утретъ носъ всякому нвицу... Если мы будемъ вовлягать вадежды на неувядаемость какого-то мистическаго «тайвичка», пока мужниъ будеть рисскій мужниъ, и въ пользу этого тайничка пальцемъ не шевельнемъ, то намъ очень скоро придется убъдиться, что и русскій богатый мужикь знасть не хуже німца,

тдъ раки зимуютъ» (Цитирую по только что вышедшему третьему изданію сочиненій Златовратскаго, П. 324—325).

клом'в очень ярко выраженнаго отринательнаго от ношенія кл мистической самобытности, мы видимъ въ этой цитать еще одну любонытную черту. Каковы бы ни были выводы г. Заатовратскаго изъ его деревенскихъ наблюденій, но наблюдатель онъ замечательно добросовестный. И когда объ немъ говоратъ, какъ объ идеализатори деревии, то упускають обыкновенно изъ виду, что его вдеализація отнюдь не побуждаеть его закрывать глаза на отрипательныя съ его точки врвнія явленія деревенской жазаи. Нывъшніе развязные писатели, отказывающіеся отъ наследотва. приписывають себь открыте пропесса лифференцированія, происходящаго въ современной деревив. Но и изъ нихъ болве сывдущіе принуждены указывать на произведения г. Златовратского, въ которыхъ двадцать летъ тому назадъ этотъ процессъ быль изображень ов неоставляющею маста сомнаніямь яркостью. Основная точка эрвнія г. Златовратскаго состоить въ томъ, что деревня переживаеть кризись, эпоху борьбы старыхъ и новыхъ началь, причемъ, хотя свыпатіи его явно лежать на сторонь старыхъ (общинныхт) началь, овъ съ полнымъ безпристрасцемъ следить за перипетіями борьбы, не предрашая ся исхода.

Перечитывая сочиненія г. Златовратскаго, и именно разсказъ «Городъ рабочихъ» (1888 г., т. I, 246-264), я невольно вспомниль вышеупомянутаго переводчика рачи Гельда, г. Спасокаго. Онъ навирное считаеть себя «объективистомъ» и съ снисходительнымъ презравівнъ смотреть на г. Златовратскаго, какъ на «романтика» и «утописта». Это не помъщало ему, однако, прямо поддвлать Гельда. Прочтите же разсказъ романтика и утописта «Городъ рабочихъ», написанный на ту же тему-сремесло и фабрижа», и воздайте должное мужественной искренности и фактической правдивости автора. Правда, г. Златовратскій придаеть часто темъ или другимъ наблюденнымъ имъ фактамъ преувеличенное значеніе (см., наприміръ, перечислевіе видовъ «общинной помочи» стр. 341 и след. второго тома), но онъ ничего не скрываетъ: факты остактся фактами, и читатель воленъ согласиться или ве согласиться съ авторомь въ ихъ оценке. Овъ не только анологетъ общинныхъ «устоевъ», но и правдивый летописецъ ихъ разложенія. Поэтому, совершенно независямо отъ его принципіальной точки врваія, вся фактическая часть его писаній заслуживаеть самаго серьезнаго вниманія и глубокой благодарности всіхъ витересующихся народною жизнью. Въ особенности въ этомъ отношении цвины очерки «Деревенскія будии», представляющіе прямо записки или дневникъ наблюдателя безъ всякихъ художественныхъ замысловъ.

Какъ художникъ, г. Златовратскій не нуждается въ похвалахъ. Его талантъ общепризнавъ, и такія произведенія, какъ «Крестьяне—



прислажные», «Въ артели», а также многіе изъ поздивищихъ разоказовъ всегда останутся въ числъ украшеній русской литературы. хотя и не первостепенныхъ. Нельзя, къ сожальнію, то же сказать о самомъ большомъ его беллетристическомъ произведении, «Устояхъ». представляющихъ отчасти художественную обработку того же натаріала, который въ иной форм'в использованъ въ «Деревенских». будняхъ». Въ «Деревенскихъ будняхъ» г. Златовратскій неоднократно говорить о неудовлетворительности всёхъ ранёе произведенныхъ наблюденій и изследованій народной жизни. Онъ не лалаеть исключеній ни для свёдёній, полученных в черезъ «свёдушихъ дюдей», ни для личныхъ наблюденій и ихъ научной и белдетристической обработки, ни для «либеральных» и нелиберальныхъ», искреннихъ и лицемърныхъ «друзей народа», ни для стороннековъ и противниковъ общины. Все это, по его мивнію, непостаточно серьезно и слишкомъ поверхностно. Это уже некоторый, хотя и не формулированный, намень на «отназъ отъ наследства», дурно отозвавшійся прежде всего на самомъ г. Златовратскомъ. По нынъшнему времени не лишнее будеть заметить, что я отнюдь. не проповедую культа предковъ, напротивъ, критическое отношеніе въ духовному наслёдству необходимо, но нужно много разъ примерять прежде, чемъ отрезать себя отъ работы предшествуюшихъ покольній, ибо это, во всякомъ случав, просто невыгодно, не говоря уже о несправедливости.

Между прочимъ г. Златовратскій говоритъ: «Сами художники, вышедшіе изъ интеллигенціи и берущіеся за сюжеты изъ народной жизни, должны, во имя добросовъстности, измѣнить методы своихъ отношеній въ деревнъ, основывая ихъ до сего времени только на непосредственныхъ впечатльніяхъ: они должны заняться такой же предварительной солидной подготовкой, какую имѣютъ солидный этнографъ и историкъ народной жизни. Иначе, повторяю, будетъкакъ было до сихъ поръ,—кое какіе типики, сцены семейной жизни, построенныя на общихъ банальныхъ основахъ любви, ревности и проч. Но общаго смысла народной жизни, духа ея, который проходилъ бы черезъ всѣ типы, той неизгладимой идеи, которая проникаетъ каждый иепосредственный индивидуумъ народной массы, отъ нихъ не ждите» (II, 297).

«Солидная подготовка», безъ сомивнія, всегда и во всякомъ двив полезна, но что подъ нею разумветь въ данномъ случав г. Златовратскій — несовсвит исно. Охотно вврю, что самь онъ, приступая къ своимъ деревенскимъ наблюденіямъ, обладалъ подготовкой «солиднаго этнографа и историка народной жизни», но явныхъ следовъ этой спеціальной подготовки въ его трудахъ не видно (двухъ, трехъ мимоходныхъ указаній въ такомъ родв, что община существовала не только у насъ, н т. п., конечно, недостаточно); оли построены именно молько на «непосредственныхъ впечатленіяхъ». Правда, презрительно относясь къ последнимъ, г. Зла-

товратскій разумёль, можеть быть, первыя не продуманныя и не проверенныя впечатабнія, и въ такомъ случав онъ, конечно, правъ; правъ въ своемъ отрицаніи, правъ и въ томъ отношеніи, что самъ энъ наблюдаль внимательно и относился въ своимъ наблюденіямъ вдумчиво. Но онъ быль не одинь и не первый на этомъ поприщв. У насъ безспорно было много грубыхъ и поверхностныхъ вартинъ изъ народной жизни (радующимся обличенію «деревенскаго идіотизма» въ «Мужикахъ» г. Чехова можно напомнить, напримеръ, Николая Успенскаго), но, съ другой стороны, достаточно указать на трепещущіе жизнью и вийсти съ тимъ проникнутые серьезною мыслью картины и образы Гл. Успенскаго. Не такъ, значить, сбыло до вихъ поръ», какъ это кажется г. Златовратскому. И въ своемъ стремленіи сказать непрем'янно новое слово, онъ впаль въ ошибку, значительно повредившую художественной сторонъ многихъ его произведеній, и въ особенности «Устоевъ». Требуя отъ другихъ уловленія «общаго смысла народной жизни, духа ся, который проходиль бы черезь всё ея типы, той неизгладимой идеи, которая проникаеть каждый непосредственный индивидуумъ народной массы», г. Златовратскій въ дійствительности самъ не нашель этого единаго «духа», этой «идеи». Какъ добросовъстный наблюдатель, онъ и констатироваль борьбу двухь «духовь» или «идей», — общиннаго и личнаго. Ею онъ ванять и въ «Устояхъ». Но въ силу пре-Зрительнаго отношенія къ «кое какимъ единичнымъ типикамъ, сценамъ семейной жизни, построенныхъ на общихъ банальныхъ основахъ любви, ревности и пр.», —онъ далъ въ «Устояхъ» рядъ не отолько живыхъ лицъ и подлинныхъ положеній, сколько схематическихъ фигуръ, долженствующихъ воплощать различные оттваки двухъ борющихся «духовъ». Поэтому, не смотря на интересный замысель «Устоевь», въ этомъ общирнейшемъ изъ произведеній г. Златовратскаго столько анти-художественно подчеркнутаго, столько ръжущаго мало-мальски чуткое ухо излишнею явностью намъреній автора, столько сухой схематичности, что его даже читать трудно. Эта трудность еще увеличивается страннымъ художественнымъ капризомъ автора: нъкоторыя страницы «Устоевъ» написаны полустихотворнымъ разивромъ, который невольно скандируется при чтеніи.

Въ «Деревенскихъ будняхъ» огуломъ осуждаются всё бывшіе наблюдатели и изследователи народной жизни. Въ «Устояхъ» наблюдатели и изследователи сводятся лицомъ къ лицу съ народомъ, но уже не въ качестве только наблюдателей и изследователей: это люди искренно или же на словахъ ищущіе сближенія съ народомъ, ечарованные великой правдой, хранящейся въ тайникахъ народной жизии, или же разочарованные въ ней. Впрочемъ, тема эта съ большею сосредоточенностью разрабатывается въ некоторыхъ другихъ разсказахъ, въ особенности въ «Золотыхъ сердцахъ». Но на этотъ разъ для проникновенія въ народную жизнь требуется уже

не солидная подготовка этнографа и историка, а нѣчто сововиъиное, а именно, кажется, «вѣра сердца», какъ выражается одна извъ героннъ «Золотыхъ сердецъ», прибавляя, впрочемъ: «это несовсѣмъточно, но еще иѣтъ названія, такъ какъ все это пока очень неопредѣленно». «Вѣра сердца» и еще иѣчто, что мы сейчасъ увидимъ.

Въ глубинъ народнаго духа, на самомъ днъ, лежить въками сохраненная великан «правда жизни». Но надъ ней ходять волны. извив притекающія и не только все прибывающія, но постепенно растворяющія и нижніе, глубокіе слои. Разные истомленные пустотою своей жизни, разочарованные и неудовлетворенные интеллигентные люди знають, чують или, по крайней мере, наслышаны о народной правдё. Но, во первыхъ, между ними самими много людей поверхностныхъ, неискреннихъ, несерьезныхъ, увлеченныхъ просто моднымъ теченіемъ «народолюбія» (мы говоримъ о прошелшемъ времени, читатель!), довольствующихся фразой, неспособныхъ вынести блеска народной правды и проч., и проч. А съ другой стороны, до этой правды нельзя добраться иначе, какъ столкичениесь предварительно съ наносными, извий притекшими воднами, въ которыхъ правды уже нёть или же она имъется липъ. въ слабомъ растворъ. Таковы рамки, въ которыя вставляеть г. Златовратскій свои картины попытокъ сближенія съ народомъ. Оканчивающіяся обыкновенно неудачей. Рамки, на первый взглядъ, очень упобныя для автора, какъ правдиваго бытописателя. Въ самомъ дъль, ему незачемъ ндеализировать ищущихъ сближения съ народомъ, -- мало ли тамъ пустыхъ и слабыхъ людей: незачемъ илеализировать и народную среду,-зарание извистно, что нагь тайной народнаго сокровища ходять извий притекшія мутныя волны, въ которыхъ опять мало ли какая дрянь можеть содержаться. Но самое выгодное въ этихъ рамкахъ, кажется, то, что по той или по другой причинь, или по совокупности ихъ, до совровища такъ никто и не добирается. Не смотря, однако, на эту выгодную позицію, интеллигентные люди «Устоевь» и «Зодотыхъ сердецъ», всобще говоря, опять таки не столько живые люди сколько схематическія фигуры, вслідствіе чего добросов'ястный наблюдатель оказывается недостаточно правдивымъ художникомъ.

Остановимся на одномъ изъ дъйствующихъ лицъ «Золотыхъ сердецъ», на томъ именно, котораго вышеупомянутая героиня счатаеть «воплощеніемъ въры сердца». Это нъкто Башкировъ. Желам индивидуализировать этотъ образъ, оживить его, авторъ придалъ ему много, слишкомъ много оригинальныхъ до странности чертъ. Это совсъмъ особенный человъкъ уже по происхожденію своему,— онъ плодъ увлеченія юной помѣщичьей дочери дикимъ башкиромъ, атаманомъ разбойничьей шайки. Наружности онъ замѣчательно уродливой. Весь складъ его жизни, всѣ привычки, манеры— какія то несуразныя. Окомчивъ курсъ на медицинскомъ факультегъ мо-

сковскаго университета (всё пять лёть пробыль) онь, однако, говорить страннымь, не то что народнымь, а какимъ-то супра-наводнымъ языкомъ въ такомъ роде: «Ничаво, я теперь не уйду, я н самъ изусталь». Но сердце у него доброе, прямо сказать, зодотое сердце, и всв приданныя ему авторомъ оригинальныя черты еще болье оттывють его схематичность: воть человых, который, казалось бы, ничемъ не взялъ, ничего у него, кроме золотого сердца, нътъ. Есть, впрочемъ, и еще нъчто-медицинскія знанія. Онъ охотно водится съ крестьянами и городскими простыми людьми и пользуется, въ свою очередь, ихъ расположениемъ, но, повидимому, не столько въ качестве врача, сколько въ качестве золотого сердца. Началось это еще во времена студенчества, въ средъ котораго Башкировъ тоже пользоволся всеобщимъ уваженіемъ. Такъ какъ онъ уже тогла слыль знатокомъ народа, то кое-кто изъ товарищей пожелаль имъ воспользоваться для некоторыхъ особыхъ целей. Произошель следующій разговорь:

- Скажи, Башкировъ, ты вёдь хорошо знаешь простой народъ?
- Чаво я знаю? Знаю Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю!
- Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучиль же ты? Воть они съ тобой сходятся, довъряють тебъ. Ты, значить, знаешь, чъмъ можно добиться ихъ довъренности, чъмъ разрушить ту стъну недовърія, которая существуєть между нами и ими?
  - Знаю, протянуль Башкировъ, хитро улыбнувшись.
- Въ чемъ же, въ чемъ штука? вскрикнулъ обрадовавшійся юноша трудно?
  - Нътъ, ничего... лёгко!
  - Легко?
  - Не сумлявайся... лёгко.
  - Ну такъ въ чемъ же штука-то?
  - Штука-то?.. Быть нешщастнымъ!

Пріятель отчего-то переконфузился, а Башкировь сталь хладнокровно переобувать сапоги и молчаль.

Однако и этотъ человъкъ, и это «воплощеніе въры сердца», ме смотря на свое знаніе ключа къ народной душть, не нашель сокровища. Объ этомъ можно судить по слъдующему. Авторъ дважды сводить Башкирова, въ числъ прочихъ «простыхъ людей», съ какими то странниками, къ которымъ Башкировъ относится съ необыкновеннымъ почтеніемъ; но оба странника оказываются никакого почтенія не заслуживающими плутами.

Между прочимт, одинъ изъ этихъ плутовъ говоритъ «объ отпръзменіи, о пустынё». Подчеркнутое слово часто срывается съ устъ самыхъ разнообразныхъ дъйствующихъ лицъ «Золотыхъ сердецъ» (а отчасти и «Устоевъ»). Такъ не лишенный практичности, юркій мужикъ Кузя «бросаетъ мимоходомъ афоризмъ собственной философіи въ родъ того, что «ежели по настоящему времени судя, то самое лучшее—отръшиться, потому вездъ единственно какъ мамонъ и болье ничего» (III, 45). Но и начетчицы Павла и Секлетея, хозяйствовавшія, какъ заправскіе мужики, и принимавшія участіе во вовхъ мірокихъ ділахъ, рімають: «вое сдать на міръ и отрівшиться... будеть ужъ, пожили для міру». И когда ихъ спрашивають, куда же они пойдуть, одна изъ нихъ отвічаеть: «Нигдів путь не заказань тому, кто отрівшился... Въ томъ-то, милушка, и сила, что умій отъ куска, отъ жилища, отъ живога отрівшиться, и будеть віра твоя велика... Разучился человівсь отрівшаться» (ів. 53, 54). «Такъ ты, значить, рівшиль отойти, отрешиться,—спросиль какъ-то особенно загадочно и задумчиво Морозовъ (поміщикъ).—«Рівшиль Петрь Петровичь, отрівшиться рівшиль»,—отвічаеть «умный мужикъ» (63). Про майорскую дочь, катерину Егоровну, говорять: «Она, брать, тоже суміветь утечь, отрішиться... А въ этомів—світь, світь!» (73).

Столь настойчиво влагая слово «отрышиться» въ уста людей очень разнообразныхъ положеній, авторъ, очевидно, желаеть особенно подчеркнуть его значеніе. Въ тысной связи съ эгимъ находятся и выраженія «выра сердца», «золотыя сердца» и неоднократное противопоставленіе разными дыйствующими лицами «ума» и «сердца». И здысь мы опять встрычаемся съ отказомъ отъ наслыдства 60-хъгодовъ, который, впрочемъ, личмо г. Златовратскимъ никогда не быль заявленъ.

Желаніе «отрішиться» сопровождается у дійствующих лиць г. Златовратскаго сознаніемъ гріха и жаждою его искупленія или, по крайней мъръ, покаянія. Это несомнанно одинь изь элементовъ міросозерцанія 60-хъ годовъ. Когда «порвалась цінь великая» и даже еще въ преддверіи къ этому историческому событію, въ моменть крымской войны, обнаружившей многоразличные изъяны нашего общественнаго строя, значительная и притомъ лучшая часть русскаго общества была охвачена сознаніемъ грёха и жаждою покания. Дело шло не только о коренномъ историческомъ греже, который назывался крипостнымь правомъ, а и обо всихъ многочисменныхъ отъ него производныхъ. Страстимя обличения какъ общихъ нашихъ, доживавшихъ свой въкъ порядковъ, такъ и отдъльныхъ случаевъ насилія, неправосудія, грубости, невіжества, словомъ всего, чемъ была такъ богата дореформенная Русь, -- составляють самую яркую черту эпохи 60-хъ годовъ. Это какъ бы сама Россія канлась. Но и отдёльныя личности, въ виду наплыва новыхъ идей и созиданія новаго порядка вещей, покаянно пересматривали свое прошлое и настоящее, «отрёшаясь» отъ тёхъ или другихъ привычекъ, того или другого образа жизни или общественнаго положенія. Гл. Успенскій очень тонко изобразиль этоть процессь, окрестивъ его именемъ «бользии совъсти». Замъчательно однако, что Успенскій употребляєть и другое, болье широкое названіе: «бользнь мысли». И, какъ я старанся показать въ предисловія въ сочиненіямь Успенскаго, новая мысль вызывала работу не только уязвленной совъсти, а и оскорбленной чести, ръчь шла не объ обязанностяхъ только, но и о правахъ. Затемъ, тогдашияя мысль

етинчалась большою (быть можеть, иногла даже чрезмёрною) самоувёренностью и никоимъ образомъ не согласилась бы уступить долю своей компетенцім «въръ сердца», но и не допускала противопоставленія «ума» и «сердца» какь элементовь, другь другу по сушеству вражнебныхъ. Точно также не согласидась бы она погнуться въ угоду чьимъ бы то ни было мевніямъ, въ томъ чисдв и мевніямъ народа, хотя интересы трудящихся классовь занимали въ міросозерпаній 60-хъ годовъ первенствующее м'всто. Изученіе наролнаго быта требовалось настоятельно, но «быть нешшастнымь» отнюль не считалось хорошимъ для этого средствомъ. Если люди того времени и «отръщались», если они даже своего рода вериги налъвали и тяжкія эпитемьи на себя надагади, то, во первыхъ, не виньми въ этомъ «нешшастія», а во вторыхъ, не потому, чтобы счи тали себя пустыми сосудами, которые должны наполниться живой водой народной правды. Напротивь, они сами разсчитывали внести вучь свыта въ народную массу и пробудить ся дремлющее со-SHARIA.

Было бы долго и во многихъ отношеніяхъ неудобно прицоминать тв преувеличенныя надежды на народную воспріимчивость и ть разочарованія, которыя затьив посльновали. Во всяком всячав. какъ бы ни быди неудачны нъкоторыя страницы «Устоевъ» и «Зодотыхъ серденъ» г. Здатовратскій старадся удовить (и укранить и обосновать) известное подлинное теченіе, въ лице другихъ писателей открыто разорвавшее связь съ илеями 60-хъ годовъ. Повторяю, я отнють не считаю это наслёніе чёмъ-то неприкосновеннымъ, напротивъ, оно подлежитъ приращенію, обогащенію, какъ данными научнаго движенія, такъ и данными житейскаго опыта, ния чего оно обладаетъ постаточною широтою и гибкостью: но отказываться оть него невыголно, какъ это, между прочимъ, видно и изъ судьбы многихъ дъйствующихъ липъ произведеній г. Златовратскаго. «Будеть ужъ, пожили для міру», —говорять бабы начетчицы, желающія «отр'вшиться» и удалиться, собственно говоря, новзейстно куда, но, во всякомъ случай, куда-то изъ міра, въ какую-то «пустычю». Въ простомъ народъ это, какъ насъ учить ноторія, нередкое явленіе, но едва ли г. Златовратскій поступиль правильно, пріурочивъ его къ тому историческому моменту, которымъ онъ занять въ «Устояхъ» и «Золотыхъ сердахъ», и поставивъ его въ неясную связь съ «отрешеніемъ» такъ называемыхъ интеллигентныхъ людей. Во всв тяжкія для народа времена изъ его вреды выдълялись подвижники, удалявшіеся отъ греховнаго міра и спасавшіе душу въ удаленін отъ мірскихъ дёль. Они и находили Въ этомъ успокоеніе своей смущенной совести, «Огрешеніе» интеллигентныхъ героевъ г. Здатовратскаго имъетъ совсемъ другой характеръ. Эго-отрешение не только «отъ куска, отъ жилища, отъ живота», а и целикомъ оть всего пресмственно накопленнаго багажа, и жертва эта оказывается безполезною: все равно никто не

добирается до великой народной правды, где-то глубоко на див сокрытой. Принементе меть конець «Устоевъ». Отрешившаяся Лиза. Дрекалова пвшетъ своему учителю Пугаеву: «Яня все навъщаеть меня. Вчера мы долго говорили. И отчего это такъ легко говорить съ немъ? А ведь овъ такой же мужикъ, какъ и вов. Онъ только... Все еще не могу определить однимъ словомъ: кто онъ? Нетъ, это не сынъ «земли», не «ратникъ труда», не подвижникъ «ума»... Онъ даже не все это вивств, —онъ выше всего этого. Онъ царитъ напъ этимъ, беззаветный романтикъ! Мив кажется, что исчезни изъ народа это, что такъ целостно воплотилось въ Яне и отце его Мин'я безсильна будеть оживить его и «земля», ибо власть ея обратится тогда въ страшную, могильную власть животнаго, хотя бы мирнаго, прозябанія, и власть «міра», община, ибо эта. власть ея станетъ условною, мертвою формой, деспотически принижающей неоживленную духомъ «порыва» личность; власть трупа спелается страшною властью машины, и наконецъ, самая власть «ума», власть интеллигенціи, превратится въ сухое, вялое локтринерство или умотвенный деспотизыв... И только одно это... А что такое это — я не знаю, дорогой Пугаевъ, не знаю до сихъ порт, но я върю въ это, мало того, я чувствую его... вобиъ существомъ своимъ. Значить, оно реально... Что изъ того, что я теперь не могу определить это? Это даже лучше: значить, оно такъ глубоко ...

Deo ignoto-такова надинсь на храмв божества г. Златовратскаго. Иногда ему кажется, что онъ, не въ примеръ другимъ, разгалаль великую истину, но большею частью онъ приносить лишь жертвы на алтаръ этого невъдомаго божества... Быть можеть, разгадка проще, чемъ онъ думаеть, быть можеть, неть надобности «отрѣшаться» въ такой степени и въ такой форме, какъ его герои, но несомивнео, что онъ оказалъ русскому обществу большую услугу, въ теченіе многихъ літь привлекая его вниманіе къ деревенскей жизни. При всемъ своемъ преклоненіи передъ никому невёдомой тайной, онъ добросовестно взучаль действительность. Но и помимо результатовъ, къ которымъ онъ пришелъ, нельзя не поставить ему въ заслугу самый факть многолетияго пристального внимания къ деревенской жизни. Нельзя не оцінить этого въ особенности теперь, когда можно услышать уже слишкомъ упрощенное решеніе вопросовъ, занемавшихъ г. Златовратскаго въ теченіе всей его литературной деятельности: «ндіотизмъ деревенской жизни» — и конецъ...

Простите, читатель; это я опять г. Novus'а вспомниль. Все въ тей же вышеупомянутой непринужденной бесёдё онъ, въ подтверждено своихъ миёній о «Мужикахъ» г. Чехова, вспоминаетъ, что Марксъ «не боялся и съ полнымъ правомъ не боялся писать объ «идіотизмё деревенской жизни» и видёлъ заслугу капитализма и буржувзіи въ разрушеніи этого идіотизма». Поэтому-то и онъ, г. Novus, считаетъ себя вправё говерить объ идіотизме «мужиковъ»,

разрушаемомъ капитализмомъ и буржуазіей черезъ посредсво «котлеты-марешаль» трактирнаго полового и омоченныхъ слезами «дондеже» его добродетельной жены... Г. Novus вообще любить повторять чужія слова, не соображансь съ условіями, при которыхъ они были впервые сказаны. Такъ, въ мартовской непринужденной бесъдъ читаемъ: «Откровенно говоря, еслибы я върилъ въ фактъ упадка производительныхъ силъ Россіи подъ действіемъ процесса капиталистического развития, то я бы или махнуль на все рукой и сталь бы жить въ свое удовольствіе, «пить кипрское вино и целовать прасивыхъ женщинъ», или же... удавился бы». Воть какъ энергично! Надо, однако, замътить, что слова, поставленныя въ ковычкахъ, принадлежатъ Лассалю. Охотно върю, что «кипрское винои красивыя женщины» находятся всегда въ услугамъ г. Novus'a, но всетаки повтореніе Лассалевскаго выраженія производить въ его устахъ нёсколько комическій эффекть... Нельзя того же сказать объ «идіотизм'в деревенской жизни». Это уже не смішно. Я не знаю, гдв именно у Маркса написаны эти грубыя слова, но давно извёстно, что если Александръ Македонскій быль великій герой. то стульевъ всетаки ломать не следуеть. Марксъ быль вообще неразборчивъ въ выраженіяхъ, и, конечно, подражать ему въ этомъ отношенів, по малой міврі, не умно. Но и то я увіврень, что приведенное выражение у Маркса простая бутада. И если покольние, вийсти съ г. Златовратскимъ мучившееся надъ сложными вопросами деревенской жизни, приняло много напраснаго горя, то горе-хотя и иное-и тому покольнію, которое воспитается на презрительномъ отношени къ «идіотизму деревенской жизни»...

Ник. Михайловскій.

## Много ли мужику хлъба нужно?

Этотъ вопросъ до сихъ поръ не имбеть надлежащаго, достаточно убъдительнаго для большинства отвъта. А между тъмъ и теоретическое и практическое его значение громадны. Съ нимъ приходится сталкиваться и ученымъ въ ихъ изследованияхъ экономическихъ и санитарныхъ условий народной жизни, и общественнымъ дъятелямъ въ ихъ попечени о народномъ здравия и народномъ продовольстви.

Текущій годъ съ ссобою силою подчеркнуль и теоретическую, в практическую важность этой неразрішенной проблеммы. Весной, въ оживленной полемикі о вліяніи урожаєвь и хлібныхъ цінъ на народное хозяйство, вопрось о томъ, много ли мужику хліба нужно, занималь одно изъ центральныхъ мість. Осенью, въ началі тя-



желой годины, какую объщаеть плохаи жатва истекающаго года, онь вновь настойчиво потребоваль общественнаго вниманія. Если теоретическій спорь не привель къ соглашенію оппонентовь и затихь, чтобы при первомь удобномь случав вновь разгоріться, въ этомь еще ніть особой біды. Наука не боится нерішенныхь вопросовь: если она ихъ поставила, то она же рано или поздно ихъ и разрішить. Другое діло жизнь. Продовольственныя затрудненія, а, можеть быть, и боліве суровая вещь—продовольственная нужда или даже голодь, надвинувшіеся на насъ, ждать не будуть. Подъ давленіемь ихъ жизнь отвітить на нерішенный вопрось, но отвітить по своему, отвітить, можеть быть, тифомь и новымь тяжелымь разстройствомь народнаго хозяйства.

Вопросъ о количествъ потребныхъ населенію продуктовъ имъетъ свою сравнительно общирную литературу. Довольно многочисленныя понытки разрешить этоть вопрось исходили оть представителей двухъ дисциплинъ: физіологіи и статистики. Опираясь на данныя о содержаніи различныхъ веществъ въ человіческомъ организмі в объ ихъ ежедневныхъ тратахъ, физіологія въ точныхъ цифрахъ указываеть потребное для человека количество важивищихъ органическихъ веществъ, необходимыхъ для поддержанія жизни и здоровья. Такой ответь, можеть быть, наиболее точный при современномъ уровив знаній, имветь одинь существенный недостатокъ. Физіологія, давая его, имъеть въ виду или человъка опредъленнаго возраста, опредвленной профессіи, съ напередъ изученнымъ организмомъ, въ напередъ данной обстановкъ, или же человъка средняго, нормальнаго. И этотъ ответь оказывается недостаточнымъ, когда дъло касается народной массы. Физіологія не можеть предусмотрёть все возможныя комбинаціи возрастовь, уклоненій (и подчась очень существенныхъ) отъ физіологическаго типа, условій работы и, главное, питанія, какія вотрічаются въ дійствительной жизни. Предусмотреть эти комбинаціи ей темъ более невозможно, что народное питаніе тесно связано съ другими народно-хозяйствениыми явленіями, которыя лежать совершенно вив сферы, изучаемой физіологіей. Чтобы учесть вліяніе этихъ комбинацій, которыя не могуть быть напередъ предусмотраны и тамъ болве изучены, нуженъ другой методъ-статистическій. Необходимо опереться не на дедукцію изъ напередъ данныхъ истинъ, а на непосредственное наблюдение, притомъ наблюдение массовое. Только последное даеть возможность въ ряду причинъ, подъ вліяніемъ которыхъ свладывается изучаемое явленіе, открыть постоянно на него дъйствующія и такимъ путемъ изучить его размеры и изменяе-

Къ крайнему сожалънію, наша русская статистика по такому сложному соціально-физіологическому вопросу, какъ народное питаніе, до сихъ поръ располагаеть крайне біднымъ матеріаломъ. Л. Н. Марессъ, болье, чъмъ кто либо другой въ русской статисти-

ческой литературь потрудившійся надъ разработкой этого вопроса, въ одномъ изъ последнихъ своихъ трудовъ \*), могъ собрать всего лишь 187 продовольственныхъ бюджетовъ, относящихся къ крестьянскимъ хозяйствамъ изъ 13 губерній. Бюджеты эти собраны разными лицами и учрежденіями, въ разное время и далеко не по одинаковымъ программамъ и, такимъ образомъ, въ смысле своей систематичности и однородности, не могуть считаться достаточно надежными для статистическихъ выводовъ. Само собой понятно, что продовольственная норма, опирающаяся на такой статистическій матеріалъ, далеко не всёмъ кажется достаточно убёдительной. Самъ г. Марессъ въ своихъ разсчетахъ предпочель опереться скорйе на данныя физіологіи и органической химіи, чёмъ на среднія изъ указаннаго числа продовольственныхъ бюджетовъ.

Недостаточность наичнаго статистическаго матеріала почти вовсе не позволяла до сихъ поръ затрогивать другихъ важныхъ вопросовъ народнаго потребленія, а именно вопроса о предёлахъ измѣняемости продовольственныхъ нормъ или, какъ выражается г. Марессъ, «сжимаемости» народнаго потребленія и вопроса о составѣ пищевыхъ продуктовъ, потребляемыхъ народною массою.

Въ нашихъ рукахъ имвется въ настоящее время сравнительно богатый матеріадъ по вопросу о потребленіи хлюбныхъ и другихъ продуктовъ крестьянскимъ населеніемъ. Этотъ матеріадъ не только позволяетъ вновь вернуться къвопросу о продовольственной нормѣ, но даетъ возможность затронуть и два последнихъ вопроса. Въ настоящей заметке мы и намерены познакомить читателя съ важите шими выводами изъ этихъ данныхъ.

I.

Матеріаль, которымь мы будемь пользоваться, собрань летомь 1896 года при местномь земско-статистическомь изследованія Козельскаго уезда Калужской губернін.

Во время этого изследованія, между прочимъ, были подвергную подробному описанію 1313 крестьянскихъ хозяйствъ. Насколько подробны были эти описанія, видно изъ того, что собранныя свёдёнія будуть опубликованы (въ сборникѣ статистическихъ свёдёній по Козельскому у.) по 1105 графамъ. По инструкціи, которой руководствовались изследователи, выборъ хозяйствъ долженъ былъ производиться механически, а именно подробному обследованію должно было подвергнуться каждое десятое наличное крестьянское хозяйство. Но строго соблюсти этотъ порядокъ выбора сказалось немыслимо. Изследованіе сопровождаль слухъ о предстоящемъ будто бы выселеніи на Амуръ всёхъ хозяйствъ, ксторыя будуть подробно опи-



См. сборнекъ «Вліяніе урожаєвъ и хлібеныхъ цінъ на ніжоторыя стороны русскаго пароднаго хозяйства». Спб. 1897 г. т. І.

саны. Этотъ слухъ опирадся, главнымъ образомъ, на то, что переписывался каждый десятый дворъ. Чтобы несколько ослабить этотъ чалукъ, приходилось довольно часто отказываться отъ указанной формы выбора, съ которой у населенія въ силу традицій свизалось представленіе, какъ о самомъ непріятномъ жребін (напомнимъ, напр., былыя наказавія перваго, десатаго и т. д. при неотысканіи зачиншиковъ). Кромъ того, подробное описаніе требовало очень продолжительной беседы, и потому отъ вего приходилось довольно часто освобождать представителей на сходё оть малосемейныхъ дворовъ, которыхъ некому было замінить въ пеотложныхъ работахъ по ховяйству. Благодаря последнему, нужно думать, обстоятельству, въ число описанныхъ попали по преимуществу хозяйства многосемейвыя. Въ то время, какъ въ среднемъ по увзду на дворъ приходится 7,1 д. об. пола, въ подробно-описанныхъ хозяйствахъ-8,1. Распредъление всего населения и входящаго въ составъ подробно еписанныхъ хозяйствъ по поствимъ группамъ таковы:

|                           |   |            | В | ъ          | x | 0 | 8        | Я         | й | c  | T        | В | <b>a</b> | X :       | ь: |             |   |
|---------------------------|---|------------|---|------------|---|---|----------|-----------|---|----|----------|---|----------|-----------|----|-------------|---|
| Изъ 100 душъ обоего пола: |   | не стющихъ | i | Sacterion. | j |   | 3-6 Tec. |           | 0 |    | 6-9 дес. |   | ,        | 9-12 gec. |    | CB. 12 Xec. |   |
| вообще въ увздв           |   | 3,0        |   | 21,        | 4 | ; | 37       | ,6        |   | 21 | 1,7      | 7 | - 8      | 8,8       | }  | 7,5         | j |
| въ описан. хозниствахъ    | • | 0;3        |   | 16,        | 6 | ; | 36       | <b>,2</b> |   | 2  | 5,2      | 2 | 1        | 0,2       | 2  | 11,         | ó |

Это обстоятельство нельзя упускать изъ виду при обзоръ изиагаемыхъ нами данныхъ.

Такимъ образомъ, матеріалъ нашъ есть матеріалъ мъстней, относящійся къ переходной полосв, лежащей на границв черновенныхъ вемледвльческихъ губерній и не черноземныхъ промышленныхъ. Впрочемъ, хотя въ Козельскомъ у. и встрвчаются еще довольно значительныя пространства черновенныхъ почвъ, особенности промысловыхъ мъстностей въ немъ выражены всетаки сильнее, чёмъ земледвльческихъ. Кромф того, матеріалъ, которымъ мы будемъ пользоваться, относится къ одному продовольственному году. При этомъ необходимо отметать, что по урожаю — это годъ близкій къ среднему, а по низкимъ цёнамъ на хлебъ — годъ благопріятный для народнаго потребленія.

Но съ другой сторовы, это матеріалъ, собранный въ теченіе одной экспедиціи, сотрудниками одного учрежденія, по одной и той же программі, т. е. онъ является систематическимъ и однороднымъ, и по своему количеству далеко оставляетъ за собой имівшіяся до сего времени данныя.

Всего въ нашемъ распоряжения имъются данныя о годичномъ расходъ важиващихъ продуктовъ по 1313 крестьянскимъ хозийствамъ. Въ нихъ насчитано всего 10,670 душъ об. пола. Въ тече-

ніе годичнаго періода въ тёхъ же хозяйствахъ израсходовано 247,760 пуд. зерновыхъ продуктовъ и картофеля (въ переводё на рожь по отношенію 21:100). Это даетъ въ среднемъ по 23 пуда на душу.

Но эта средняя величина не представляеть еще изъ себя продовольственной нормы. Во-1 хъ, не все населене, входящее въ составъ описавныхъ хозяйствъ, можеть быть засчитано въ число вдоковъ. Въ общей численности населена заключаются такія его группы, которыя не участвовали въ потребленіи, а именно: солдаты, состоящіе на действительной служов, младенцы до 1 года, большая часть промышленниковъ. Съ другой стороны, въ истребленіи принимали участіе лица, не принадлежащія къ семейному составу описанныхъ хозяйствъ. Въ числе ихъ наиболе важной группой авляются наемные сроковые рабочіе. Если мы исключимъ однихъ и прибавимъ другихъ, то найдемъ, что въ потребленіи участвовало только 8,792 влока безъ различія пола и возраста.

Во-2-хъ, не все указанное выше количество продуктовъ потреблено личнымъ составомъ крестьянскихъ хозяйствъ. Потребленіе въ посліднихъ очень тісно связано съ продовольствіемъ скота въ нихъ. Вопросъ о томъ, много ли мужику хліба нужно, заключаетъ, въ сущности, дна вопроса: много ли хліба нужно самому мужику и его домочадцамъ и много ли корма нужно мужицкому скоту. Соотношеніе между іздоками и скотомъ въ различныхъ містностяхъ и въ хозяйствахъ различныхъ экономическихъ группъ далеко не одинаково. Поэтому на вопросъ о томъ, много ли нужно хліба крестьянскому населенію, правильніе всегда давать два отвіта.

Въ числе продуктовъ, расходуемыхъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ, есть такіе, которые потребляются только въ пащу людямъ, и такіе, въ потреблевін которыхъ участвують и скоть и люди, и, наконецъ, такіе, которые идуть исключительно въ кормъ скоту. Къ числу последнихъ въ уезде, по которому у насъ имеются данныя, относятся овесъ и чечевица. Овесъ въ пищу людямъ не употребляется вовсе, чечевица, если и употребляется, то въ очень незначительных разибрахъ и преимущественно въ бедныхъ семьяхъ. Въ нъкоторыхъ местностяхъ крестьяне, на вопросъ о томъ, не употребляютъ ли въ пищу чечевицы, съ негодованиемъ отвъчали: «ся н свиньи не фдять». Въ другихъ-они относились къ этому вопросу много мягче: «конечно, еслибы поголодене жили, то и сами тим бы». Наконецъ, въ третьихъ-приходил съ слышать ответы, что чечевица употребляется въ пищу, хотя и въ очень незначительномъ количестви и въ сравнительно радкихъ случаяхъ: «Съ голодомъ и сами вдимъ, хлъба не хватитъ-лепешекъ изъ чечевичной муки напечемъ-глядь и сутки прошли»; или, «по деревенжой быднотв чечевичные блины хороши»; «у меня 8 человыкь, а земли одна душа, хоть бы чечевицей ихъ накормить»; «въ хлюбъ нѣкоторые по бѣднотѣ прибавляютъ». Чечевица считается, однаке, значительной «подмогой хлѣбу» и именно потому, что скотъ (кромѣ свиней) ее очень «обожаетъ». Во всякомъ случаѣ ее правильнѣе етнести къ кормовымъ, а не къ продовольственнымъ продуктамъ.

Изъ другихъ продуктовъ въ описанныхъ хозяйствахъ расходовались: рожь, пшеница, ячмень, греча, просо, горохъ, картофель. Греча, просо, пшеница и горохъ—продукты почти исключительно людского питанія; остальные—рожь, ячмень и картофель—отчасти идуть въ кормъ скоту, но въ большей своей части потребляются тоже людьми и потому ихъ правильнее будеть отнести къ продовольственнымъ продуктамъ.

Наши матеріалы дають лишь общее количество послёднихъ продуктовъ, израсходованныхъ какъ на кормъ скоту, такъ и на пищу людямъ. Чтобы одну изъ этихъ частей отдёлить отъ другой, мы воспользуемся воронежскими бюджетными данными \*).

Въ теченіе года израсходовано на 1 голов у скота въ переводъ на крупный:

|               | crota as neber | одо ва врушнина. |
|---------------|----------------|------------------|
| по            | калужскимъ     | по воронежскимъ  |
|               | даннымъ.       | даннымъ.         |
| Съна пуд      | 43,0           | 8,0              |
| Соломы коненъ | 9,1            | 11,5             |
| Овса пуд      | 6,5            | 9,6              |
| Чечевицы пуд  | 0,7            | 6,5 **)          |
| Присынки пуд  | į.             | 7 0,5            |

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ калужскихъ хозяйствахъ на голову скота приходится сена больше на 35 пудовъ, а соломы меньше на 2,4 копны, чёмъ въ воронежскихъ. Можно съ увёренностью полагать, что 35 пуд. сена по питательности превосходятъ 2,4 копны соломы, такимъ образомъ калужскія хозяйства лучше обезпечены кормовыми незерновыми средствами, чёмъ воронежскія. Опирансь на данныя о цёнахъ на овесъ, сено и солому, мы имъемъ основаніе допустить, что избытокъ сена въ калужскихъ хозяйствахъ покрываетъ не только недостатокъ соломы въ нихъ, но и недостатокъ овса. Такимъ образомъ, чечевицей и частью продовольственныхъ продуктовъ въ нихъ долженъ покрыться только недостатокъ присыпки. Количество зерновыхъ продуктовъ, расходуемыхъ на голову скота, опредёлится при этомъ въ 13 пудовъ, изъ коихъ 6,5 овса и 6,5 пуд. чечевицы, ржи, ячменя и картофеля.

Всего скота въ описанныхъ хозяйствахъ насчитано 5,517 головъ въ переводъ на крупный. На его содержаніе, стало бытъ, необходимо отнести—71,721 пудъ зерновыхъ продуктовъ изъ числа израсходоранныхъ въ описанныхъ хозяйствахъ. Остающаяся



<sup>\*)</sup> Сборинкъ оп впочныхъ свъденій по крестьянскому землевладенію въ Землянскомъ, Задонскомъ, Коротоякскомъ и Нижнедевицкомъ уведахъ. В. 1889 г.

<sup>\*\*)</sup> Вибств съ зерномъ, расходуемымъ на кориъ птидамъ.

затемъ часть въ количестве 176,390 пуд. пошла въ пищу людямъ. По разсчету на 1 едока это дасть 20 пудовъ.

Изъ имъющихся въ литературъ продовольственныхъ разсчетовъ наиболъе серьезнымъ и обстоятельнымъ долженъ быть признанъ тогъ, который данъ г. Марессомъ въ упоминавшемся уже его трудъ, помъщенномъ въ сборникъ «Вліяніе урожаевъ и хлъбныхъ цъвъ на нъкоторыя стороны народнаго хозяйства». Г. Марессъ опредъляетъ продовольственную норму въ 18 пуд. на 1 душу безъ различія пола и возраста, а со скотомъ 25,5 пудовъ \*).

Установленныя нами среднія и нормы, принимаємыя г. Марессомъ, несовствъ сравнимы. Мы видтли, напримітръ, что калужскія хозяйства гораздо лучте обезпечены стномъ, чти воронежскія, а между тти норму для скота г. Марессъ принужденъ быль определить именно по воронежскимъ даннымъ. Кроміт того, онъ не исключаетъ въ своемъ разсчетт дітей до 1 года, солдать и промышленниковъ. Если мы тоже не будемъ исключать, эти группы населенія, то наша средняя опустится до 16,5 пуд. и будетъ ниже нормы, принятой г. Марессомъ. Но и такое сравненіе будеть несовствъ правильно, потому что Козельскій утядъ, какъ промысловый, относительнымъ числомъ промышленниковъ значительно превосходитъ Россію въ ціломъ, которую имітаь въ виду г. Марессъ въ своихъ разсчетахъ.

Если принять во вниманіе, что г. Марессъ свой разсчеть постронять, главнымъ образомъ, на данныхъ физіологіи и органической химіи, то необходимо допустить, что онъ иміять въ виду именно ідока дійствительнаго, наличнаго, а не ідока, такъ сказать, приписного, только числящагося въ составіз данной группы населенія. Поэтому для сравненія правильніе брать нашу среднюю въ 20 пудовъ. Г. Марессъ смотрить на свою норму, какъ на минимальную и даже нісколько пріуменьшенную. Наша средняя даетъ норму потребленія при среднихъ условіяхъ для всіхъ группъ крестьянскаго населенія. Принимая въ соображеніе это обстоятельство, нельзя не признать, что обі эти нормы очень близки между собою.

Но за то объ онъ очень далеки отъ той продовольственной нормы, которая принята въ административныхъ сферахъ при выдачь ссудъ голодающему населенію. Административная норма, какъ извъстно, равна 30 ф. на вдока въ мъсяцъ или 9 пуд. въ годъ, т. е. она въ два слишкомъ раза меньше дъйствительнаго погребленія при обычныхъ условіяхъ. Эта разница на самомъ дълъ еще ръзче. Циже мы увидимъ, что при указавномъ количествъ зерновыхъ продуктовъ и картофеля въ калужскихъ крестьянскихъ хо-



<sup>\*)</sup> Г. Марессъ кладетъ еще 1 пудъ, расходуемый на уплату за помолъ. Въ Козельскомъ увздв за помолъ почти всегда платится деньгами, а не хлъбомъ, а потому этотъ пудъ мы и исключаемъ.

зайствахъ потребляется значительное количество мяса, а последнее, нужно думать, почти вовсе исчезаеть изъ меню голодающаго населенія.

## II.

Значительное число собранных при мёстномъ изследованіи Козельскаго уёзда продовольственныхъ бюджетовъ дало возможность подвергнуть ихъ разработке по группамъ хозяйствъ, различающихся размёрами своего земледёльческаго производства. Посмотримъ же теперь, каковы размёры потребленія въ хозяйствахъ, различаюго размёра, или что почти синонимъ—въ хозяйствахъ различной зажиточности.

Остановимся сначала на условіяхъ содержанія скога въ большихъ и малыхъ крестьянскихъ земледфльческихъ хозяйствахъ.

Въ теченіе года издержано по разсчету на 1 голову крупнаго скота.

| Гру           |            | свъ по посѣвной пло-<br>щади. | Сѣна<br>пудовъ | Озимой<br>соломы<br>копенъ | Яровой<br>соломы<br>копенъ | Овса и<br>нечевицы<br>пудовъ |
|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| I             | Засъваютъ  | не болье 3 дес.*)             | 54             | 4,8                        | 2,7                        | 6,4                          |
| $\mathbf{II}$ | <b>»</b>   | » 3—6 <b>&gt;</b>             | <b>4</b> 3     | 5,1                        | 3,4                        | 6,5                          |
| Ш             | »          | <b>6</b> —9 <b>&gt;</b>       | 41             | <b>5</b> ,5                | 4,1                        | 7,5                          |
| IV            | . »        | 9-12 »                        | 45             | 5,5                        | 4,6                        | 7,9                          |
| V             | <b>»</b> ' | свыше 12 »                    | 38             | 5,7                        | 4,7                        | 9,5                          |

Въ малосѣющихъ хозяйствахъ по разсчету на голову крупнаго скота расходуется больше сѣна и меньше соломы, чѣмъ въ многосѣющихъ. Можно думать, что излишекъ озимой соломы въ многосѣющихъ хозяйствахъ всецѣло поглощается болѣе обильной подстилкой. Разница же въ количествѣ аровой соломы вполнѣ компенсируется разницей въ количествѣ сѣна. Такимъ образомъ, мы имѣемъ полное основаніе допустить, что незерновыми кормами хозяйства различнаго размѣра обезпечены одинаково. Но значительная разница въ количествѣ зерновыхъ кормовыхъ продуктовъ, приходящихся на голову крупнаго скота, заставляетъ предполагать, что въ малосѣющихъ хозяйствахъ относительно большая часть продовольственныхъ продуктовъ расходуется на скотъ, чѣмъ въ многосѣющихъ \*\*). Есть полныя основанія думать, что въ малосѣющихъ хозяйствахъ скотъ кормится въ общемъ гораздо хуже, чѣмъ въ

<sup>\*)</sup> Нестющих хозяйствъ было описано только 8, причемъ въ числъ ихъ оказалось нъсколько семей съ нищими. Учетъ дней, проводимыхъ последними на своемъ промыслъ, и главное, собираемыхъ ими продуктовъ крайне затруднителенъ. Поэтому мы не ръшаемся пользоваться данными объ этой группъ населенія въ последующемъ изложеніи. Скажемъ здёсь только, что сена въ нихъ по разсчету на голову скота издержано 81 п., продовольственныхъ зерновыхъ продуктовъ по разсчету на едока 15 пул.

<sup>15</sup> пуд.

\*\*) Необходимо имъть въ виду еще одно обстоятельство. Малосъюшія хозяйства въ громадньйшей своей части безлошадныя или однолошад-

многосёющихъ. Но за отсутствіемъ данныхъ, допустимъ, что во всёхъ хозяйствахъ на скотъ расходуется одинаковое количество зерновыхъ продуктовъ, т. е. около 13 пуд. на голову. Тогда наши данныя позволяютъ указать слёдующіе предёлы измёняемости потребительныхъ нормъ.

|     |                              |                                                        | а израсходовано                                                                              |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | по разсчет                                             | у на ъдока:                                                                                  |
|     | хозяйствъ по<br>ной площади. | он<br>встхъзерно-<br>выхъпродув-<br>тофеля.<br>тофеля. | продоволь-<br>ственныхъ<br>продуктовъ<br>за исключе-<br>ніемъ издер-<br>жанныхъ на<br>скотъ. |
| I r | руппа                        | 23,6                                                   | 17.5                                                                                         |
| II  | . ,                          | <b>27,</b> 0                                           | 19,3                                                                                         |
| III | <b>»</b>                     | 29,2                                                   | 20,7                                                                                         |
| IΥ  | »                            | <b>30,</b> 5                                           | 20,8                                                                                         |
| V   | <b>»</b>                     | 34,0                                                   | 23,4                                                                                         |

Такимъ образомъ, продовольственная норма колеблятся въ сравнительно узкихъ предвлахъ отъ 17,5 до 23,4 пуд. на вдока. Даже въ малосвющихъ, другими словами, въ самыхъ бъдныхъ хозяйствахъ, принужденныхъ почти на половину прикупать необходимый себъ хлъбъ, она не спускается ниже 17,5 пуд. на вдока, т. е. всетаки почти вдвое выше административной нормы.

Въ дъйствительности предълы колебаній ея еще уже. Мы допустили, что скоть кормится одинаково въ хозяйствахъ всёхъ группъ. Этого, конечно, на самомъ дълв не наблюдается. Если мы допустимъ, что кормовая норма для скота въ хозяйствахъ различныхъ группъ отклоняется стъ средней въ тёхъ же предълахъ, какъ и продовольственная норма для людей въ последней табличкъ, иначе сказать, если мы допустимъ, что продовольствіе скота можеть такъ же сжиматься, какъ и народное питаніе, то найдемъ:

Расходуется въ годъ зерновыхъ продуктовъ:

| . Группы хозяйствъ по по-<br>съвной площади. | на голо-<br>зу круп.<br>скота. | за њдока. |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| I                                            | 11,3                           | s<br>18,3 |
| $\mathbf{n}$                                 | 12,5                           | 19,6      |
| III                                          | 13,5                           | 20,4      |
| $\mathbf{IV}$                                | 13,5                           | 20,5      |
| $\mathbf{v}$                                 | 15,2                           | 21,6      |

мыя, а многосъющія—многолошадныя. Занятіе извозомъ, какъ промысломъ, доступно поэтому почти исключительно многосъющимъ хозяйствамъ. Возможно, что сравнительный избытокъ въ потребленіи овса у нихъ объясняется именно участіемъ въ извозъ. Если это такъ, если допустить, что въ многосъющихъ хозяйствахъ скотъ кормится вообще лучше, то указываемая ниже разница въ количествъ пищевыхъ продуктовъ, потребляемыхъ однимъ ъдокомъ, будетъ еще меньше, а, стало быть, будутъ меньше и предъм, въ которыхъ сжимается народное потребленіе.

Продовольственная норма изміняется въ еще болбе узкихъ преділахъ, гораздо болбе узкихъ, чёмъ принято думать. Изміняемость ен по отношенію къ средней для всёхъ группъ крестьянскаго населенія (20 пуд.) равна лишь 16,5%, при отклоненіяхъ въ сторону манимума на 8,5% и въ сторону максимума на 8%.

Остановнися, однако, нъсколько подробные на питаніи отдільных экономических группъ. Населеніе въ многосіющих хозяйствах, какъ никакъ, питается всетаки сытніе, чімъ въ малосіющихъ. Это особенно будеть замітно, если мы, кромі зерновыхъ, примемъ во вниманіе другіе продовольственные продукты. Такъ, въ нашихъ матеріалахъ имфются данныя о потребленіи мяса населеніемъ. По разсчету на 1 бдока въ описанныхъ хозяйствахъ израсходовано мяса и сала:

| Въ І группѣ              | 48 | фунт.      |
|--------------------------|----|------------|
| » II »                   | 56 | , <b>»</b> |
| > III >>                 | 55 | ′ <b>»</b> |
| » IV                     | 65 | >          |
| » Y »                    | 68 | *          |
| Въ несеющихъ хозяйствахъ | 42 | >          |
| Въ среднемъ              | 57 | >          |
|                          |    |            |

Потребленіе мяса въ калужскихъ хозяйствахъ вообще довольно значительно, достигая въ среднемъ 57 ф. на йдока въ годъ, что при 175 скоромныхъ дняхъ даетъ почти 1/2 ф. въ день. При этомъ въ многосйющихъ хозяйствахъ на йдока расходуется мяса почти на 30% больше, чёмъ въ малосйющихъ.

Указываемое нашими матеріалами количество потребляемаю населеніемъ мяса значительно выше, чёмъ принято обывновенно думать. Поэтому считаемъ не лишнимъ заметить, что матеріаль по этому вопросу изъ наиболее достоверныхъ, такъ какъ потребленное мясо довольно хорошо поддается регистраціи. При изслідованіи спрашивалось, какая скотина різалась въ теченіе года, и сколько было получено ияса и сала, а затёмъ сколько его было продано и куплено. Указанныя въ текств среднія скорве неже действительныхъ, чемъ выше, такъ какъ крестьяне иногда забывали говорить объ убой мелкой скотины. Кроми того, не считалось за редении исключеніями мясо, полученное оть итипъ. Регистрація въ последующихъ уевдахъ показала, что птичьяго мяса въ соседнихъ съ Козельскимъ убядахъ расходуется около 2-3 ф. на вдока. Кромъ потребленія мяса наши матеріалы содержать еще данныя о потребленін растительных маслянисты і веществъ — конопляннаго стиени и конопланаго масла. Но воспользоваться этими данными крайне затруднительно, такъ какъ малосфющія хозяйства преимущественно продовольствуются покупнымъ масломъ, а многостющія свониъ н коноплянымъ сфиономъ. Последнія изъ оставляюмаго сфиони иногда часть продають уже масломъ. Если мы допустимъ, что съ 1 мары конопли выходить 7 ф. масла (выходъ масла колеблется въ довольно широкихъ предёлахъ), то найдемъ, что масла и коноплинато съмени въ переводъ на масло было израсходовано (по разсчету на ёдока).

| ВъІг  | руппЪ | 7,2 | ф. |
|-------|-------|-----|----|
| > II  |       | 6,4 | >  |
| > III | >     | 5,3 | *  |
| » IV  | >     | 5,3 | >  |
| > V   | >     | 5,3 | *  |

Если допустить выходъ масла болье высокій, то сравнительное положеніе малосьющихъ группъ ухудшатся, а многосьющихъ улучшится. Но чтобы обратить последній рядъ въ восходящій необходимо допустить слишкомъ большой выходъ, да и то правильнаго ряда не получится. Такимъ образомъ, можно думать, что въ малосьющихъ хозяйствахъ постнаго масла потребляется сравнительно больше, чёмъ въ многосьющихъ. Можетъ быть, такимъ путемъ покрывается сравнительный недостатокъ мяса и сала въ первыхъ. Если это такъ, то мы вновь встречаемся съ данными, указывающими на сравнительную устойчивость продовольственныхъ нормъ.

Питаніе различных экономических группъ населенія различно, не только по количеству потребляемых продуктовъ, но и по ихъ качеству. Объ этой сторонъ народнаго потребленія наши матеріалы дають следующія указанія: \*)

Изъ 100 пудовъ израсходованныхъ въ теченіе года продовольственныхъ продувтовъ:

| года продовольственных продуктовъ: |                         |                     |         |                                |                      |           |  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|----------------------|-----------|--|
| Групы хоз<br>по посъвн<br>щад      | -OLU RO                 | ржи иржаноі<br>муки | пшеницы | гречи, проса,<br>крупы и пшена | ячиеня и го<br>рока. | картофеля |  |
| I                                  | труппа.                 | 70,0                | 0,3     | 5,5                            | 7,8                  | 16,4      |  |
| II .                               | ~ *                     | 68,9                | 0,6     | 6,4                            | 9,7                  | 14,4      |  |
| Ш                                  | >                       | <b>67,</b> 9        | 0,6     | 6,3                            | 11,4                 | 13,8      |  |
| IV                                 | >                       | 66,6                | 0;7     | 6,6                            | 12,9                 | 13,2      |  |
| ٣                                  |                         | 66,5                | 1,4     | 8,8                            | 11,1                 | 12,2      |  |
| Въ сред                            | немъ.                   | 68,3                | 0,6     | 6,7                            | 10,4                 | 14,0      |  |
| Разница между<br>въ процентахт     | у крайними<br>късредней | 5.                  | 183.    | 38.                            | 32                   | 30        |  |

Наиболье устойчиво въ пищь населения процентное содержание ржи и ржаной муки, т. е. собственно хльба. Процентное же содержание различныхъ частей приварка въ хозяйствахъ различныхъ



<sup>\*)</sup> Въ дальнейшемъ изложени мы поставлены въ необходимость разсматривать всё продовольственные продукты, израсходованные какъ въ пищу людямъ, такъ и въ кормъ скоту.

экономическихъ группъ подвержено значительнымъ колебаніямъ. Въ общемъ, многообющія хозяйства потребляють приварка, сравнительно съ кайбомъ болйе, чимъ малосиющія. Въ состави приварка у нихъ относительно меньше картофеля и больше всёхъ другихъ продуктовъ, въ особенности же наиболее любимыхъ населеніемъ крупъ и пшеницы, т. е. каши и лапши.

Необходимо зам'втить, что средняя цвиа приварочныхъ продуктовъ выше, чемъ клебныхъ. По покупнымъ ценамъ 1898/, года средняя цена пуда приварка равна 93 коп., тогда какъ цена ржаной муки-53 коп. Но на ряду съ этимъ необходимо отметить. что картофель, усиленно потребляемый въ малосфющихъ хозяйствахъ. въ переводе на рожь оказывается однимъ изъ самыхъ дорогихъ приварочныхъ продуктовъ (1 р.). Выгадывая на уменьшении приварка, эти хозяйства проигрывають на уведичени стоимости последняго. Благодаря этому средняя стоимость пуда продовольственныхъ продуктовъ одинакова во всёхъ группахъ \*).

| Группы хозяйствъ по<br>посъвной площади. | та хивбникъ П<br>продуктовъ. на | привароч-<br>ныхъ про-<br>дуктовъ-<br>вр | тъхъ и дру-<br>пихъ.<br>пихъ. |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| I                                        | $5\overline{3}$                 | 95                                       | ີ66                           |
| II                                       | 63                              | 93                                       | 66                            |
| III                                      | 53                              | 91                                       | 65                            |
| $\mathbf{IV}$                            | 53                              | 8 <b>8</b>                               | 65                            |
| v                                        | <b>53</b>                       | 93                                       | . 66                          |
| Всѣ                                      | 53.                             | 93.                                      | 66.                           |

Для характеристики состава потребляемыхъ продуктовъ важно не только процентное отношение ихъ между собою, но и среднее

количество каждаго изъ нихъ, приходящагося на 1 вдока. теченіе года израсходовано

| Группы хозяйствъ по<br>посъвной площади. | ржи и ржа-<br>ной . муки. | гречи, про- п<br>са пшена в с<br>крупъ. в | ачиена, го-<br>роха и пше- в<br>вицы: | вортофеля. | HTOFO.       |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| I                                        | 14,9                      | 1,2                                       | 1,7                                   | 3,5        | 21,3         |
| II                                       | 16,0                      | 1,5                                       | 2,4                                   | 3,3        | 23,2         |
| III                                      | 16,5                      | 1,6                                       | 2,9                                   | 3,3        | 24,3         |
| IΥ                                       | 16,4                      | 1,6                                       | 3,3                                   | 3,3        | <b>24</b> .6 |
| ${f v}$                                  | 17,4                      | 2,3                                       | 3,3                                   | 3,2        | 26 <b>,2</b> |

<sup>\*)</sup> Мы не останавливаемся на различіи покупныхъ и продажныхъ пънъ на продукты для хозяйствъ различныхъ группъ и вездъ беремъ среднюю поувздную цвну, такъ какъ наша задача выяснить условія питанія, а не обивна.



Сжимая свое потребленіе, необезпеченныя группы населенія экономять на всёхъ продуктахъ, за исключеніемъ одного картофеля. Въ послёднемъ онё не только не экономять, но и замёняють имъ другіе продукты. Мы только что видёли, что такая замёна не уде-шевляеть средней стоимости ихъ продуктовъ, но она даетъ возможность сокращать ихъ количество: большій объемъ потребляемаго продукта, при одной и той же цённости, они предпочитають большей питательности.

Такимъ образомъ, населеніе въ многосфющихъ хозяйствахъ питается и сытиве, и вкусиве. Но этимъ не исчерпываются различія въ питаніи населенія разной зажиточности. Остановимся еще на одномъ такомъ различіи.

Всё продовольственные рессурсы, которыми распологали описанныя хозяйства, по источнику ихъ полученія могуть быть раздёлены на цеё крупныхъ категоріи: а) полученные изт своего хозяйства и б) полученные путемъ обмёна и займовъ. Значеніе того и другого источника для хозяйствъ различной зажиточности видно изъ слёдующихъ данныхъ.

|                                          | Изъ 100 пудови<br>ствен. прод | По разсчету на ѣдока приходится пудовъ- |   |         |                    |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|---------|--------------------|
| Группы хозяйствъ по<br>поствной площади. | Своихъ.                       | Купленныхъ<br>п занятыхъ.               |   | Своихъ. | Покупны <b>хъ.</b> |
| I                                        | 54,1                          | <b>4</b> 5,9                            |   | 11,6    | 9,7                |
| II                                       | 64,0                          | 36,0                                    | • | 14,9    | 8,3                |
| III                                      | 73,1                          | 26,9                                    |   | 17,8    | 6,5                |
| ΙV                                       | 76,6                          | 23,4                                    |   | 18,9    | 5,7                |
| Υ                                        | 83,6                          | 16,4                                    |   | 21,9    | 4,3                |
| Bots                                     | 6,8,8.                        | 31,2.                                   |   | 16,2.   | 7,4.               |

Ни одна группа хозяйствъ, не смотря на средній урожай, не обошлась своими продуктами. Количество прикупленныхъ продуктовъ, достигая въ среднемъ для всёхъ группъ почти <sup>1</sup>/<sub>5</sub> части, въ хозяйствахъ малосфющихъ приближается къ половинф, а въ многосфющихъ падаетъ до <sup>1</sup>/<sub>6</sub> почти. Такимъ образомъ, лучшее—болье сытое и болье вкусное—питаніе является при данныхъ условіяхъ спутникомъ «своего» хлюба, а болье худшее покупного.

Отмаченное нами различіе въ питаніи различныхъ экономическихъ группъ крестьянства естественно вызываеть вопросъ: большее количество и лучшее качество продуктовъ, расходуемыхъ въ многосъющихъ хозяйствахъ, представляеть ли изъ себя излишество, или безвредную роскошь, или только приближается къ нормальному питанію. Наши матеріалы позволяютъ, хотя и косвенно, отватить и на этоть вопросъ.



Въ числе данныхъ, собранныхъ по описаннымъ хозяйствамъ, между прочимъ, заключаются сведенія о годичной смертности въ нихъ въ теченіе года и о числе рабочихъ дней, въ теченіе которыхъ болёли лица рабочаго и полурабочаго возраста. И вотъ, что мы видимъ.

| Группы хозяйствъ<br>по посъвной плошади. | На 100 бдоковъ ра-<br>бочихъ дней, про-<br>пущенныхъ по бо-<br>гвзни | На 1300 душъ обо-<br>его подаужершихъ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I                                        | 294                                                                  | 50                                    |
| II                                       | 258                                                                  | 41                                    |
| III                                      | 247                                                                  | 44                                    |
| Ι <b>Υ</b>                               | 205                                                                  | 39                                    |
| V                                        | 114                                                                  | <b>26</b>                             |

Только въ последней группе хозяйствъ болезнениость и смертность падають до минимума. Трудно отрицать связь между этими двумя явленіями и различіями въ питаніи. А если мы признаемъ ее, то необходимо должны допустить, что во всёхъ группахъ, вплоть до 5-й, по крайней мере, питаніе еще не приблизилось къ нормальному. И при обычныхъ условіяхъ егромадная часть крестьянскаго населенія недоёдаеть и, благодаря этому, болеть и умираеть.

А. Пѣшехоновъ.

Въ № 10, въ статьт: «Добро г. Владиміра Соловьева» замъчены слъдующія опечатки:

На стр. 38 наисчатано: «человъчество духовное (?) или отъ Бога рожденное»—слюдует»: «человъчество духовное (,) или отъ Бога рожденное».

На стр. 43 напечатано: «недолжнымъ (?) или безнравственнымъ» — с.т.дуетъ: «недолжнымъ (,) или безнравственнымъ».

Digitized by Google



Russkoe bogatstvo. AP50 .R94 Nov., 1897 AP5 .R9 Nov 189 BINDERY 3 7.7.0 6/17/68 6/ AP 50 .R94 NOU. 3 1897



Digitized by Google



Digitized by CTOOQLC